

### сочиненія и письма

николая васильевича

гоголя.

II

BREGGIAR EVERTPERERAT

# COUNTRIES IN THE COMA

# H.B. TOTOJA.

томъ второй.

АРАВЕСКИ. ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ.

ИЗДАНІЕ П. А. КУЛИША.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1857.

#### печатать позволяется

еъ тъмъ, чтобы по отпечатании представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 28 дня, 1857 года.

Ценсоръ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.



## APABECK M.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

часть первая.

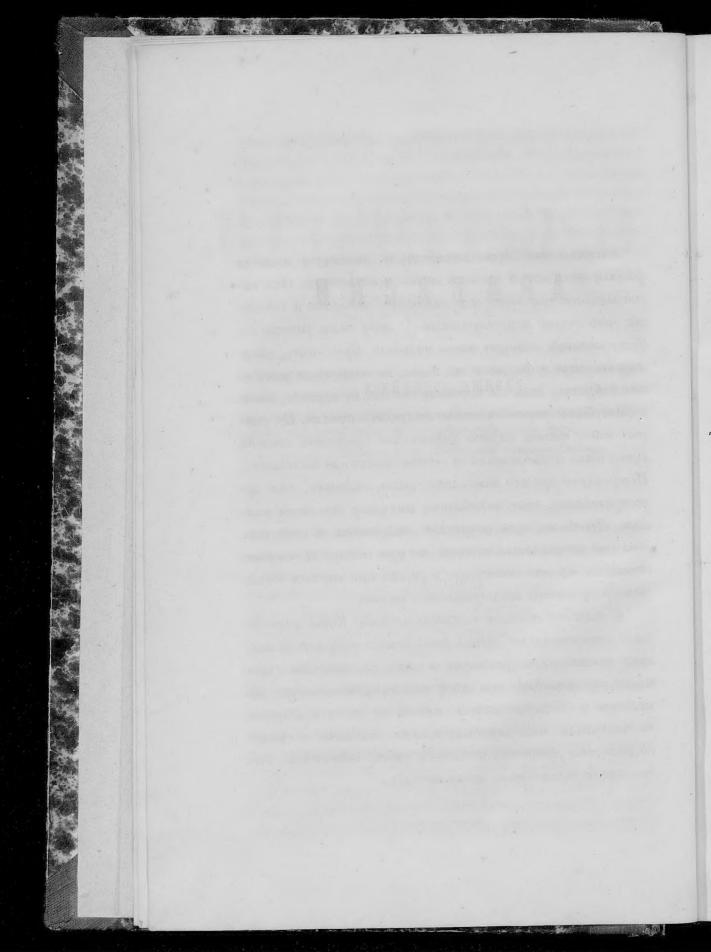

Собрание это составляють писы, писанныя мною вы разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Онъ высказывались отт души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, безт сомпьнія, найдутт много молодого. Признаюсь, нькоторых півст я бы, можетт быть, не допустил вовсе вт это собраніе, если бы издаваль его годомь прежде, когда я быль болье строгь къ своимь старымь трудамь. Но, вмысто того, чтобы строго судить свое прошедшее, гораздо лучше быть неумолимым ку своиму запятіяму настоящимь. Истреблять прежде написанное нами, кажется, тако же несправедливо, какт позабывать минувшее дни своей юности. Притомъ, если сочинение заключаеть въ себъ двътри еще несказанныя истины, то уже авторь не въправь скрывать его от читателя, и за двъ-три върныя мысли можно простить несовершенство цълаго.

Я должент сказать о самомт изданіи. Когда я прочиталь отпечатанные листы, меня самого испугали во многихт мыстахт неисправности вт слогь, излишности и пропуски, происшедшіе отт моей неосмотрительности. Но недосутт и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли мнь пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смью надыяться, что читатели великодутно извинятт меня.



#### скульптура, живопись и музыка.

Благодарность Зиждителю миріадъ за благость и состраданіе къ людямъ! Три чудныя сестры посланы имъ украсить и усладить мірь: безь нихь онь бы быль пустыня и безь пітія катился бы по своему пути. Дружите, союзите сдвинемъ наши желанія и первый кубокъ за здравіе скульнтуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посътила землю. Она мгновенное явленіе. Она оставшійся слідь того народа, который весь заключился въ ней, со всъмъ своимъ духомъ и жизнію; она ясный призракъ того свътлаго, Греческаго міра, который ушель оть насъ въ глубокое удаленіе вёковъ, скрылся уже туманомъ и до котораго достигаетъ одна только мысль поэта. Міръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозами, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; міръ, несущійся въ стройной пляскъ, при звукъ тимпановъ; въ порывѣ вакхическихъ движеній, гдѣ чувство красоты проникло всюду — въ хижину бъдняка, подъ вътви платана, подъ мраморъ колонъ, на площадь, кинящую живымъ своенравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающій чашу пиршества, изображающій всю выощуюся вереницу граціозной минологін, гдт изъ ивны волнъ стыдливо выходитъ богиня красоты, тритоны несутся, ударяя въ ладони, Посейдонъ выходить изъ глубины своей прекрасной стихін серебряный и бълый; міръ, гдъ вся религія заключалась въ красотъ, въ красотъ человъческой, въ богоподобной красоть женщины; — этоть мірь весь остался вь ней, вь этой нъжной скульнтуръ; инчто кромъ ея не могло такъ живо выразить его свътлое существование. Бълая, млечная, дышущая въ прозрачномъ мраморъ красотой, нъгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человъка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни было сильномъ порывъ, но всегда въ ней человъкъ является прекраснымъ, гордымъ, и вольно становится атлетическимъ, свободнымъ своимъ положениемъ. Все въ ней слилось въ красоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаешь страдающий воиль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ, такъ чувство красоты пластической, спокойной пересиливаетъ въ ней стремленіе духа! Она никогда не выражала долгаго, глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свиръный гитвъ, мгновенный вопль страданія, ужасъ, пепугъ при внезапности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всъ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собою нъгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нѣтъ тѣхъ тайныхъ, бездъльныхъ чувствъ, которыя влекутъ за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмъхнувшаяся, видя свое изображение, и уже бъгущая, влача съ торжествомъ за собою толну гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служить алтаремъ. Она родилась вмъстъ съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмъстъ съ нимъ. Напрасно хотъли изобразить ею высокія явленія Христіанства: она такъ же отдёлялась отъ него, какъ самая языческая въра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной сладострастной наружности. Онъ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двѣ сестры ея, живопись и музыка, которыхъ Христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исполинское. Его порывомъ онѣ развились и исторгиулись изъ границъ чувственнаго міра. Мнѣ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но . . . свѣтлѣе сіяй покалъ мой въ моей смиренной кельѣ, и да здравствуетъ живопись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ

богатомъ своемъ убранствъ мелькающая сквозь переплетъ окна увитаго виноградомъ, смиренная и общирная, какъ вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровеній. Никогда не были разлиты по ней тъ тонкія, тъ тапиственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя слышинь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуещь невыразимое. Вотъ мелькаютъ, какъ въ облачномъ туманъ, длинныя галлерен, гдф изъ старинныхъ, позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную отъ неумолимаго времени, и передъ тобою стоить, сложивши на кресть руки, безмолвный эритель; и уже ивть въ его лицв наслаждения, взоръ его дышетъ наслажденіемъ нездѣшнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націн; нътъ, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имъетъ таинственно-высокій міръ Христіанскій. Взгляните на нее задумчивую, опустивную на руку прекрасную свою голову: какъ вдохновененъ и дологъ ясный взоръ ел! Она не схватываетъ одного только быстраго мгновенія, какое выражаеть мраморь: она длить это мгновеніе, она продолжаетъ жизнь за границы чувственнаго, она похищаетъ явленія изъ другаго безграничнаго міра, для названія которых в ньтъ словъ. Все неопредъленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредъляется вдохновенною ся кистью. Она также выражаетъ страсти понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Страданіе выражается живъе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она беретъ уже не одного человіка, ея границы шире: она заключаетъ въ себъ весь міръ; всъ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человъка съ природою въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильные шипи третій покаль мой! ярче сверкай и брызгай по золотымь краямь его звонкая нівна! ты сверкаешь въ честь музыки. Она восторженные, она стремительные обыкть сестерь своихь. Она вся порывь; она вдругь за однимь разомь отрываеть человыка отъ земли его, оглушаеть его громомь могучихь звуковь и разомь погружаеть его въ свой міръ. Она властительно

ударяеть, какъ по клавишамъ, по его первамъ, по всему его существованію и обращаеть его въ одинь трепеть. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаеть, онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаеть непостижниаго явленія, но сама живеть, живеть своею жизнію, живеть порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь міръ, развилась и дышеть въ тысячѣ разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна; но могуществениѣе и восторженнѣе подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремить она въ одно согласное движеніе, обнажаеть до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружить и несется съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго нечезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи остроконечной башии.

Какъ сравнить васъ между собою, три прекрасныя царицы міра? Чувственная, илфинтельная скульнтура внушаетъ наслажденіе, живопись — тихій восторгъ и мечтаніе, музыка — страєть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведение скульптуры, духъ невольно погружается въ упоеніе; разсматривая произведеніе живописи, онъ превращается въ созерцаніе; слыша музыку, — въ болъзненный вопль, какъ бы душею овладъло только одно желаніе вырваться пры тъла. Она наша! она принадлежность новаго міра! она осталась намъ, когда оставили насъ и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынъшнее время, когда наступаетъ на насъ и давить вся дробь прихотей и наслаждений, надъ выдумками которыхъ ломаетъ голову нашъ XIX вѣкъ. Все составляетъ заговоръ противъ насъ; вся эта соблазнительная цёнь утонченныхъ изобретеній роскоши сильнье и сильнье порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждемъ спасти нашу бъдную душу, убъжать отъ этихъ страшныхъ обольстителей и — бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, спасителемъ, музыка! не оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй ръзче своими звуками но дремлющимъ нашимъ чувствамъ! волнуй, разрывай ихъ, и гони хотя на мгновение этотъ холодно-ужасный эгонзмъ, силящійся овладёть нашимъ міромъ. Пусть, при могущественномъ ударъ смычка твоего, смятенная душа грабителя почув-

ствуетъ хотя на мигъ угрызение совъсти, спекуляторъ растеряетъ свои разсчеты, безстыдство и наглость невольно выронять слезу предъ созданіемъ таланта. О, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зиждитель міра повергь насъ въ нъмъющее безмолвіе, своею глубокою мудростью. Дикому, еще неразвернувшемуся человъку, онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествъ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаетъ гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздитъ ее къ небу и новергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру посладъ онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древній міръ обратился въ фиміамъ красотъ. Эстетическое чувство красоты слило его въ одиу гармонію и удержало отъ грубыхъ наслажденій. В'якамъ неспокойнымъ и темнымъ, гдв часто сила и неправда торжествовали, гдв демонъ суевърія и нетернимости изгоняль все радужное въ жизни, даль онъ вдохновенную живопись, ноказавшую міру неземныя явленія, небесныя наслажденія угодинковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый въкъ инспослаль онъ могущественную музыку, стремительно обращать насъ къ нему. Но если и музыка насъ оставитъ, что будетъ тогда съ нашимъ міромъ?

#### O CPEAHIND BERAND (1).

Никогда Исторія міра не принимаеть такой важности и значительности, никогда не показываетъ она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе въки. Всъ событія міра, приближаясь къ этимъ въкамъ, послъ долгой неподвижности, текуть съ усиленною быстротою, какъ въ пучину, какъ въ мятежный водовороть, и, закружившись въ немъ, перемъщавшись, переродившись, выходять свъжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразование всего міра: они составляють узель, связывающій міръ древий съ новымъ; имъ можно назначить то же самое мъсто въ исторіи человъчества, какое занимаеть въ устроенін человіческаго тіла сердце, къ которому текуть и отъ котораго исходять вей жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразованіе? какія удержались въ немъ старыя стихіп? что прпбавлено новаго? какимъ образомъ онъ смъшались? что произошло отъ этого смъшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе в ковъ новыхъ? — Это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей Исторіи. Все, что мы имбемъ, чёмъ пользуемся, чёмъ можемъ похвалиться передъ другими въками, все устройство и искусное сложение нашихъ административныхъ частей, всъ отношенія разныхъ сословій между

<sup>(1)</sup> Статья эта была первоначально пом'вщена въ Журнал'в Министерства Народнаго Просв'вщенія (Ч. 3-я. Сентябрь. 1834 г.). Изв'єстно, что она составляла вступительную лекцію, читанную Н. В. Гоголемъ въ С. Петербургскомъ университетв, въ качеств'е адъюнктъ-профессора по канедр'в всеобщей исторіи.

Прим. Н. Трушковскаго.

собою, самыя даже сословія, наша религія, наши права и привилегін, нравы, обычан, самыя знанія, совершившія такой быстрый, прогрессивный ходъ, — все это или получило начало и зародышъ, или даже развилось и образовалось въ темные, закрытые для насъ средніе вѣка. Въ нихъ первоначальныя стихіи и фундаментъ всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслѣдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ея похожи на посѣтителей фабрики, которые изумляются быстрой отдѣлкѣ издѣлій, совершающейся почти передъ глазами ихъ, но позабывають заглянуть въ темное подземелье, гдѣ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчекъ всему: такая исторія похожа на статую художника, нензучившаго анатоміи человѣка.

Отъ чего же, не смотря на всю важность этихъ необыкновенныхъ въковъ, всегда какъ-то неохотно ими занимались? Отъ чего, приближаясь къ нимъ, всегда спѣшили скорѣе пройти ихъ п отдълаться отъ нихъ? и ръдкіе, очень ръдкіе, пораженные величіемъ предмета, возлагали на себя трудъ разрѣшить нѣкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? Мит кажется, это происходило отъ того, что средней исторіи назначали самое низшее мѣсто. Время ея дъйствія считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невъжественнымъ, и отъ того-то оно и въ самомъ деле сделалось для насъ темнымъ раскрытое не вполит, оцтненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величін. Невѣжественнымъ можно назвать развъ только одно начало, но это невъжественное время уже имбеть въ себб то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліянія двухъ жизней, древняго міра и новаго, это рѣзкое противорѣчіе ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихіи стараго міра, которыя тянутся по новому пространству, какъ ріки, впавшія въ море, но долго еще несливающія своихъ пръсныхъ водъ съ сильными волнами; эти дикія, мощныя стихіп новаго, упорно недопускающія къ себъ чуждаго вліянія, но, наконецъ, невольно принимающія его; это стараніе, съ какимъ Европейскіе дикари кроять по своему Римское просвъщение; эти отрывки или, лучше сказать, клочки Римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще неопредъленныхъ, неполучившихъ ни образа, ни границъ, ни порядка; самый этотъ хаосъ, въ которомъ бродятъ разложенныя начала страшнаго величія ныиѣшней Европы и тысящелѣтней силы ея — они всѣ для насъ занимательнѣе и болѣе возбуждаютъ любопытства, нежели неподвижное время всесвѣтной Римской имперіи подъ правленіемъ ся безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно занимались исторією среднихъ въковъ, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней. На нее глядёли, какъ на кучу произшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толну раздробленныхъ н безсмысленныхъ движеній, неимѣющихъ главной инти, которая бы совокунляла ихъ въ одно цълое. Въ самомъ дълъ, ся страшная, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться чёмъ-то хаоснымъ, но разматривайте винмательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цъль, и направление. Я однакоже не отрицаю, что для самаго умінья найти все это, нужно быть одарену тымъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидъть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Послъ ихъ волшебнаго прикосновенія происшествіе оживляется и пріобрътаетъ свою собственность, свою заинмательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и безсмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно, если только о немъ сохранились върныя лътописи, выключая развъ совершенное безстрастіе народовъ; вездъ есть нить (какъ во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываеть заткана утокомъ; какъ въ лучистомъ камий есть невидимый свътъ, который онъ отливаеть, будучи обращень къ солнцу): она исчезаеть только съ утратою извъстій. Такъ и въ первоначальныхъ въкахъ средней исторін сквозь вею кучу происшествій невидимою нитью тянется ностепенное возрастаніе Панской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія пронеходили совершенно отдѣльно, и блескомъ своимъ затемняли уединеннаго, еще скромнаго Римскаго первосвященника; дъйствоваль сильный государь, или его вассалъ, и дъйствовалъ лично для себя, а между тъмъ существенныя выгоды незамътно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для Паны. Гильдебрандть только отдернулъ запавъсъ и показалъ власть, уже давно пріобрътенную Папами.

Исторія срединхъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живаго дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій какъ вѣчность гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кпринчѣ видны Готоскія руны, на другомъ блеститъ Римская позолота; Арабская рѣзьба, Греческій карнизъ, Готическое окно — все слѣпилось въ немъ и составило самую неструю башню. Но яркость, можно сказать, только внѣшній признакъ событій срединхъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность исполниская, почти чудесная, отвага, скойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, невстрѣчающими себѣ нодобія и новторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тъ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжеть средней исторіи есть Напа. Онъ могущественный обладатель этихъ молодыхъ въковъ, онъ движетъ встми силами ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ мановеніемъ своимъ правитъ ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія Напы. — Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проинцательности и мудрости, следствія старческаго возраста, его деспотизмъ и деепотизмъ безчисленныхъ легіоновъ его могущественнаго духовенства—ревностныхъ подданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желёзныя оковы на всё углы міра, куда ни проникло знаменіе креста, — представляють явленіе единственное, колоссальное и неповторявшееся никогда. — Не стану говорить о злоунотребленін и о тяжести оковъ духовнаго деснота. Проникнувъ болѣе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидінія: не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему жаланію народы — и Европа разсыналась бы, связи бы не было; нъкоторыя государства поднялись бы, можеть быть, вдругь, и вдругь бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосъдямъ; образование и духъ народный разлились бы неровно; въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернълъ мракъ варварства; Европа не устоялась бы, не сохранила того равновъсія, которое такъ удивительно ее содержитъ; она бы болѣе была въ хаосѣ, она бы не слилась желъзною сплою энтузіазма въ одну стъну, устранившую своею крѣпостью восточныхъ завоевателей и, можетъ быть, безъ этого великаго явленія Европа уступила бы ихъ напору, и Магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, вмѣсто креста. — Невольно преклонишь кольна, слъдя чудные пути Провидвнія: власть Панамъ какъ будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолжение этого времени юныя государства окръпли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнутъ возраста повелъвать другими; чтобы сообщить имъ энергію, безъ которой жизнь народовъ безцвътна и безсильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть Папы, какъ исполнившая уже свое предназначение, какъ болъе уже непужная, вдругъ поколебалась и стала разрушаться, не смотря на всъ сильныя мъры, на все желаніе удержать гибнущія силы свои. Власть пхъ въ этомъ отношении была то же, что подмостки и лѣсъ для постройки зданія: въ началѣ они выше и кажутся значительнѣе самого строенія, но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслію о среднихъ вѣкахъ невольно сливаєтся мысль о крестовыхъ походахъ—необыкновенномъ событіп, которое стоптъ какъ исполинъ въ среднив другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдѣ, въ какое время было когда-ипбудь равное ему своею оригинальностью и величіемъ? Это не какая ипбудь война за похищенную жену, не порожденіе пенависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону, или за клочекъ земли, даже не война за свободу и народную независимость. нѣтъ, ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не входятъ сюда; веъ проникнуты одною мыслію — освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текутъ съ крестами со всѣхъ сторонъ Ев-

роны; короли, графы въ простыхъ власяницахъ; монахи, препоясанные оружіемъ, становятся въ ряды воиновъ; еписконы, нустыники съ крестами въ рукахъ предводятъ несмѣтными толпами — и вст текутъ освободить свою втру. Владычество одной мысли объемлеть вст народы. Нтть ли чего-то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпріятіемъ. Не странно ли было бы, если бы отрокъ заговориль словами разсудительнаго мужа? Они были порождение тогдашияго духа и времени. Предпріятіе это — дёло юноши, но такого юноши, которому определено быть геніемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидінныя слідствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образовать и воснитать, дать ей увидеть светь, который часто заслоняло духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть свъта, гдъ потухающее Аравійское просв'єщеніе силится передать ей свой пламень, и вся Европа вояжируеть по Азін. Не въ правъ ли мы изумляться? Обыкновенно, какой-нибудь выходець изъ земли образованной одинъ припоситъ просвъщение и первыя свъдънія въ неизвъстную страну и постепенно образуетъ дикарей; но образованіе это тянется медленно, неровно. Здісь же, напротивь, народы сами всею своею массою приходять за образованіемъ и, не смотря на долгое пребываніе, не сливаются съ своими учителями, ничего не неренимаютъ у нихъ роскошнаго и развратнаго, удерживають свою самобытность при всемъ заимствовании множества Азіатскихъ обыкновеній и возвращаются въ Европу Европейцами, а не Азіатцами. Я уже не говорю о тёхъ следствіяхъ, тёхъ перемънахъ въ феодольномъ правленіи, для которыхъ нужно было временное удаленіе многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другія происшествія, наполняющія среднюю исторію. Опи хотя, въ сравненіи съ крестовыми походами, могутъ почесться второстепенными, но тѣмъ не менѣе всѣ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ вѣкамъ какой-то фантастическій свѣтъ, всѣ — порожденіе юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ сильныхъ и великихъ надеждъ, часто безразсуднаго, но плѣнительнаго и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку времени.

Возмемъ то блестящзе время, когда появились Аравитяне, краса народовъ восточныхъ-и одному только человѣку и созданной имъ религін, роскошной какъ ночи и вечера востока, иламенной какъ природа близкая къ Индійскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великія нустыни Азін, обязаны они всёмъ своимъ блестящимъ, радужнымъ существованіемъ! Съ непостижнимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигаютъ свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго моря. И воображение ихъ, умъ и всъ способности, которыми природа такъ чудно одарила Араба, развиваются въвиду изумленнаго запада, отпечатываясь со всею роскошью ца ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же внезанио, какъ въ ихъ сказкахъ, кинящихъ изумрудами и перлами восточной поэзіи. Въкъ впередъ — и уже онъ исчезъ, этотънеобыкновенный народъ, такъ что въ раздумы спрашиваены себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или опъ — самое прекрасное создание нашего воображения?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противоположности появление Норманновъ, народа, котораго гиъвный съверъ свиръпо выбросилъ изъ ледяныхъ иъдръ своихъ. Горсть людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся по пятамъ мрачный ихъ Одинъ и сиъговыя горы Скандинавіп, наводитъ паническій страхъ на обширныя государства! Но Съверному Океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъ начальствомъ морскихъ своихъ королей — и все падаетъ ницъ предъ этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурею, морями, страшною бъдностію Скандинавіи и дикою религією.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе Монголовъ были также діломъ ночти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азін, которая была скрыта отъглазъ всіхъ народовъ, освітилась вдругъ въ самомъ страшномъ величін. Эти стени, которымъ пітъ конца, озера и пустыни исполнискаго разміра, гді все раздалось въ ширину и безпредільную равнину, гді человікъ встрічается какъ-будто для того, чтобы собою увеличить еще болье окружающее пространство; стени, шумящія хлібомъ, никімъ несітяннымъ и несобираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями, стени, гдії насутся табуны и стада,

которыхъ отъ въка пикто не считалъ, и владъльцы не знаютъ настоящаго количества, эти степи увидъли среди себя Чингисъ-Хана, давшаго обътъ нередъ толпами своихъ узкоглазыхъ, илосколицыхъ, широкоилечихъ, малорослыхъ Монголовъ завоеватъ міръ, и — многолюдный Пекинъ горитъ цълый мъсяцъ, милліонъ народа выстръливается Монгольскими стрълами, государь Тунгусскій гибиетъ съ сотиями тысячь подданныхъ на замерзшемъ озеръ, стада пригоняются къ границамъ Пидіи, табуны кишатъ при Волгъ. Словомъ, какъ-будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстраго распространенія тоже не видала ин древняя, ни новая исторія.

Я уже инчего не говорю о важной торговлъ Венеціп, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималь одинь городъ, и городъ безъ государства, выжималь золото со всего міра, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обощедшими вст моря, и дворцами при Адріатическомъ морт далело превосходили многихъ монарховъ. Этого явленія я не считаю единственнымъ и необыкновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измѣненіями. Несравненно оригинальнъе жизнь Европы во время и послъ крестовыхъ походовъ, когда въ ней всё еще темны и неопредъленны границы государствъ; когда еще государь звучить однимъ именемъ своимъ, и вмъсто того миллюны владъльцевъ, изъ которыхъ каждый — маленькій императоръ въ своей земль; когда вся Европа облекается въ неприступные замки съ башиями и зубцами, и твердыя криности устевають ея поверхность; когда воспитанная взапмнымъ страхомъ и битвами сила рыцарей дѣлается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ жельзо, тяжести котораго еще не выносиль человѣкъ, и грубо, независимо развивается самоетоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и едёлать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. По какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ совершенную противоположность съ ихъ правами! это — всеобщее безпредъльное уважение къ женщинамъ. Женщина среднихъ въковъ является божествомъ; для нея турниры, для нея ломаются конья,

ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы; для нея суровый рыцарь удерживаеть свои страсти также мощно, какъ Арабскаго бъгуна своего, налагаетъ на себя объты изумительные и неподражаемые по своей строгости къ себъ, и всё для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ея на нравы и того болье. Все благородство въ характеръ Европейцевъ было ея слъдствіемъ. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какуюто движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ и приключеній каждому и произведшая въ нослъдствін въ Европейцахъ жажду къ открытно повыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани п битвы, въчно неспокойное положение, вмъсто того чтобы ослабить всеобщій духъ и напряженіе, какъ то обыкновенно дълается въ неріоды исторін, когда роскошь разъбдаеть раны нравственной бользни народовъ, и алчность выгодъ личныхъ выводитъ за собою низость, лесть и способность устремиться на веъ утонченные пороки, — вмъсто этого, они только укрънили и развили ихъ! Пороки народовъ образовиныхъ не смѣли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провиденіе бодретвовало надъ нимъ неусыцио и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдалять рыцарей отъ ихъ обътовъ и строгой жизни, подогръвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный, какъ появившіяся чудныя, небывалыя инкогда дотолъ общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совъстью передъ народами Европы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы, или для своего существованія, что всегда составляло цёль обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человѣка, и жить для всего человъчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себъ одно—защиту въры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодою жизни— не чудесно ли это явленіе! Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ въковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться отъ своей цели и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ живте привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тъхъ, за которыми наложили на себя сами же смотръніе, — какъ возникають страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, какъ высшія предопредъленія, являющіеся уже не совъстью передъ вътреннымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни общирныя земли, ни даже самая корона не спасають и не отмъняютъ произнесенияго имп приговора. Незнаемые, невидимые какъ судьба, гдъ-нибудь въ глуши лъсовъ, подъ сырымъ сводомъ глубокаго нодземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и дъла того, которому, посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассаловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гдъ въ міръ власть выше его. И если эти подземные судьи разъ произносили обвиняющее слово — все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняеть къ себъ приближение, напрасно его золото залъпляетъ уста и заставляетъ всъхъ прославлять его — неумолимый кинжаль настигаеть его на концѣ міра, крадется мимо пышной толны и разить его изъ-за илеча друга. Не составляеть ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дъйствуетъ человъкъ, оторванный отъ общества, лишенный покрова законной власти, незнающій, что такое слово: невозможность.

А самый образъ занятій, царствовавшій въ среднив и конць среднихь віковъ — это всеобщее устремленіе всіхть къ чудесной наукі, это желаніе вынытать и узнать таниственную силу въ природі, эта алчность, съ какою всі ударились въ волшебство и чародійственныя науки, на которыхъ ясно кипптъ признакъ Европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не развились и не достигли нынішняго совершенства! Самая даже простодушная віра ихъ въ духовъ и обвиненія въ сообщеніи съ ними имінотъ для насъ уже необыкновенную занимательность. А занятія алхимією, считавшеюся ключемъ ко всімъ познаніямъ, вітское желаніе открыть совершеннійшій металлъ, который бы доставилъ чело-

въку все! Представьте себъ какой-нибудь Германскій городъ въ средніе віки, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые Готическіе домики, и среди ихъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся стънамъ котораго лепится мохъ и старость, окна глухо заколочены — это жилище алхимика. Ничто не говорить въ немъ о присутствии живущаго, но въ глухую почь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываетъ о неусыпномъ бодрствовании старца, уже посъдъвшаго въ своихъ исканіяхъ, но всё еще неразлучнаго съ надеждою, — и благочестивый ремесленникъ среднихъ въковъ со страхомъ бъжитъ отъ жилища, гдъ, но его мивню, духи основали приотъ свой, и гдв, вмъсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборимое любопытство, живущее только собою п разжигаемое собою же, возгоряющееся даже отъ неудачи-первоначальная стихія всего Европейскаго духа — которое напрасно преслъдуеть инквизиція, прошикая во вст тайныя мышленія человъка: оно вырывается мимо и, облеченное страхомъ, еще съ большимъ наслажденіемъ предается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? Какое мрачное и ужасное явленіе! инквизиція свирфиая, слбиая, владфвиая безчисленными сводами и подземельями монастырей, невфрящая ничему, кромф своихъ ужасныхъ пытокъ, на которыхъ человфкъ показалъ адскую изобрфтательность; инквизиція, выпускавшая изъ подъ монашескихъ мантій свои желфзные когти, хватавшіе всфхъ безъ различія, кто только ин предавался страннымъ и необыкновеннымъ занятіямъ; подтвердившая великую истину, что если можетъ физическая природа человфка, доведенная муками, заглушить голосъ души, то въ общей массф всего человфчества душа всегда торжествуетъ надътрамъ.

Не единственныя ли всѣ эти явленія? Не даютъ ли они права назвать средніе вѣка вѣками чудесными? Чудесное прорывается при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ, — юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, кпиящее отвагою, порывы и мечты, недумавшія о слѣдствіяхъ, непризывавшія на помощь хоходнаго соображенія, еще неимѣвшія прошедшаго, чтобы оглянуться. Все было въ нихъ — ноэзія

и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Перемъна слишкомъ ощутительна, и состояніе души вашей будеть похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся пенравильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мірно и стройно совершающія правильное теченіе. Дъйствія человька въ среднихъ въкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія происшествія представляють совершенные контрасты между собою и противоръчать во всемъ другь другу. Но совокупленіе ихъ встхъ витьетъ въ цълое являетъ изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человъка съ жизнію цёлаго человъчества, то ередніе віка будуть то же, что время воспитанія человіка вы школі: дин его текутъ незамътно для свъта, дъянія его не такъ крънки и эрёлы, какъ нужно для міра, объ нихъ пикто не знаетъ; но за то они вев — следствіе порыва и обнажають за однимь разомь вст внутреннія движенія человтка, и безъ нихъ не состоялась бы будущая его дъятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссальными событіями заключается время среднихъ вѣковъ! Великая имперія, повелѣвавшая міромъ, двінадцативіковая нація, дряхлая, истощенная, падаеть; съ нею валится полсвъта, съ нею валится весь древній міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладіаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это ихъ начало. Оканчиваются средніе въка тоже самымъ огромнымъ событіемъ — всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ на воздухъ все и обращающимъ въ инчто всъ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обиявиня. Власть Папы подрывается и надаетъ, власть невъжества подрывается, сокровища и всеміриая торговля Венецін подрываются, и, когда всеобщій хаосъ переворота очищается и проясияется, предъ изумленными очами являются: монархи, держащіе мощною рукою свои скипетры; корабли, расширеннымъ взмахомъ несущіеся по волнамъ необъятнаго океана, мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у Европейцевъ, вмѣсто безсильнаго оружія, огонь; печатные листы разлетаются по всёмъ концамъ міра, — и все это результаты среднихъ въковъ. Сильный напоръ и усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только

чтобы сильнѣе произвесть всеобщій взрывъ. Умъ человѣка, задвинутый крѣпкою толщею, не могъ иначе прорваться, какъ собравши всѣ свои усилія, всего себя. И отъ того-то, можетъ быть, ни одинъ вѣкъ не представляетъ такихъ гигантскихъ открытій, какъ ХУ,—вѣкъ, которымъ такъ блистательно оканчиваются средніе вѣка, величественные, какъ колоссальный Готическій храмъ, темные, мрачные, какъ его пересѣкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ разноцвѣтныя его окна и куча изузоривающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столпы и стѣны, оканчивающіеся мелькающимъ въ облакахъ шиніцемъ.

#### TAABA H3'B HCTOPHYECRAPO PONAHA (1).

Между тёмъ посланникъ нашъ перевхалъ границу, отдёляющую нынё Пирятпискій повётъ отъ Лубенскаго. Общихъ взжалыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссін; но почти каждому извёстна была какая-нибудь проселочная, по миёнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, вёшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня слёдъ означалъ ея уклопенія. Достаточно было только выёхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать почлегомъ. Главное же пеудобство для путешественника, неознакомленнаго съ мъстами, было то, что онъ долженъ быль, на разстояніи 25 или 30 ружейныхъ выстрёловъ, вывёдывать и выспрашивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ повода и наклонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изръдка попадавшіяся кочки и ини срубленныхъ деревъ, заставляя спотыкаться върнаго его товарища, борзаго коня, переръзывали разомъ его думы, ко-

Глава эта была сперва помѣщена въ альманахѣ »Сѣверные Цвѣты« на 1831 годъ; подъ нею выставлены буквы: 0000, потому, какъ полагаютъ, что буква о встрѣчается четыре раза въ имени и фамили сочинителя.

Прим. Н. Трушковскаго.

<sup>(1)</sup> Изъ романа подъ заглавіемъ: Гетьманъ. Первая часть его была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ; двѣ главы, напечатанцыя въ періодическихъ изданіяхъ, помѣщаются въ этомъ собраніи.

Прим. Гоголя.

торыя снова обычнымь ожерельемъ низались въ головѣ его. Въ нервый разъ еще случалось ему выполнять такое поручение: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Гле́чикъ?.. какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшаго себя полковникомъ Миргородскаго полку?.. Ему не объявлено было инчего удовлетворительнаго ин о характерѣ, ин о силѣ его, ин о томъ, какія онъ имѣетъ спошенія и съ кѣмъ?.. Къ чему же эта осторожность, какую нужно было имѣть въ рѣчахъ съ нимъ? Зачѣмъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свѣдѣнія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чѣмъ могъ быть полезенъ такой отдаленный союзникъ?.. Мысленно досадовалъ онъ на себя, что не вывѣдалъ обстоятельно объ этомъ отъ Бригитты: ей, безъ сомиѣнія, сколько-инбудь были извѣстны причины такого страннаго посольства.

Содице медленно прощалось съ землею. Живописныя облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мѣняясь и и разрываясь, летѣли по воздуху. Сумерки угрюмо падвигали спзую тѣнь свою и притворяли мало-помалу ставии окошекъ, освѣщавшихъ свѣтлый Божій міръ. Въ это время путникъ нашъ, послѣ долгаго степного странствованія, въѣхалъ въ лѣсъ. Раздѣтыя безжалостною осенью деревья сквозили, какъ рѣшето, и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объѣдки и битые ковши отъ недавняго пиршества, валялись неприбранные, и одинъ только шелестъ ихъ, ходя по лѣсу, давалъ знать о присутствіи въ пемъ пашего всадника. Сквозь обнаженную вершнну лѣса темнѣло небо; рѣзкій вѣтеръ подымался съ поля и мчалъ заунывные свои вонли въ гущу лѣса.

Путникъ по-неволѣ задумался и остановилъ коня своего въ нерѣшимости; что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла, и передъ нимъ торчалъ одинъ только лѣсъ да неизвѣстность; какъ вдругъ громкій голосъ » цобъ, цобъ! « поразилъ слухъ его, тяжело нагруженный возъ заскрыпѣлъ, и пара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. Надобно вообразить себя на мѣстѣ путешественника, чтобы внолиѣ почувствовать радость такой встрѣчи. Луна въ это время вырѣзалась на небѣ. Серебряный свѣтъ, перенутанный тѣпью отъ деревъ, палъ рѣшеткою на землю, освѣтивъ

далеко окрестность, и Лапчинскій увидёль передъ собою дюжаго пожилого селянина. Сёдые, закрученные внизъ усы его гордо покоились на смугломъ, означенномъ рёзкими мускулами лицѣ, которое такъ простодушно оттѣняла какая-то Азіятская безпечность. По чернымъ бровямъ серебрилась сѣдина, огонь вылеталъ изъ небольшихъ карыхъ глазъ, и въ огиѣ томъ высвѣчивались ноперемѣнно то хитрость, то простодушіе. На головѣ у него была черная козацкая шанка съ синимъ верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвѣтнымъ поясомъ, служилъ пепропицаемыми латами отъ холода; сверхъ этого одѣянія, въ добавку накънуть былъ обыкновенный кобеня́къ изъ толстаго смураго сукна, который и понынѣ носятъ Малороссійскіе мужики. Изъ-за пояса торчала пищаль и изогнутая Татарская сабля, оружіе, которое въ тогданнія смутныя времена всякій козакъ, ратникъ и селянинъ почиталь необходимостью всегда имѣть при себѣ.

»Помогай Боже!« сказаль онъ, остановивь воловь и обнаживь увъичанную только на верхушкъ кистью волось голову, въ знакъ того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымъ людямъ. Надобно приноминть, что Ланчинскій, въ избъканіе непріятностей, какимъ бы онъ немпнуемо подвергнулся отъ жителей, нетерпъвшихъ всего, что только носило названіе Ляха, или принадлежало Ляхамъ, принуждень быль перемънить щегольской костюмъ свой на скромное одъяніе козацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвъчалъ легкимъ наклонениемъ головы на сие привътствие.

»Не знаешь ли. землякъ«, молвилъ онъ съ ласковымъ видомъ: »далеко ли отсюда до Ромода́новскаго шля́ху?«

»Не съумѣю, добродю, сказать вдругъ; повремените немножко. « Тутъ принялся онъ высчитывать, что выражали машинально стибаемые имъ нальцы. »До Ромодановскаго шляху!... Какъ бы вамъ сказать?.. оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было неретрусили: кто-то пронесъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спохватились съ-дуру и разломали мосты; такъ вамъ, добро́дю, чтобъ не пришлось давать большихъ объъздовъ. Впрочемъ, Богъ его знаетъ: я говорю это потому, что другіе говорятъ... такъ, можеть быть, выберется и короткій путь; только знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Воть другое дѣло, если бъ были поставлены столбы по дорогѣ, какіе, безъ сомиѣнія, сами, добро́дію, если бывали въ Польшѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ.«

Не должно удивляться противоръчіямъ, испестрявшимъ монологъ нашего поселянина. Кромъ дъйствительной неизвъстности, Малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ дълъ. Малороссіянинъ и донынъ ничего не скажетъ наобумъ, по разъ десять поправитъ себя, а иногда съ умысломъ запутаетъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленю своему, видитъ, что до такого-то мъста и далеко, и близко.

»Куда же, но крайней мъръ, миъ теперь держать путь? « спросилъ странинкъ, вперивъ испытующий взоръ на своего наставника.

Туть селянинь нашь осмотрёль его хорошенью съ головы до ногъ.

» А вы, добродію, хотите теперь тхать? «

» Почему же не теперь?«

» Богъ съвами! теперь и нашъ братъ, здѣниній, уже сильно подумавши развѣ поѣдешь. Знаешь, мосьна́не! вѣдь намъ сто́нтъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ усиѣетъ вымолотить полконны жита, чтобы заслышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ! «

Отъ такого предложенія нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидалъ.

»А куда«, спросиль дорогою поселянинь нашь своего будущаго гостя, »лежить путь вамь, мосьпа́не?«

» Бду-то я далеко, на ту сторону Во́рскла, къ Миргородскому полковнику Гле́чику. Что̀, землякъ, не знаешь ли и ты его? «

»Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мъстъ Богъ несеть?«

» Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею. «

»Какъ же это, добродію! мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею? « Тутъ воизилъ онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотълъ выпытать его душу. »И то

сказать! гдѣ уже мужику знать все про войсковыя дѣла: до нашего захолустья еще и слухи не дошли объ этомъ.«

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розсказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ: »То есть, вотъ видишь, землякъ, на-върное я еще не могу сказать. Въ самой-то станицъ я не былъ, а встрътившийся подъ Лохвицею Занорожский сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ъду въ эти мъста, далъ миъ грамотку къ Миргородскому полковинку. Летълъ онъ, какъ угорълый; изъ разспросовъ его я ничего не могъ узнать на-върное. Недавно предъ тъмъ возвратился я изъ Варшавы. . Видишь, онъ, можетъ быть, имълъ причины не довърять миъ . . то есть . . . онъ . . . ты, думаю, понимаешь меня. «

» Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметь то, что толкують нашы? Ей Богу, нѣтъ! гдѣ намъ ноиять! у насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чортъ знаетъ, что такое; больше на капусту похоже, чѣмъ на голову.«

» О, да ты штука! « подумаль про себя Лапчинскій и положиль себѣ быть какъ можно осторожите въ словахъ.

Онъ во все это время ѣхалъ шагомъ, уравнивая легкую постунь свосго гордаго коня съ лѣнивою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шелъ селянинъ, номахивая батогомъ и потягивая коротенькую люльку ('). Дымъ отъ нея общималъ облаками смуглое лицо его, которое, освѣщаясь пногда вепыхивавшимъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-шибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и сѣявшимъ пскры чуднаго отня. Это заставляло Лапчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобы удостовѣриться, точно ли то былъ его товарищъ.

Но селянинъ нашъ самъ отгонялъ всякое на счетъ его сомнъне, не давая минуты задуматься своему гостю. «Слыхали ль вы, добро́дю, про таковое диво?«, говорилъ онъ, не выпуская изо рта своей трубки. «Видишь ли сосну, вонъ далеко, далеко чернъетъ нередъ нами? «

II путникъ, къ удивлению своему, точно увидълъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей почти этой сторонъ Ма-

Трубку.

лороссін, на разстоянін, можеть быть, по сту версть во всѣ стороны, взоръ не отыскиваль этой суровой жилицы сѣвера! Невольно впериль онъ на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженнаго лѣса сохранила, казалось, жизнь, но жизнь ли это? Это была мумія, которую съ изумленіемъ отыскивають между голыми скелетами, одну несокрушенную тлѣніемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлеть се; но, Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается въ душу при взглядѣ на жалкій обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержать что-то нохожее на жизнь.

»Это еще не большое диво, что сосиа, а вотъ что диво. Лѣтъ за интьдесять передъ тёмъ, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть ли не на вотъ этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ великій панъ. Воевода ли онъ былъ, сотникъ ли какой, или просто панъ, этого я не умъю сказать; знаю только, что онъ былъ Ляхъ и не нашей върм. Жилъ онъ, какъ всъ нечистые Полькіе паны живуть: домъ еъ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пъсень, и далече прохватывала дрожь крещенаго человъка, когда онъ слышалъ раздававшіеся изъ лѣсу крики. Хлопцы изъ дворин его то и діло, что натединчали по хуторамъ да обирали біздинхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дълали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы ихъ всёхъ, добродію — такъ нельзя, потому что двории одной у нихъ было, можетъ, съ полторы сотни, да и на каждаго бердыши, самопалы и вся збруя ратиая. Вотъ и вызвался одинъ дьяконъ — какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ быль, ей Богу, добродію, не знаю — вызвался и пришель въ льсь. Если бы теперь не ночь, и не засыпало листьемъ, то я, можеть статься, показаль бы вамъ останки этого дьявольскаго гивада. На ту пору — такъ, видно, самъ Богъ уже хотълъ быль у нихъ какой-то окаянный праздиикъ. Дьяконъ шелъ уже на-пропало, сказалъ: »Господи, благослови!« и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толпивнимся народомъ. Цымбалы и бандуры бренчали и гудёли, словно на свадьбъ. а ньяные паны и двория изо всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидѣли дьякона, такъ, добро́дію, и закричали: «Зачѣмъ

сюда принесло попа?« А панъ говоритъ: »Гей, хлопцы! налейте-ка » попу водки: пусть его танцуеть съ нами, добрыми Христіанами, »краковякъ, да подгоняйте его хорошенько батожьемъ! « Дьяконъ, исполнившись, видно, Святого Духа, началь представлять нечестивымъ весь грехъ беззаконнаго житья ихъ, и какія на томъ свъть будуть имъ муки, и какъ будуть они плясать въ пеклъ (1), только не по своей воль, а подгоняемые горячими вилами чертей. »А, такъ ты еще и проповъдь читаешь! Гей, хлопцы, поднимите »попа на крылосъ, а чтобъ не застудилъ горла, накиньте ему гал-» стукъ на шею! « II тутъ же челядь, съ нечеловъчымъ смъхомъ и гиканьемъ, встащила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежить намъ нуть. Позвольте, добродію, туть-то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромами и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свътлицы. Вотъ, какъ ночь уже разогнала вейхъ — кого на лавку, кого подъ лавку — пану на шему-чудится, что на него каплетъ что-то холодное. »Что за нечистый!« подумаль нань: «отъ чего это канлеть?« Всталь съ ностели, глядить: колючія в'ятви сосны царанаются къ нему сквозь ствну и, будто живыя, вытягиваются длиниве и какъ разъ достають до него. Перекрестился, можеть быть, въ нервый разъ отъ роду нашъ нанъ, когда увидѣлъ, что изъ нихъ каплетъ человтчья кровь, сначала холодная какъ ледъ, а потомъ жжетъ да и только! Къ окну — такъ и ноги подкосились: сосна вся поснивла, какъ мертвецъ, и странию киваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думаль нань, не хмёль ли бродить у него въ головъ; такъ на слъдующую ночь то же дпво, и вся дворня въ одинъ голосъ, что по лесу то и дело, что отивваютъ усопиаго такимъ страшнымъ голосомъ, что всякаго морозъ дралъ по кожъ, н волосы щетиною поднимались на головѣ. Чего ужъ не дѣлали: и погребли съ честью тёло дьякона, и принимались было рубить сосну, такъ съкира не беретъ: что ни ударятъ, топоръ вызубрится, а дерево стоиеть, будто дитя некрещеное. Ръшились наконецъ бросить это окаянное мъсто. Вотъ каждый день и соберется вся челядь, осталають коней, заберуть все съ собою и вытдуть, еще черти не быотся на кулачки; ъдуть, ъдуть, до самого

<sup>(1)</sup> Br agř.

вечера — кажись, Богъ знаетъ куда завхали: остановятся ночевать — смотрять, знакомыя всё мъста: опять тотъ же дикій лъсъ, тъ же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вътви, словно руки, хватаетъ пана и обдаетъ его кровавыми канлями, а черная, всклокоченная борода такъ же жутко киваетъ ему...«

Тутъ разскащикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтиль въ немъ внечатлѣніе, произведенное его разсказомъ. Дѣйствительно, путникъ нашъ не могъ не ощутить какого-то тайно врывавшагося въ душу страха и съ безпокойствомъ носматривалъ вокругъ.

Въ это время поравиялись они съ сосной. Серебряный свътъ падалъ на нечальныя вътви ея, и отбрасывавшияся отъ инхъ тъни, будто продолжение ихъ, нереламливаясь о встръчныя деревья, ложились безконечною лъстипцею на землю. Вътеръ слегка покачиваль вершину, и когда нутшикъ, немного провхавъ, оглянулся назадъ, то ему показалось, что какой-инбудь непріязненный духъ, принявъ дикій, величественный образъ, медленно слъдовалъ за нимъ, нечально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темнозеленыя объятія свои, въ намъреніи ехватить его.

» Что же далѣе случилось? « спросилъ онъ умолкшаго разскащика, стараясь подавить невольную робость.

»Что? круто пришлось пану: распустиль всю свою дворию, сталь схиминкомъ и, какъ отправиль иятьдесять двѣ панихиды за унокой души дьякона, тогда только стихнуло чудо. Куда же дѣлся послѣ того схиминкъ, этого пикто не скажетъ вамъ. Дня за три до Купала, каплетъ съ этого дерева день и ночь роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лѣсу. Теща разсказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрѣтила однажды въ лѣсу дъявола въ красномъ жупанѣ, въ какомъ ходилъ и покойный пашъ. Цобъ, цобъ, цобе! гей! Вотъ мы, добро́дю, и пріѣхали.«

Ланчинскій увидѣлъ дѣйствительно передъ собою низенькія ворота, рѣдко убитыя виоперегъ положенными досками, какія и теперь можно видѣть почти у каждаго Малороссійскаго поселянина. Лай собакъ залился по лѣсу и старая женщина, въ накину-

томъ на плеча тулупѣ, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представился небольшой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, иѣсколько сараевъ и хлѣвовъ, укрытыхъ такимъ же тростникомъ, и обыкновенная Малороссійская хата. На дворѣ наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ миогіе развѣшены были на деревьяхъ, нагибавшихъ со всѣхъ сторонъ любонытныя вѣтви свои во дворъ, какъ-будто низкая буколическая жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрѣлище. Позади двора тянулось еще какое-то строеніе, котораго за темнотою пельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имѣніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному козаку: въ тогдашнія времена не у всякаго могло найтись подобное великолѣніе.

Пока хозяннъ занимался выгрузкою своего выока, Лапчинскому было довольно времени разсмотръть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынѣ у простолюдиновъ Малороссін: противъ дверей ибсколько оконъ, передъ ними столь, на которомъ замѣтилъ онъ ржаной хлѣбъ и соль, несинмавинеся съ него инкогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можетъ найти радушный пріемъ себъ. Всю комнату обходили липовыя широкія и узкія лавки; у дверей громоздилась нечь, съ отверстіемъ винзу, заслоненнымъ частою рішеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, индейки и домашие кролики. Каждый изъ сихъ безловесныхъ жильцовъ суетился по-своему: пищаль, кудахталь, гоготаль и даваль знать, что онь ни мало не последнее изъ твореній. На полу мальчишка леть четырехъ колотилъ огромнымъ подсолнечникомъ по опрокинутому горшку, между тёмь какъ другой, годомъ постарее, душиль за горло кота, напъвая какую-то пъсню, которую, върно, отъ частаго повторенія его матери, заучилъ навѣки. Передъ большимъ, окованнымъ сундукомъ, сидъла дъвочка лътъ одинадцати, держа на рукахъ грудного ребенка, плакавшаго изо всёхъ силъ, не смотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошедшимъ гостемъ. На стъпъ висъли: сериъ, сабля, ружье, котораго замокъ быль развинченъ и лежалъ близъ него на полкъ, въроятно, отложенный для починки, съкира, Турецкій

инстолеть, еще ружье, неопущенная коса и коротенькая нагайка орудія, съ незапамятныхъ временъ вѣчно враждовавшія между собою и которыя непонятный человѣкъ заставляетъ мириться, не смотря на несходныя ихъ свойства.

»Прошу не погивваться, добро́дію, что заставиль вась ждать немного!« сказаль вошедшій хозяннь: »такъ проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихъ поръ въ головъ базаръ ходитъ. Счастье еще, что старухи мосії нътъ дома; ато бы она вымыла митъ голову. Дома только насъ: я да теща.«

Ири семъ словъ вошла та самая старуха, которая отворяла ворота. Съ какимъ-то грустнымъ чувствомъ разематривалъ ее путникъ. Казалось, передъ шимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человъку всю ничтожность долгольтія, къ коему такъ жадно стремятся его желанія. Могильное равнодушіе разливалось на усъянныхъ морщинами чертахъ ея. Ни искры какой-инбудь живости въ глазахъ! мутиме, они устремлялись порой на него; но тотъ бы обманулся, кто прочиталъ бы въ шихъ что-инбудь похожее на любопытство. Они ин на что не глядъли; имъ все казалось смутно, какъ не совсъмъ проснувшемуся человъку.

Покамѣсть предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отправилась на нечь, всегданиее свое жилище, весь міръ свої, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всякой другой; а хозяннъ обратился къ дѣтямъ своимъ. »Ай, да Өедотъ! « говорилъ онъ, подинмая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: »гдѣ ты взялъ такой страшный со́нечникъ (')? Да этимъ ты какъ-нибудь человѣка убъешь! Ты что тамъ дѣлаень Карио? кота душишь? Какой же я тебѣ гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что жъ ты стоишь и ротъ разинулъ? Вотъ, какъ видите, добро́дію, сто разъ толкую, что я его ба́тько: до еихъ поръ не вѣритъ леда́ча дити́на (²)! А ты, илакса, долго будешь ревѣть! А подайте миѣ батогъ! вотъ я его! Давай его сюда, Мару́ся; я сей часъ за окошко: пусть тамъ съѣдятъ его волки, либо Ляхи.....«

(2) Негодный ребенокъ.

<sup>(1)</sup> Подсолнечникъ, по Малороссійскому произношенію.

»Тебя таки, землякъ, Богъ надълиль дътьми?« сказалъ гость

нашъ своему хозянну.

»Да, не безъ того, мосьпане! всъхъ-то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой сторонѣ, только чортъ знаетъ какое приданное взяли за невъстами: по сажени земли, на которой ничего ни родится, кромѣ полыни и бурьяну. Что жъ ты, Оедотъ, не скаженъ спасибо? нанъ даетъ пряникъ, а онъ и не поклонится. Не извольте цъловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мит съ нимъ порядочные хлопоты. Услышалъ, что тду на ярмарку: »Возьми и меня, тату!«—»Да куда я тебя дёну? тамъ тебя зада-»вять!«—»Нѣть, не задавять! возьми, да и возьми!«—»Да тамъ те-»перь столько Цыгановъ, что еще украдутъ тебя, и тогда поминай » какъ звали.« — »Возьми, да и только!« Что станешь дёлать? илачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу упялъ его объщаніемъ привезти медового коня съ золотой головою. Ну, Маруся, матери не за чъмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять; баба ужъ, върно, спитъ! Такъ до кого, добро́дію«, продолжалъ онъ, вдругъ оборотясь къ гостю и садясь за столъ, »говоришь ты, ъдешь? у меня подъ старость голова, какъ дырявое ведро: сколько ин лей воды въ него, всё пусто; сколько ни толкуй умныхъ ръчей, всё позабудетъ.«

»Какъ, землякъ! развъ я не сказалъ тебъ, что до Глечика?« отвъчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчи-

востыо.

»До Миргородскаго полковинка? такъ нечего тебѣ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидитъ передъ тобою, мосьпане!«

Если бы въ это время пуля пролетъла мимо ущей Лапчинскаго, опъ былъ бы менъе удивленъ. Такъ внезанио, такъ неожиданно напасть на него въ разплохъ, когда всѣ мысли его разбрелись.... когда.... иътъ, не можетъ быть: онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяниа, какъ-бы желая удостовъриться въ лживости того, о чемъ донесъ ему слухъ его.

# O HPEHOAABAHIN BEEGEMEH HCTOPIN (1).

Ţ

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значенін, не есть собраніе частныхъ исторій всёхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цѣли, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видѣ, въ какомъ очень часто ее представляють. Предметь ея великь: она должна обиять вдругь и въ полной картинъ все человъчество, какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бъднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконецъ достигло имибшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержаль свободный духъ человъка кровавыми трудами, борясь отъ самойколыбели съ невѣжествомъ, природой и исполнискими препятствіями вотъ цѣль всеобщей псторін! Она должна собрать въ одно всѣ народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цёлое, изъ нихъ составить одну величественную поличю поэму. Происшествіе, непроизведшее вліянія на міръ, не имбетъ права войти сюда. Всъ событія міра должны быть такъ тёсно связаны между собою и цёпляться одно за другое, какъ кольца въ цени. Если одно кольцо будетъ вырвано, то цёнь разрывается. Связь эту не должно принимать въ бук-

Прим. И. Трушковского.

<sup>(1)</sup> Статья эта была сперва пом'єщена въ »Журнал'є Мин. Нар. Просв.« подъ названіемъ: »Иланъ преподаванія Всеобщей Исторіи.« (Ч. 1-я, 1831).

вальномъ смыслъ: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывають происшествія, или система, создающаяся въ головъ независимо отъ фактовъ, и къ которой послъ своевольно притягивають событія міра; связь эта должна заключаться въ одной общей мысли: въ одной перазрывной исторін человъчества, передъ которою и государства, и событія — временные формы и образы! Міръ долженъ быть представленъ въ томъже колоссальномъ величін, въ какомъ онъ являлся, прошикнутый тіми же тапиственными путями Промысла, которые такъ неностижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочанией степени, такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далье; чтобы онъ не въ состояніи быль закрыть книгу, или не дослушать, но если бы и сдёлаль это, то развъ съ тъмъ только, чтобы начать съизнова чтене; чтобы очевидно было, какъ одно событіе раждаетъ другое, и какъ безъ первоначальнаго не было бы последующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія!

#### II.

Все, что ни является въ исторін—народы, событія — должно быть непремѣнно живо и какъ-бы находиться предъ глазами слушателей, или читателей, чтобъ каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ пропосился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія, которыя бы высказывали много, черты самыя оригинальныя, самыя рѣзкія, какія только имѣлъ изображаемый народъ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простого глаза оттѣнки, нужно терпѣніе перерыть множество иногда самыхъ непитересныхъ книгъ. Но что уже одинъ узналъ, то другимъ передается легко, и потому слушатели должны узнать это, не роясь въ архивахт.

#### III.

Преподаватель долженъ призвать въ номощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т. е. для того только, чтобы показать мъсто, гдъ что происходило. Нътъ! географія должна разгадать многое, безъ нея непзъяснимое въ исторіи. Она должна ноказать, какъ положеніе земли имѣло вліяніе на цълыя націн; какъ опо дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, въчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, измѣнила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустошительнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крѣности народъ малочисленный, какъ это могучее положение земли дало одному народу всю дъятельность жизии, между тъмъ какъ другой осудило на неподвижность; какимъ образомъ оно имъло вліяніе на правы, обычан, правленіе, законы. Здъсь-то они должны увидъть, какъ образуется правленіе; что его не люди совершение установляють, не нечувствительне устанавливаетъ и развиваетъ самое положение земли; что формы его отъ того священиы, и измънение ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

#### IV.

Событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всѣми своими слѣдствіями, измѣнившими міръ: не такъ, какъ дѣлаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то пронешествіе есть великое, тѣмъ и отдѣлываются, или приводять близорукія слѣдствія въ видѣ отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствѣ, вывесть наружу всѣ тайныя причины его явленія и показать, какимъ образомъ слѣдствія отъ него, какъ широкія вѣтви, распростираются по грядущимъ вѣкамъ, болѣе и болѣе развѣтвляются на едва замѣтные отпрыски, слабѣютъ и наконецъ совершенно исчезаютъ, или глухо отдаются даже въ нынѣшнія времена, нодобно сильному звуку въ горномъ

ущелый, который вдругь умираеть послё рожденія, но долго еще отзывается въ своемъ эхв. Эти событія должно показать въ такомъ видѣ, чтобы всё видѣли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетъ.

T.

Теперь объ образъ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей стенени овладёть внимашемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекцін посторошнимъ мыслямъ, то вся вина падаетъ на профессора: онъ не умъль быть такъ занимателенъ, чтобы покорить своей волъ даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное вліяніе происходить отъ того, если слогъ профессора вяль, сухъ и не имбеть той живости, которая не даетъ мыслямъ ни на минуту разсыпаться. Тогда не спасеть его самая ученость: его не будуть слушать; тогда никакія нетины не произведутъ на слушателей вліянія, потому что ихъ возрастъ есть возрастъ энтузіазма и сильныхъ потрясеній; тогда происходить то, что самыя ложныямыели, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекутъ ихъ и дадутъ имъ совершенно ложное направленіе. Что же тогда, когда профессоръ еще сверхъ того облеченъ школьною методою, схоластическими мертвыми правилами, и не имфетъ даже умственныхъ силъ доказать ихъ; когда юный развертывающійся умъ слушателей, начиная понимать уже выше его, пріучается презпрать его? Тогда даже справедливыя замічанія возбуждаютъ внутренийй смъхъ и желание дъйствовать и умствовать наперекоръ; тогда самыя священныя слова въ ушахъ его — како-то: преданность къ религіи и привязанность къ отечеству и государюпревращаются для нихъ въ мивнія ничтожныя. Какія изъ этого бывають ужасныя слёдствія, это видимь, къ сожаленію, не рёдко. II потому-то не должно упускать изъ вниманія, что возрасть слушателей есть возрастъ сильныхъ впечатлѣній; и потому нужно имъть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этотъ энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное, чтобы разсказъ профессора дышаль самъ энтузіазмомъ. Его убъжденія должны быть такъ сильны, такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажетъ на нее. Разсказъ профессора долженъ дълаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмість съ тімь должень быть прость и нонятенъ для всякаго. Истинно высокое одъто величественною простотою: гдв величе, тамъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться тъмъ, что его иткоторые понимаютъ: его должны понимать вет. Чтобы дълаться доступите, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія. Какъ часто попятное еще болье поясняется сравненіемъ! п потому эти сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное и отвлеченное становится понятнымъ. Онъ не долженъ говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вииманіе слушателей и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадуть возможности удержать все въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтобъ въ умъ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видёли въ началь, что она должна заключать въ себъ и что заключаетъ: чрезъ это они сами въ своемъ разсказъ всегда будутъ соблюдать цёль и цёлость. А это необходимёе всего въ исторіи, гдъ ни одно событіе не брошено безъ цъли.

#### VI.

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, испытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего почитаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человъчества, въ немпогихъ, но сильныхъ словахъ и въ нераздъльной связи, чтобы они вдругъ обияли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они не такъ скоро и не въ такой ясности постигнутъ весь механизмъ исторіи — всё равно,

какъ нельзя узнать совершенно городъ, исходивши всё его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное мёсто, откуда бы онъ видёнъ быль весь, какъ на ладони. Я набрасываю здёсь эскизъ для того, чтобы ноказать вмёстё, въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ образомъ человъчество началось востокомъ. Я долженъ изобразить востокъ съ его древними патріархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таинственность, такъ непонятную для простого народа, кромъ религін Евреевъ, между конми сохранилось чистое, первобытное видиніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградились другъ отъ друга, будто неприступною стъною, нетернимостью и Китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ Финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводилъ невольно своею промышленностью въ сообщение эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свъжимъ и сильнымъ народомъ, Персами, подвергь весь востокъ своей власти и наспльно соединилъ разнохарактерные народы, — но правы, релнгія, формы правленія остались въ государствахъ тѣже, цари только обратились въ сатрановъ, и весь востокъ виделъ надъ собою одну верховную власть царя царей, Персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, вмёстё съ своимъ царемъ царей, почти богомъ невидимымъ для народа, поверглись въ Азіатскую роскошь. — Здёсь я останавливаюсь и обращаюсь къ другой части древняго міра, къ Европъ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвътъ его, народъ Греческій, съ живымъ, любонытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, ноэтической религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важной тапиственности востока; какъ развернулось у нихъ просвъщение въ такомъ необыкновенномъ блескъ, и какъ, наконецъ, одинъ честолюбивый Грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этотъ великій Грекъ задумалъ гигантское дъло: содинить востокъ съ Евроною и разнесть вездъ Греческое просвъщение. И вотъ, чтобы связать тъснъе три части свъта, строится городъ Александрія; герой умираеть, всесвътная монархія надаеть вмісті съ нимъ. По подвиги его живы, плоды зрізоть: настаеть знаменитый Александрійскій вікь, когда весь древній міръ толнится у гавани Александрійской, когда Греческіе ученые во всіхъ городахъ, и національность опять исчезаеть, народы опять смішиваются! А между тімъ въ Италіи, почти невидимо отъ всіхъ, созріваеть желізная сила Римлянъ.

Я долженъ изобразить, какъ этотъ суровый, воинственный народъ нокоряетъ одно за другимъ государства, обогащается награблениыми богатствами, поглощаетъ весь востокъ. Легіоны его проникають въ тъ земли Европы, гдъ владъне уже не доставляеть ничего нужнаго для человѣка. Уже Цезарь заносить ногу въ Британію, Римскіе орды на скалахъ Албіона.... между тімь невідомыя степи средней Азін извергають толну невѣдомыхъ народовъ, которые твенять и гонять предъ собою другихъ, вгоняють ихъ въ Европу, сами несутся по нятамъ ихъ и грозно останавливаются на съверъ, какъ зловъщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ Римлянъ Германскими лъсами и непроходимыми болотами. А между тъмъ, уже ни одного не остается независимаго царства. Весь міръ разділень на Римскія провинцін. Римляне перенимаютъ все у побъжденныхъ народовъ — сначала пороки, потомъ просвъщение. Все мъщается опять. Всъ дълаются Римлянами, и ин одного настоящаго Римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели эрклищъ тиранствуютъ надъ міромъ, въ икдрахъ его непримътно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірт зарождается новый! воилощается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и въчное Слово, непонятое властелицами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таинственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ на весь древній міръ непостижимо находить летаргическій сонъ, та страшная неподвижность, то ужасное онъмъне жизни, когда просвъщение не двигается ни впередъ, ни назадъ, сила и характеръ исчезаютъ, все обращается въ мелкій, инчтожный этикетъ, жалкую развратную безхарактерность. А въ Азін между тъмъ новый толчокъ, какъ электрическая пскра, пробътаетъ по всей цъпи: одинъ народъ тъснитъ и гонитъ передъ собою другой, который въ свою очередь сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на Римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побъдители міра употребляють всъ усилія спасти себя—сначала откунаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляють себъ войско защитникомъ, потомъ отдають имъ одну за другою всъ свои провинціи, наконецъ предають имъ Римъ, и тъ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бътутъ на востокъ, прочіе, невъжественные и слабые, исчезають въ сильныхъ толнахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европъ; какъ основываются и принимаютъ крещене дикія государства въ границахъ назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владбинями, и какъ могущественный папа, прежде только Римскій первосвященникъ, делается государемъ, незамътно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свътскую. Между тъмъ, на востокъ остатки Римлянъ тъснятся и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ-бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ Аравійскомъ нолуостровъ, подвигнутымъ до изступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупомъщаннымъ энтузіастомъ, Магометомъ; какъ этотъ народъ, съ Азіятской саблей въ рукахъ, распространяль Магометанство на мѣсто прежнихь остатковъ Греческаго просвъщения, и какъ изумительно, быстро, этотъ чудесный народъ изъ завоевателей делается просветителемъ, развертывается во всемъ блескъ, съ своей роскошной фантазіей, глубокими мыслями и поэзісії жизни, и какъ онъ вдругъ меркисть и затмъвается выходцами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляеть въ наслъдство одно Магометанство; какъ, почти въ то же время, въ Европъ корсары съверныхъ морей, Норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числъ, грабятъ и овладъваютъ цълыми государствами, наконецъ перемѣняютъ дикую религію свою на Христіянство и прибавляють Европ'є свою силу и нравы; а между тъмъ напа мало-помалу дълается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ Нъмецкій, котораго уважали вет народы, не смъетъ противустать ему, и какъ, по мановенно его, цълые народы, вассалы, короли, оставляють свои земли, богатства, кладутъ пламенный крестъ на рамена и сившатъ съ энтузіазмомъ въ Палестину; какъ вся Европа, двинувшись съ мъстъ,

валится въ Азію, востокъ сшибается съ западомъ, и двъ грозныя силы, Христіянство съ Магометанствомъ; какъ это великое событіе пораждаетъ рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть върными одной цели, и произошелъ самый сильно-религіозный Христіянской въкъ; какъ энтузіазмъ къ въръ перешелъ потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій энизодъ всемірной исторіи — созидается безпримърная по величинъ монархія Чингисханова, поглотившая всъ Азіятскія земли, неизвъстныя Европейцамъ. Въ Европъ одип только монастыри имѣютъ землю и осѣдлость; все обратилось въ рыцарство, все кочуетъ, все не спокойно: каждый вмъстъ и воинъ и полководецъ, и вассалъ и новелитель, и слушается и не слушается, въть величайшаго разъединенія и вмъсть единства! Каждый управляется своей волей, и между тёмъ всё согласны въ одной цёли и мысляхъ. Бъдные поселяне, вытерпъвъ чашу бъдъ, наконецъ ръшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословіе гражданъ, города начинаютъ богатъть, и на съверъ Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзъ, связывающій всю съверную Европу своей торговлей. Между тѣмъ на югѣ возникаетъ порождение крестовыхъ походовъстрашная торговлею Венеція, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Вст богатства Европы и Азін невидимо перешли въ ея руки, и какъ папа религіозною властью, такъ Венеція непомірнымъ богатствомъ повельвала Европою. Духовный деспотъ употребляль вст силы убить ея торговлю, но все было напрасно, пока наконецъ Генуэзскій гражданниъ не убилъ ее открытіемъ новаго свъта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дъйствій; какъ нала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью спѣшатъ въ Америку и вывозять кучи золота; Атлантическій и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время панскія миссіи прошикають въ стверовосточную Азію и Африку — и міръ открывается почти вдругъ во всей своей обширности. Между тёмъ въ Европе по-немногу сомиеваются въ

сираведливости Папской власти, и какъ прежде торговлю Венеція убиль бъдный Генуэзець, такъ власть папы сокрушиль Августинскій монахъ Лютеръ. Какъ образовалась эта мысль въ головѣ смиреннаго монаха; какъ сильно и упрямо защищалъ онъ свои положенія; какъ, при паденіи своемъ, напа становился грозиве и изобрѣтательнѣе: ввель ужасную инквизицію и страшный невидимою силою орденъ Іезунтскій, который вдругъ разсыпался по всему свъту, проникъ во все, прошелъ вездъ и тайно сообщался между собою на двухъ розныхъ концахъ міра. Но чемъ грознее становился папа, тъмъ сильите противъ него работали типографскіе станки. Вся Европа разделилась на две партін, и эти партіп наконецъ схватились за оружіе, и война жестокая, внутри и виъ гусударствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не коньями и не стрълами производилась она, нътъ! пушками, ядрами, громомъ и огнемъ, ужаснымъ и благодътельнымъ изобрътеніемъ монаха-алхимиста, разыгралась эта великая тяжба. Духовиая власть нала. Государи становятся сильнёе. Я долженъ изобразить, какъ измёнилась Европа послё этихъ войнъ. Государства, народы, сливаются плотиве въ нераздвльныя массы. Нетъ того разъединенія власти, какъ въ средніе въка. Она сосредоточивается болье въ одномъ лицъ. И какъ отъ того сильные характеры становятся виднъе, кругъ государей, министровъ, полководцевъ обшириъе! Самъ собою, невольно завязывается въ Европъ политический союзъ, нодагающій защищать оружіемъ неприкосновенность каждаго государства. А между тъмъ пеутомимые купцы — Голландцы, вырвавшіе свою землю у моря, овладівають островами Восточнаго океана, берутъ милліоны за разводимые на нихъ плантаціи драгоценныхъ растеній юга и, какъ прежде Венеція, схватываютъ торговлю всего міра, пока одинъ необыкновенный государь не подрываетъ ее и не нокущается на неприкосновенность государствъ. Я долженъ изобразить блестящій въкъ, произведенный этимъ государемъ (Людовикомъ XIV), когда Франція закипъла издъліями роскоши, фабриками, писателями, когда Парижъ едълался всемірною столицею, куда съвзжались со всей Европы, и Французскій языкъ, Французскіе правы, Французскій этпкеть и обычаи распространились но всей Европъ. Но, нарушивши неприкосновенность чужихъ вла-

дъній, этотъ честолюбивый король хотя и разстроиваетъ торговлю Голландцевъ, но вмъстъ разоряетъ свое государство и самъ убиваеть свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне Британскіе, которые до того медленно, но върно, близились къ своей цели, наконець очутились почти вдругь обладателями торговли всего міра: ворочають милліонами въ Пидіи, собирають дань съ Америки, и, гдв только море, тамъ Британскій флагъ. Имъ преграждаетъ путь исполинъ XIX въка, Наполеонъ, и уже дъйствуеть другимь орудіемь — совершенно военнымь деспотизмомь; евоими быстрыми движеньями оглушаетъ Европу и налагаетъ на нее жельзное свое протекторство. Напрасно гремить противь него въ Англійскомъ парламентъ Инттъ и составляетъ страшные союзы. Ничто не имбетъ духа ему противиться, пока онъ самъ не набъгаетъ на гибель свою, вторгиувшись въ Россію, гдт невъдомыя ему пространства, лютость климата и войска, образованныя Суворовскою тактикою, погубляють его. И Россія, сокрушившая этого исполнна о пеприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величи на своемъ огромномъ съверовостокъ. Освобожденныя государства получають прежній видь и прежнія формы. утверждаютъ снова союзъ и цеприкосновенность владъній. Просвъщеніе, неостанавливаемое инчімь, начинаеть разливаться даже между низшимъ классомъ народа; паровыя машины доводятъ мануфактурность до изумительнаго совершенства; будто невидимые духи помогають во всемь человѣку и дѣлають силу его еще ужаснье и благодытельные, — и онь, въ священномъ тренеть, видить, какъ Слово изъ Назарета обтекло наконецъ весь міръ.

Когда исторія міра будеть удержана въ такомъ краткомъ, но полномъ эскизъ, и происшествія будуть такъ связаны между собою, тогда инчто не улетить изъ головы слушателей, и въ умѣ ихъ невольно составится цѣлое. Наконецъ, этотъ эскизъ, развившись въ великомъ объемѣ, составитъ полиую исторію человѣчества.

### VII.

Послѣ изложенія полной исторіп человѣчества, я долженъ разобрать отдѣльно исторію всѣхъ государствъ и народовъ, соста-

вляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Натурально, та же полнота, та же цѣлость должна быть видна и здѣсь въ обозрѣніи каждаго порознь. Я долженъ обнять его вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, когда было въ силѣ и блеекѣ, когда и отъ чего нало (если только нало), и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится ныиѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ на мѣсто его образовался новый и что принялъ отъ прежияго.

#### VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ намять, по окончанін курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повтореніе было усифинфе, нужно стараться давать ему интересъ и занимательность новизны. Послѣ исторін всего міра и отдѣльно каждой земли и народа, не мѣшаетъ сдѣлать обзоръ каждой части свѣта и тутъ показать все отличіе, какъ ихъ, такъ и народовъ въ нихъ находящихся, чтобъ слушатели сами могли вывесть результатъ.

Во первыхъ, объ Азін, этой обширной колыбели младенчествующаго человъчества, землъ великихъ переворотовъ, гдъ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величін народы и вдругъ стираются другими; гдв столько націй невозвратно пронеслись одна за другою, а между тъмъ формы правленія, духъ народовъ, одни п тъ же, всё такъ же важенъ, такъ же гордъ Азіятецъ, такъ же быстро воспламеняется и кипить страстями, такъ же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе съ симъ, эта часть свёта есть земля разительныхъ противоположностей и какого-то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримомъ многолюдствъ съ необозримыми табунами, а между тімь на другомь конці, гді-нпоудь въ пустыні, изступленный изувтръ, изнуряя себя безконечнымъ ностомъ, замышляетъ новую релегію, которая въ послъдствін обхватить всю Азію, одбиетъ народъ, какъ непроницаемой бронею, своимъ изступленнымъ вдохновеніемъ и поведеть его на разрушеніе; и тутъ же, можеть быть, недалеко отъ него, находится народь, уже перешедшій всё эти явленія и кризпсы, уже погруженный въ роскошь, утомленный Азіятскимъ пресыщеніемъ. Только здёсь можеть находиться та странная противоположность, которой дивимся въ деревё юга, гдё на одной вёткё, въ одно время, одниъ плодъ цвётеть, между тёмъ какъ другой наливается, третій зрёсть, четвертый, переспёлый, валится на землю.

Потомъ о Европъ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдф существование народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдт все, напротивъ, порядовъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ въ тактъ, какъ регулярныя Европейскія войска; государства всё ночти въ одно время растуть и совершенствуются; при всъхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видио общее единство, и каждая изъ шихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенио понятною только въ соединенін со всей Европою, и вся Европа кажется одинмъ государствомъ. И въ этой небольшой части свъта ръшилась долгая тяжба: человъкъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ нскусство; самая бъдность и скупость ея вызвали наружу весь безграничный міръ, скрывавшійся въ человъкъ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше земного, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній Христіянства, и необъятная мысль, осъненная небеснымъ знаменіемъ креста, витаетъ падъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкъ, представляющей, въ противоположность Европъ, смерть ума, гдъ природа всегда деспотически властвовала надъ человъкомъ; гдъ она во всемъ своемъ царственномъ величіи, и всегда почти возвращала его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную; гдъ ни одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на міръ; гдъ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою Африканскою: чъмъ далъе погружались они въ Африку, тъмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ объ Америкъ, этой всемірной колонін, Вавилонскомъ смъщенін націй, гдъ столкнулись три противоръчащія части свъта,

смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще неимѣющей покамѣсть никакого единства, даже единства религіи; не взирая на частную характерность неполучившей общаго характера; не смотря на огромную массу, всё еще состоящей изъ первоначальныхъ стихій, разложенныхъ началъ; не смотря на независимыя государства, всё еще похожей на колонію.

Быстрый обзоръ исторіи каждой части свѣта во всей ея рѣзкой характерности, не поверхностный, но глубокій результатъ вѣковъ и событій, потому необходимъ, что онъ наводитъ на мысли и заставляетъ слушателей думать. Умъ тогда быстрѣе развивается, когда самъ предлагаетъ себѣ великій и поэтическій вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тѣмъ болѣе еще необходимъ, что показываетъ часто съ новой стороны тѣ же предметы. А для полнаго уразумѣнія нужно, чтобы предметъ былъ освѣщенъ со всѣхъ сторонъ. Только тогда вы знаете хорошо исторію, говоритъ Шлецеръ, когда знаете ее и вдоль и поперегъ, и вкось и во всѣхъ направленіяхъ.

### IX.

П для того, въ видѣ энилога, нослѣ окончанія курса хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь міръ но столѣтіямъ. Тогда всеобщая исторія представитъ у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непремѣнно показать, чѣмъ ознаменовано начало, средина и конецъ каждаго столѣтія, потомъ—духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждыіі вѣкъ и избѣгнуть монотонности числъ, я назову его именемъ того народа, или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утвержденію въ памяти слушателей современности событій лицъ и явленій.

#### X

Мит кажется, что такой образъ преподаванія будеть дійствительніве и ближе къ истинть. По крайней мірт глубоко понимаю-

щій величіе исторіи увидить, что онь не произведеніе мгновенной фантазіп, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинъ эпитеть, ни одно слово не брошено здъсь для красоты и миниурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе лътописей міра; что составить эскизъ общій, полный, исторіп всего человъчества, хотя даже столь краткій, какъ здёсь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя топкія и запутанныя инти исторіи, и что одна любовь къ наукъ, составляющей для меня наслаждение, нонудила меня объявить мон мысли; что цёль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательной опытностью, которую развертываетъ исторія, понимаемая въ ея истинюмъ величін. сдълать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы инкакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — едилать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ин въ счастін, ин въ несчастін, не измёнили они своему долгу, своей въръ, своей благородной чести и своей клятвъ — быть върными отечеству и государю.

## HOPTPET B,

повъсть.

(Въ первоначальномъ видъ)

## \$ 1.

Ингдъ столько не остановливалось народа, какъ передъ картинною лавочкою на Щукиномъ дворъ. Эта лавочка представляла точно самое разпородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бълыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, Фламанскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болье на Индыйскаго пътуха въ манжетахъ, нежели на человъка — вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Къ этому нужно присовокупить и всколько гравированных в изображений: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкъ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шлянахъ съ кривыми носами. — Двери такой лавочки обыкновенно бывають увёшаны связками тёхъ картинъ, которыя свидътельствуютъ самородное дарование Русскаго человъка. На одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другой городъ Герусалимъ, но домамъ и церквамъ котораго безъ церемонін прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся Русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно не много, но за то зрителей куча: какой-нибудь забулдыга-лакей уже, върно,

зъваетъ передъ ними, держа въ рукъ судки съ объдомъ изъ трактира для своего барина, который безъ сомивия будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ шими, върно, уже стоитъ солдать, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры расматриваютъ серьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смъются и дразнятъ другъ друга нарисованными каррикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдъ-инбудь позъвать; а торговки, молодыя Русскія бабы, спъшатъ по пистинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотръть, на что опъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ, Чертковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ быль своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядъ, всегда имъющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смъялся надъ этими уродливыми картинами; наконецъ невольно овладёло имъ размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что Русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаричей, на объюдаль и обпиваль, на Оому и Ерему — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдъ нокупатели этихъ пестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти Фламанскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывають какое-то притязаніе на ивсколько уже высшій шагь искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его униженіе. Если бы это были труды ребенка, покоряющагося одному невольному желанію, если бы они совсёмъ не имёли никакой правильности, не сохраняли даже первыхъ условій механпческаго рисованія, если бы въ нихъ было все въ каррикатурномъ виді, — но въ этомъ каррикатурномъ виді просвічивалось бы хотя какое-инбудь стараніе, какой-инбудь порывъ произвести подобное природъ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ. Какоето тупоуміе старости, какая-то беземысленная охота, или, лучше сказать, неволя водила рукою ихъ творцовъ. Кто трудился надъними? И трудился, безъ сомнънія, одинъ и тотъ же, потому что тъ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скоръе грубо сдъланному автомату, нежели человъку.

Онъ всё такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядъть на нихъ, но уже совершенно не глядя, между тъмъ какъ содержатель этого живописнаго магазина, сфренькій человъкъ, лътъ пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, разсказывалъ ему, что »картины самой первой сорть и только-что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ и въ рамки не вставлены. Смотрите сами, честью увбряю, что останетесь довольны. « Всё эти заманчивыя рёчи летёли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозянна, онъ подняль съ полу ивсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамильные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти машинально началь онъ съ одного изъ нихъ стирать ныль. Легкая краска вспыхнула на лицѣ его, краска, которая означаетъ тайное удовольствие при чемъ-нибудь неожиданиомъ. Онъ сталъ нетеривливо тереть рукою и скоро увидвлъ портретъ, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались и сколько мутными и почериввшими.

Это быль старикъ съ какимъ-то безпокойнымъ и даже злобнымъ выражениемъ лица; въ устахъ его была улыбка, ръзкая, язвительная, и вмъстъ какой-то страхъ; румянецъ бользии былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмъстъ съ этимъ въ нихъ была замътна какая-то странная живость. Казалось, этотъ портретъ изображалъ какого-инбудь скрягу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тъхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучитъ счастіе другихъ. Лицо вообще сохраняло яркій отпечатокъ южной физіогноміи. Смуглота, черные, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просъдью — все это не понадастся у жителей съверныхъ губерній. Во всемъ портретъ была видна какая-то неокончательность; но если бы онъ приведенъ былъ въ совершенное исполненіе, то знатокъ потерялъ бы голову въ догадкахъ, какимъ образомъ совершеннъй-

шее твореніе Вандика очутплось въ Россіи и зашло въ лавочку на Щукинъ дворъ!

Съ біющимся сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глунымъ счастьемъ нопалъ между пихъ. Наконецъ Чертковъ спросилъ о цъпъ.

Пронырливый купець, замѣтивъ но его винманію, что портретъ чего-нибудь сто́итъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ: »Да что? вѣдъ десять рублей будетъ за него маловато.«

Чертковъ протянуль руку въ карманъ.

»Я даю одинадцать! « раздалось позади его.

Онъ оборотился и увидѣлъ, что народу собралась куча и что одинъ господинъ въ плащѣ долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, какъ у человѣка, который чувствуетъ, что у него хотятъ отнятъ предметъ его исканій. Осмотрѣвши внимательно новаго нокупщика, онъ нѣсколько утѣшился, замѣтивъ на немъ костюмъ, ни мало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ: »Я дамъ тебѣ двѣнадцать рублей; картина моя.«

»Хозяниъ! картина за мною, вотъ тебѣ пятнадцать рублей!« произнесъ покунцикъ.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: »Двадцать рублей. «

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Народъ гуще обступиль покупающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновенная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда имѣющій спльный интересъ, даже для постороннихъ. Цѣну наконецъ набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: »нятьдесятъ«, веномнивши, что у него вся сумма въ нятидесяти рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ, хотя часть, заплатить за квартиру и, кромѣ того, купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ въ это время отступился: сумма, казалось, превосходила такъ же его состояне, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросилъ ее въ лицо купцу и ухватился съ жад-

ностью за картину, но вдругъ отскочиль отъ нея, пораженный страхомъ.

Темные глаза нарисованнаго старика глядёли такъ живо и вмёстё мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человъческіе глаза. Они были неподвижны, но, в'трио, не были бы такъ ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство—не страхъ, но то неизъяснимое ощущение, которое мы чувствуемъ при ноявленін странности, представляющей безпорядокъ природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всёхъ. Съ тренетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дъйствіе, произведенное портретомъ, было всеообщее: народъ съ какимъ-то ужасомъ отхлынуль отъ лавки; покупіцикъ, вошедшій съ нимъ въ сопериичество, боязливо удалился. Сумерки въ это время сгустились, казалось, для того, чтобы сдёлать еще болёе ужаснымь это непостижимое явлене. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болъе. Не смъя и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбъжаль на улицу.

Свъжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освъжилъ его, но душа была всё еще сжата какимъ-то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ин обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ необыкновеннымъ явленіемъ. » Что это? « думалъ онъ самъ про себя: »искусство, или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человъка есть такая черта, до которой доводить высшее познаше, и чрезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ не создаваемое трудомъ человѣка, опъ вырываетъ что-то живое изъ жизии, одушевляющей оригиналъ. Отъ чего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? или за воображениемъ, за порывомъ, слъдуетъ наконець дъйствительность, та ужасная дъйствительность, на которую соскакиваетъ воображение съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дъйствительность, которая представдяется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человъка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человъка. Непостижимо! такая изумительная, такая ужасная живость! или черезъчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имъющее черезъчуръ сладкій вкусъ?«

Съ такими мыслями вошель онъ въ свою маленькую комнатку въ небольшомъ деревяномъ домѣ на Васильевскомъ островѣ въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученическіе его начатки, коніи съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художникѣ стараніе постигнуть фундаментальные законы и внутрешній размѣръ природы. Долго разсматривальонъ ихъ, и наконецъ мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствоваль онъ то, о чемъ размышляль!

»П вотъ годъ, какъ я тружусь надъ этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! стараюсь всъми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго быстрато вдохновенія! Только тронутъ они кистью, и уже является у нихъ человъкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ созданъ природою; движенія его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а миѣ должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслъдывать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвътной, неотвъчающей на чувства работъ. Вэтъ мон маранья! Они върны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвесть свое — и у меня выйдетъ совсѣмъ не то: нога не станетъ такъ върно и непринужденно; рука не подымется такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовъки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль, а тъ невыразимыя явленія. . . Нътъ, я не буду шикогда великимъ художникомъ! «

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, париемъ льтъ осьмнадцати, въ Русской рубашкъ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова сапоги, который былъ погруженъ въ свои размышленія. Этотъ нарень, въ красной рубашкъ, былъ его лакей, натурщикъ, чистиль ему сапоги, зъваль въ маленькой его перед-

ней, теръ краски и пачкалъ грязными ногами его полъ. Взявши сапоги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко: »Баринъ, свъчу зажигать, или нътъ? «

»Зажги«, отвъчалъ разсъянио Чертковъ.

»Да еще хозяннъ приходилъ«, примолвилъ кстати грязный камердинеръ, слѣдуя похвальному обычаю всѣхъ людей его званія, упоминать въ Р. S. о томъ, что поважнѣе, »хозяниъ приходилъ п сказалъ, что если не заилотите денегъ, то вышвырцеть всѣ вани картины за окошко вмѣстѣ съ кроватью.«

» Скажи хозянну, чтобы не безпоконлся о деньгахъ«, отвѣчалъ Чертковъ: »я досталъ деньги.«.

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ веноминлъ, что всё деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбъжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись инчтожнаго случая, и не взялъ съ собою ии денегъ, ин портрета. Завтра же ръшился онъ идти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно вправъ отказаться отъ такой покупки, тъмъ болъе, что его домашийя обстоятельства не позволяли сдълать никакой лишней издержки.

Свъть луны, яркимъ, бъльмъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стъпъ. Всъ предметы и картины, висъвшія въ его комнать, какъ-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого въчно-прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ-то нечаянно онъ ваглянулъ на стъпу и увидълъ на ней тотъ же самый странный портреть, такъ норазившій его въ лавкъ. Легкая дрожь невольно пробъжала по его тълу. Первымъ дъломъ его было позвать своего камердинера и натурщика и распросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему нортреть; но камердинеръ-натурщикъ клялся, что никто не приходилъ, выключая хозянна, который былъ еще поутру и, кромъ ключа, инчего не имълъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствовалъ, что волосы его зашевелись на головъ. Съвши возлъ окна, онъ силился себя увърить, что здъсь не могло инчего быть сверхъестественнаго, что мальчикъ его могъ въ это время заснуть,

что хозяннъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Короче, онъ началъ приводить всѣ тѣ плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непремѣнно такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себѣ не смотрѣть на портретъ, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прикипалъ къ странному изображенно. Неподвижный взглядъ старика былъ нестерпимъ; глаза совершенно свѣтились, вбирая въ себя луниый свѣтъ, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрылъ свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на рѣсинцахъ старика; свѣтлыя сумерки, въ которыя владычицалуна превратила ночь, увеличивали дѣйствіе: полотно пропадало, и страшное лице старика выдвинулось и глядѣло изъ рамъ, какъбудто изъ окошка.

Принисывая это сверхъестественное дъйствие лунъ, чудесный свътъ которой имъстъ въ себъ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другого міра, онъ приказаль подать скоръе свъчу, около которой конался его лакей, но выражение портрета иичуть не уменьшилось: лунный свъть, слившись съ сіяніемъ свъчи, придалъ ему еще болъе непостижимой и вмъстъ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портретъ, евернулъ ее втрое, чтобы онъ не могъ сквозь нее просвъчивать; но при всемъ томъ — или это было слъдствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряжениемъ, получили какую-то бъглую, движущуюся спаровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ сквозь полотно. Наконецъ онъ ръшился погасить свъчу и лечь въ ностель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидалъ опъ сна: мысли самыя неутъшительныя прогоняли то спокойное состояніе, которое ведеть за собою сонъ: тоска, досада, хозяпнъ требующій денегъ, недоконченныя картины — созданія безсильных порывовъ, бъдность, все это двигалось передъ нимъ и смънялось одно другимъ. И, когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ, то чудный портретъ властительно втъсиялся въ его воображеше, и, казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствоваль онь на душт своей такого тяжелаго гнета. Свтть луны, который содержить въ себт столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и приносить младенчески-очаровательные полусны надъ его изголовьемъ, этотъ свтть луны не наводиль на него музыкальныхъ мечтаній,—его мечтанія были болтаненны. Наконець вналь онъ—не въ сонъ, но въ какое-то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ глазомъ видимъ приступающія грезы сновидтній, а другимъ въ неясномъ облакт окружающіе предметы.

Онъ видълъ, какъ поверхность старика отдълялась и сходила съ портрета, такъ же, какъ снимается съ кипящей жидкости верхняя иъна; подымалась на воздухъ и неслась къ нему ближе и ближе, наконецъ приближалась къ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться; по руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горъли и вперились въ него всего магнитною своею силою.

»Не бойся«, говориль странный старикъ, и Чертковъ замѣтилъ у него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалила его своимъ эсклабленіемъ и яркою живостью осв'єтила тусклыя морщины его лица. »Не бойся меня«, говорило странное явленіе: »мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумаль весьма глупое дёло: что тебф за охота цълые въки корпъть за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь« (при этомъ лицо его странно исковеркалось, и какой-то неподвижный смъхъ выразился на всъхъ его морщинахъ), »ты получниь завидное право кинуться съ Исакіевскаго моста въ Певу, или, завязавши шею платкомъ, повъситься на первомъ попавшемся гвоздъ; а труды твои первый маляръ, накупивши ихъ на рубль, замажеть грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какуюнибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дълается въ свътъ для пользы. Бери же скоръе кисть и рисуй портреты со всего города! бери все, что ин закажуть; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи; время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чёмъ болбе смастеринь ты въ день своихъ картинъ, тъмъ больше въ карманъ будетъ у тебя денегъ и славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя моблю и потому даю тебѣ такіе совѣты; я тебѣ и денегъ дамъ, только приходи ко миѣ.«

При этомъ старикъ онять выразилъ на лицъ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смъхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицъ. Собравши всъ свои усилія, онъ приподияль руку и наконецъ привсталь съ кровати. Но образъ старика едвлался тусклымъ, и онъ только замътилъ, какъ онъ ушелъ въ евои рамы. Чертковъ всталь съ безнокойствомъ и началь ходить по комнать. Чтобы немного освъжить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало всё еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изръдка долетало до слуха отдаленное дребезжание дрожекъ извощика, который гдѣ-нибудь въ невидиомъ нереулкъ спаль, убаюкиваемый своею льнивою клячею, поджидая запоздалаго съдока. Чертковъ увърился наконецъ, что воображение его слишкомъ разстроено и представило ему во сић твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошелъ еще разъ къ портрету. Простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ, и, казалось, только маленькая искра сквозила изръдка сквозь нес. Наконецъ онъ заснулъ и проспалъ до самого утра.

Проснувшись, онъ долго чувствоваль въ себъ то непріятное состояніе, которое овладъваеть человъкомъ нослѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатъ было тускло, непріятная мокрота сѣялась въ воздухѣ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами, или натянутымъ грунтомъ.

Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяниъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго ноявление для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для богатыхъ умильное лицо просителя. Хозяннъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чертковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Петербургской сторонъ, или въ отдаленномъ углу Коломны,—твореніе, какихъ очень много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредълить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей

онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости евоей онъ слилъвъ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ; уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался; любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякой вздоръ, ходилъ по своей комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ, аккуратно по истечени каждаго мѣсяца навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотрѣть на крышу своего дома; вытонялъ иѣсколько разъ дворника изъ его кануры, куда онъ запрятывался спать — однимъ словомъ, былъ человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизии и тряски на перекладной, остаются одиѣ пошлыя привычки.

»Извольте сами глядёть «, сказаль хозяннъ, обращаясь къ квартальному и разставляя руки, »извольте распорядиться и объя-

вить ему.«

» Я долженъ вамъ объявить«, сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руку за петлю своего мундира, » что вы должны непремънно заплатить должныя вами уже за три мъсяца квартирныя деньги.«

»Я бы радъ заплатить, но что же дёлать, когда нечёмъ?« ска-

залъ хладнокровно Чертковъ.

»Въ такомъ случат, хозяннъ долженъ взять себт вашу движимость, равностоющую суммт квартирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же вытхать.«

»Берите все, что хотите«, отвъчалъ почти безчувственно

Чертковъ.

»Картины многія не безъ пскусства сдѣланы«, продолжаль квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторыя. »Жаль только, что не кончены, и краски то не такъ живы.... Вѣрно, педостатокъ въ деньгахъ не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?«

При этомъ квартальный, безъ церемонін подошедши къ картинів, сдернуль съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяють себъ маленькую вольность тамъ, гдѣ видять совер-

тенную беззащитность, или бъдность. Портретъ, казалось, изумиль его, потому что необыкновенная живость глазъ производила на всъхъ равное дъйствіе. Разсматривая картину, онъ нъсколько кръпсо сжаль ея рамы, и, такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нъсколько отзываются топорной работою, то рамка вдругъ лопнула, небольшая дощечка упала на полъ вмъстъ събрякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нъсколько блестицихъ кружковъ покатилось во всъ стороны. Чертковъ съ жадностью бросплся подбирать и вырвалъ пзъ полицейскихъ рукъ пъсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

» Какъ же вы говорите, что не имъете чъмъ заплатить«, замътилъ квартальный, пріятно улыбаясь, » а между тъмъ у васъ столько золотой монеты!»

»Эти деньги для меня священны! « вскричаль Чертковъ, онаеаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. »Я долженъ ихъ хранить, онъ ввърены миъ покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобъ васъ удовлетворить, вотъ вамъ за квартиру! « При этомъ онъ бросилъ иъсколько червонцевъ хозяниу дома.

Физіогномія и пріємы въ одну минуту изм'єнились у хозянна и достоїнаго блюстителя за правами пьяныхъ извощиковъ.

Полицейскій сталъ извиняться и увѣрять, что онъ только исполняль предписанную форму, а впрочемъ никакъ не имѣлъ права его припудить; а чтобы болѣе въ этомъ увѣрить Черткова, онъ предложилъ ему призъ табаку. Хозяниъ дома увѣрялъ, что онъ только пошутилъ, и увѣрялъ съ такою божбою и безсовѣстностію, съ какою, обыкновенно, увѣряетъ купецъ въ гостинномъ дворѣ.

Но Чертковъ выбъжалъ вонъ и не ръшился болье оставаться на прежней квартирь. Онъ не имълъ даже времени подумать о странности этого происшествія. Осмотръвни свертокъ, онъ увидъль въ немъ болье сотии червонцевъ. Первымъ дъломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, понавшаяся сму, была какъ-нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ высокія комнаты, большія окна, всѣ выгоды и удобства для художника! Лежа на Турецкомъ диванъ и глядя въ цъльныя окна на растущія и мелькающія волны народа, онъ былъ погруженъ въ какос-то самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбъ, еще вчера пре-

смыкавшейся съ нимъ на чердакъ. Недоконченныя и оконченныя картины развъсились по стройнымъ колоссальнымъ стъпамъ; между инми висълъ тапиственный портретъ, который достался ему такимъ единственнымъ образомъ.

Онъ онять сталь думать о причинъ пеобыкновенной живости его глазъ. Мыели его обратились къ видимому имъ полусновидъню, наконецъ къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его къ тому, что какая-нибудь исторія соединена съ существованиемъ портрета и что даже, можетъ быть, его собственное бытие связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началь его винмательно разсматривать: въ рам'в находился ящикъ, прикрытый топенькой дощечкой, но такъ пскусно задъланной и заглаженной съ новерхностью, что никто бы не могъ узнать о его существованін, если бы тяжелый палець квартальнаго не продавиль дощечки. Онъ поставиль его на мъсто и еще разъ на него посмотрѣлъ. Живость глазъ уже не казалась ему такъ страниною среди яркаго свъта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себъ что-то непріятное, такъ что онъ постарался скорже отъ него отворотиться.

Въ это время зазвенѣлъ звонокъ у дверей, и вошла къ нему почтенная дама пожилыхъ лѣтъ, съ таліей въ рюмочку, въ сопровожденіи молоденькой, лѣтъ осьмиадцати; лакей въ богатой ливреѣ отворилъ имъ дверь и остановился въ передней.

»Я къ вамъ съ просъбою«, произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какимъ обыкновенно онъ говорятъ съ художниками, Французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. »Я слышала о вашихъ дарованіяхъ...« (Чертковъ удивился такой скорой своей славъ) »Миъ хочется, чтобы вы сияли портретъ съ моей дочери.«

При этомъ блѣдное личико дочери обратилось къ художнику, который если бы быль знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную исторію ея: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до обѣда и послѣ обѣда, желаніе побѣгать въ платьѣ послѣдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетериѣливость увидѣть свою пріятельницу для того, чтобы

ей сказать: »Ахъ, милая, какъ я скучала«, или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдълала уборку къ платью княгини Б... Вотъ все, что выражало лице молодой посътительницы, блъдное, почти безъ выраженія, съ оттънкою какой-то бользиенной желтизны.

»Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу«, продолжала дама: »мы можемъ вамъ дать часъ.« Чертковъ бросился къ краскамъ и кистямъ, взялъ уже готовый натяпутый груптъ и устроился, какъ слъдуетъ.

»Я васъ должна нѣсколько предувѣдомить «, говорила дама, » на счетъ моей Анетъ, и этимъ облегчить нѣсколько вашъ трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всѣхъ чертахъ лица всегда была замѣтна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и, признаюсь, я никогда не даю ей читать новыхъ романовъ. « (Художинкъ смотрѣлъ въ оба и не замѣтилъ никакой томности.) »Миѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее просто въ семейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣии, чтобы ничто не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ. «

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ не пропускали ни одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышленін, какъ согласить эти небольшія противуноложности, наконець рѣшился избрать благоразумиую средину. При томъ его прельщало желаніе побѣдить трудности и восторжествовать искусствомъ, согласивъ двусмысленное выраженіе портрета. Кисть бросила на полотно нервый туманъ, художническій хаосъ; изъ него начали дѣлиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ приникъ весь къ своему оригиналу и уже началь уловлять тѣ неуловимыя черты, которыя самому безцвѣтному оригиналу придають, въ правдивой копіи, какойто характеръ, составляющій высокое торжество истины. Какойто сладкій трепетъ началь имъ одолѣвать, когда онъ чувствоваль, что наконецъ подмѣтиль и, можетъ быть, выразитъ то, что очень рѣдко удается выражать. Это наслажденіе неизъяснимое и прогрессивно возвышающееся извѣстно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ-будто невольно пріобрѣтало тотъ колоритъ,

который быль для него самого внезаннымь открытіемь; но оригиналь началь такъ сильно вертьться и зъвать передъ нимь, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеньями постоянное его выраженіе.

»Мић кажется, на первый разъ довольно«, произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотъли разгуляться. Новъсивши голову и бросивши палитру, стояль онъ передъ своею картиною.

»Мит однакожъ сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ«, произнесла дама, подходя къ картинт; »а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы прітдемъ къ вамъ завтра въ это же время.«

Молчаливо выпроводилъ своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тъсномъ чердакъ никто не неребивалъ ему, когда онъ сидълъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотълъ заняться другими недокончанными работами. Но какъ-будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замъстить новыми, въ которыя еще не успъло влюбиться наше воображеніе. Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тёмъ, что передъ нею бёжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свёжая душа доступна тысячё разныхъ наслажденій; и потому Чертковъ разсёялся почти въ одну минуту. Нёсколько червонцевъ въ кармамѣ — и что не во власти неполненной силъ юности. Притомъ Русскій человѣкъ, а особливо дворянинъ, или художникъ, имѣетъ странное свойство: какъ только завелся у него въ карманѣ грошъ — ему все трынь-трава и море по колѣна. У него оставалось еще отъ денегъ, заплаченныхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и всѣ эти тридцать червонцевъ опъ спустилъ въ одинъ вечеръ. Прежде всего опъ приказалъ себѣ подать обѣдъ отличнѣйшій, вынилъ двѣ бутылки вина и не захотѣлъ взять сдачи, панялъ щегольскую карету, чтобы только съѣздить въ театръ, находившійся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кандитерской трехъ своихъ пріятелей, зашелъ еще кое-куда и возвратился домой безъ конѣйки въ кар-

манѣ. Бросившись въ кровать, онъ уснулъ кръпко, но сновидѣнія его были также несвязны и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ-будто чувствовала на себѣ что-то тяжелое. Онъ увидѣлъ сквозь щелку своихъ ширмъ, что изображеніе старика отдѣлилось отъ полотна и съ выраженіемъ безпокоїіства пересчитывало кучи денегъ; золото сыналось изъ его рукъ... Глаза Черткова горѣли; казалось, его чувства узнали въ золотѣ ту неизъясщимую прелесть, которая дотолѣ ему не была попятна. Старикъ его манилъ нальцемъ и показывалъ ему цѣлую гору червонцевъ. Чертковъ судорожно протянулъ руку и проснулся. Проснувшись, онъ нодошелъ къ портрету, трясъ его, изрѣзалъ ножомъ всѣ его рамы, но нигдѣ не находилъ запрятанныхъ денегъ; наконецъ махнулъ рукою и рѣшился работать, далъ себѣ слово не сидѣть долго и не увлекаться заманчивою кистью.

Въ это время прівхала вчерашняя дама съ своєю блідною Анетою. Художникъ поставиль на станокъ свої портреть, и на этоть разъ кисть его неслась быстріве. Солнечный день, ясное освіщене, дали какое-то особенное выраженіе оригиналу, и открылось множество дотолів незамівченныхъ тонкостей. Душа его загорівлась опять напряженіемъ. Онъ сплился схватить мелчайшую точку, или черту, даже самую желтизну и неровное изміненіе колорита въ лиців зіввавней и изнуренной красавнцы съ тою точностію, съ которою нозволяють себів неопытные артисты, воображающіе, что истина можеть правиться такъ же и другимъ, какъ правится имъ самимъ. Кисть его только что хотіла схватить одно общее выраженіе всего цілаго, какъ досадное » довольно « раздалось надъ его ущами, и дама подошла къ его портрету.

»Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали? « вскрикцула она съ досадою: »Анетъ у васъ желта; у ней подъ глазами какія-то темныя нятна; она какъ-будто приняла нѣсколько склянокъ микстуры. Нѣтъ, ради Бога, исправьте вашъ портретъ: это совсѣмъ не ея лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время. «

Чертковъ съ досадою бросилъ кисть; онъ проклиналъ и себя, и налитру, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидълъ онъ въ своей великольнной компать и не имълъ силъ приняться ин за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ

ехватилъ первую понавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Психея, поставилъ ее на станокъ, съ намъреніемъ насильно продолжать; въ это время вошла вчерашияя дама.

»Ахъ, Анетъ, посмотри, посмотри сюда! « векричала дама съ радостнымъ видомъ. »Ахъ, какъ похоже! прелесть, прелесть! п носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасной сюрпризъ? Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподията! Я вижу, что вы точно тотъ великій художникъ, о которомъ миѣ говорили. «

Чертковъ стоялъ какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Психею за портретъ своей дочери. Съ застѣичивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразитъ Психею; по дочь приняла это себѣ за комилементъ и довольно мило улыбнулась; улыбку раздѣлила мать. Адекая мысль блеснула въ головѣ художника, чувство досады и элости подкрѣпили ее, и онъ рѣшился этимъ воспользоваться.

»Позвольте мив попросить васъ сегодня посидѣть немного подолѣе«, произнесъ онъ, обратясь къ довольной на этотъ разъ блондинкѣ. »Вы видите, что платья я еще не дѣлалъ вовсе, потому что хотѣлъ все съ большею точностю рисовать съ натуры. « Быстро онъ одѣлъ свою Исихею въ костюмъ XIX вѣка; тронулъ слегка глаза, губы, просвѣтлилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посѣтительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художникъ стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту. Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая, минтельная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которая заставляетъ если не истреблять, то по крайней мѣрѣ скрывать отъ свѣта тѣ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видитъ несовершенство, которая заставляетъ скорѣе вытериѣть презрѣніе всей толны, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя. Ему казалось, что уже стоитъ передъ его картиною грозный судія и, качая головою, укоряетъ его въ безстыдствѣ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за дамою, вырвать портретъ изъ рукъ ея, разорвать и растоитать его ногами,

но какъ это едълать? Куда идти? Онъ не зналъ даже фамилін его посътительницы.

Съ этого времени, однакожъ, произошла въ жизни его счастливая перемъна. Онъ ожидалъ, что безславіе покростъ его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, разсказала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникъ, и мастерская нашего Черткова наполнилась посътителями, желавшими удвоить и, если можно, удесятерить свое изображеніе. Но свъжій, еще невинный, чувствующій въ душъ педостойнымъ себя къ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько нибудь загладитъ и искупить свое преступленіе, ръшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, ръшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производитъ чудеса.

Но наміренія его встрітили непредвидінныя препятствія: посътители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были большею частио народъ нетеривливый, занятый, торопящийся и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совстмъ обыкновенное, какъ уже вваливался новый посътитель, преважно выставляль свою голову, горя желаніемь увидіть ее скоріте на полотив, и художникъ сившилъ скорве оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рождении своемъ, наконецъ отвыкло навъщать его. Наконецъ, чтобы ускорять свою работу, онъ началъ заключаться въ извъстныя, опредъленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тъ фамильныя изображенія старыхь художниковь, которыя такь часто можно встрътить во встхъ краяхъ Европы и даже во встхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены съ сложенными на груди руками и держащими цвътокъ въ рукъ, а кавалеры въ мундиръ, съ заложенною за пуговицу рукою. Иногда желаль онъ дать новое, еще неизбитое положение, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть илодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, сміслое выраженіе, ностигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно было ему

долго думать, отвративши глаза отъ всего окружающаго, унестись отъ всего мірскаго и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ быль изпуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновение; міръ же, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, былъ слишкомъ обыкновенень и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубокоразмышляющее и вмѣстѣ неподвижное лицо директора денартамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блѣдное, съ натянутою улыбкою Петербургской красавицы и множество другихъ, уже черезъ-чуръ обыкновенныхъ—вотъ все, что каждый день мѣнялось передъ нашимъ живописцемъ. Казалось, кисть его сама пріобрѣла наконецъ ту безцвѣтность и отсутствіе энергіи, которою означались его оригиналы.

Безпрестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнацін и золото накенецъ усыпили дѣвственныя движенія души его. Онъ безстыдно воснользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ пхъ изображеніямъ, готовы простить ему всѣ недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству.

Чертковъ, наконецъ, сдълался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всъхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостинныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту върной истины, брошенную жаркимъ вдохновенімъ: это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ художникъ, по никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человъка, ничего такого, что бы отзывалось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Нъкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событно, потому что видъли въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта и старались разрѣшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть въ цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескѣ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная върить, что все въ свъть обыкновенно и просто, что откровенія свыше въ мір'є не существуєть, и все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась тёхъ лётъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человъкъ, когда могущественный смычокъ слабъе доходить до души и не обвивается произительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаеть дівственныхъ силъ въ огонь и пламя, но вет отгортвиня чувства становятся доступиве къ звуку золота, велушиваются внимательнъе въ его заманчивую музыку и, мало помалу, нечувствительно позволяють ей совершенно усынить себя. Слава не можеть насытить и дать наслажденія тому, который украль ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный тренетъ только въ достойномъ ел. И потому всв чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдблалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цълію. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его, и, какъ всякій, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ превратиться въ одно изъ тёхъ странныхъ существъ, которыя иногда понадаются въ мірѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный энергіп и страсти человѣкъ и которому они кажутся живыми тѣлами, заключающими въ себъ мертвеца. Но одиакоже одно событе сильно потрясло его и дало совершенно другое направление его жизни.

Въ одинъ день онъ увидълъ на столъ своемъ записку, въ которой академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, прівхать дать сужденіе свое о новомъ, прислашномъ изъ Италіп произведеніи усовершенствовавшагося тамъ Русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себъ страсть къ искусству; съ иламенною силою труженика погрязъ въ немъ всею душею своею и для него, оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ, бросился безъ всякихъ пособій въ неизвъстную землю, терпълъ бъдность, униженіе, даже голодъ, но съ рѣдкимъ самоотверженіемъ; презръвши все, былъ безчувственъ ко всему, кромъ своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посътителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое ръдко бываетъ между многолюдными цъпителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Чертковъ, принявши значительную физіогномію знатока, приблизился къ картинъ; но, Боже, что онъ увидълъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невъста, стояло передъ нимъ произведение художника. II хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе. хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни, — никакой, инкакихъ! Оно возносилось скромно; оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринуждению, свободно, не касаясь полотна и, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами. казалось, стыдливо опустили прекрасныя ръсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тъ тайныя явленія, которыхъ душа не умбеть, не знаеть пересказать другому; невыразимо выразимое поконлось на нихъ, — и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осънившей его мысли. Вся картина была — мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человъческая есть одно приготовление. Невольныя слезы готовы были нокатиться по лицамъ посттителей, окружавшихъ картину. Казалось, вст вкусы, вст дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведению.

Неподвижно, съ отверстымъ ртомъ стоялъ Чертковъ передъ картиною и, наконецъ, когда мало-номалу посътители и знатоки зашумъли и начали разсуждать о достоинствъ произведенія и когда наконецъ обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя, хотълъ принять равнодушный обыкновенный видъ, хотълъ сказать обыкновенное пошлое сужденіе зачерствълыхъ художниковъ—что произведеніе хорошо, и въ художникъ виденъ талантъ, но желательно, чтобы во многихъ мъстахъ лучше была выполнена мысль и отдълка — но ръчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвътъ, и онъ, какъ безумный, выбъжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стояль онъ посреди своей великолѣпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ-будто молодость возвратилась къ нему, какъ-будто потухшія искры талапта вспыхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можеть быть, теплъвшагося въ груди, можетъ быть, развившагося бы теперь въ величін и красоть, можеть быть, также исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ-будто въ эту минуту ожили въ душѣ его тъ напряжения и порывы, которые изкогда были ему знакоми. Онъ схватиль кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступиль на его лицо, весь обратился онъ въ одно желаніе и, можно сказать, загорёлся одною мыслю: ему хотёлось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болъе всего согласна съ состояніемъ его души; по, увы! фигуры его, позы, группы, мысли, ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишкомъ уже заключились въ одну мърку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенные, уже отзывался неправильностію и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лъстницу постепенныхъ свъдъній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадъ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты вей труды свои, означенные мертвою блёдностью поверхностной моды, заперъ дверь, не велълъ никого внускать къ себъ и занялся, какъ жаркій юноша, своею работою. Но, увы! на каждомъ шагу онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначущій механизмъ охлаждаль весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Иногда освияль его внезапный призракь великой мысли, воображеніе виділо въ темной перспективі что-то такое, что, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдълать необыкновеннымъ и вмъсть доступнымъ для всякой души; какая-то звъзда чудеснаго сверкала въ неясномъ туманъ его мыслей, потому что онъ точно носиль въ себъ призракъ таланта; но, Боже! какое-нибудь незначущее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цъпенъль нерасказанный, неизображенный; кисть его невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смъла сдълать необывновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотъли повиноваться и дранироваться на незнакомомъ положеніи тёла. И онъ чувствоваль, онъ чувствоваль и видель это самь! Поть катился съ него градомъ, губы дрожали, и, послѣ долгой паузы, во время которой бунтовали внутри его вст чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ лътъ трудиъе изучать скучную лъстищу трудовъ, правилъ и анатоміи, еще трудибе постигнуть то вдругъ, что развивается медленно и дается за долгія усилія, за великія напряженія, за глубокое самоотверженіе. Наконецъ онъ узналь ту ужасную муку, которая какъ поразительное исключение является иногда въ природъ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размъръ и не можетъ выказаться, ту муку, которая въ юношт раждаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, ту страшную муку, которая діласть человіта способнымь на ужасныя злодіннія.

Имъ овладъла ужасная зависть, зависть до бъщенства. Желчь проступала у него на лицъ, когда онъ видълъ произведение, носившее нечать таланта. Онъ скрежеталь зубами и пожираль его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душт его возродилось самое адское намереніе, какое когда-либо питаль человекь, и съ бешеною силою бросился онъ приводить его въ исполнение. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Куппвши картину дорогою цёною, осторожно приносиль въ свою комнату и съ бъщенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изръзываль въ куски и топталъ ногами, сопровождая ужаснымъ смѣхомъ адскаго наслажденія. Едва только появлялось гдѣ-нибудь свъжее произведение, дышущее огнемъ новаго таланта, онъ употребляль вет усилія купить его, во что бы то ни стало. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему вст средства удовлетворять этому адскому желанію. Онь развязаль всё свои золотые мёшки и раскрыль сундуки. Никогда ни одно чудовище невъжества не истребило столько прекрасныхъ произведений, сколько истребилъ этоть свиръный метитель. И люди, носившее въ себъ пскру Божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловъчно лишены тъхъ святыхъ прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человъку часть исполненнаго звуковъ и священиыхъ тайнъ его же внутренняго міра. Пигдѣ, ни въ какомъ уголкѣ не могли они сокрыться отъ его хищной страсти, незнавшей инкакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникаль всюду и находиль даже въ заброшенной пыли слёдъ художественной кисти. На всёхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаявался въ пріобрътенін художественнаго созданія. Казалось, какъбудто разгитванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорить на его лицо: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумио; нависичвшія брови и въчно переръзанный морицинами лобъ придавали ему какое-то дикое выражение и отдёляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размъръ страстей быль слишкомь неправилень и колоссалень для слабыхъ силь ея. Принадки бъщенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную бользнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладъла имъ такъ свиръпо, что въ три дня оставалась отъ него одна тънь только. Къ этому присоединились всъ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда ивсколько человвкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бъщенство его было ужасно. Всъ люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портреть этоть двоился, четверился въ его глазахъ, и, наконецъ, ему чудилось, что всѣ стъны были увъщаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядъли на него съ потолка, съ нолу, и, въ добавокъ, онъ видълъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространние, чтобы болже вмъстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользовать и уже нѣсколько наслышавшійся о стран-

ной его исторіи, старался всіми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успъть. Больной ничего не понималъ и не чувствоваль, кромъсвоихъ терзаній, и произительнымъ невыразимораздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портретъ съ живыми глазами; котораго мъсто онъ описывалъ съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли вей старанія, чтобы отыскать этоть чудный портретъ. Все было перерыто въ домѣ, но портретъ не отыскивался. Тогда больной приноднимался съ безнокойствомъ и опять начиналъ описывать его мъсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и проницательнаго ума; но вей понски были тщетны. Наконецъ докторъ заключилъ, что это было больше ничего, кромѣ особенное явленіе безумія. Скоро жизнь его прервалась въ послъднемъ, уже безгласномъ порывъ страданія. Трупъ его быль страшень. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидівши изріззанные куски тіхх высокихъ произведеній искусства, которыхъ ціна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

## \$ 2.

Множество кареть, дрожекь и колясокь стояло передь подьвздомь дома, вы которомы производилась аукціонная продажа вещей одного изы тыхы богатыхы любителей искусствы, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные вы зефиры и амуры, которые невинно прослыли Меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихы основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толною посытителей, налетывшихы, какы хищныя итицы, на неприбранное тыло. Туты была иылая флотилія Русскихы купцовы изы гостиннаго двора и даже толкучаго рынка вы синихы Нымецкихы сюртукахы. Виды ихы и физіогномія была здысь какы-то тверже, вольные и не означалась тою приторною услужливостію, которая такы видна вы Русскомы купцъ. Они вовсе не чинились, не смотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ значительныхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мъстъ готовы были своими поклонами смести ныль, нанесенную своими же сапогами. Здёсь они были совершенно развязны, щупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смёло перебивали цёну, набавляемую графами-знатоками. Здъсь были многіе необходимые посътители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмъсто завтрака; аристократы-знатоки, почитающие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и ненаходившіе другого занятія отъ 12 до 1-го часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цъли, но единственно, чтобы посмотръть, чъмъ что кончится, кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьеть и за къмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку: съ ними были перемъщаны и мебели, и кинги съ вензелями прежияго владътеля, который, върно, не имълъ нохвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старинныя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты, люстры, кенкеты, —все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще ощущаемое нами чувство при видъ аукціона странно: въ немъ все отзывается чімъ-то похожимъ на погребальную процессію. Заль, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденныя мебелями и картинами, скупо изливають свъть; безмолвіе, разлитое на лицахъ всъхъ, и голоса: »сто рублей, рубль и двадцать копъекъ! четыреста рублей пятьдесять копъекъ«, протяжно вырывающеся изъ усть, какъ-то дики для слуха. Но еще болъе производитъ впечатлънія погребальный голосъ аукціониста, постукивающаго молоткомъ и отпъвающаго панихиду бъднымъ, такъ етранно ветрътившимея здъсь, нескуствамъ.

Однакоже аукціонъ еще не начинался, посътители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тъмъ не-

большая толна остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою страниою живостью глазъ, что невольно приковалъ къ себъ ихъ вниманіе. Въ художникъ нельзя было не признать истиннаго таланта, произведеніе хотя было неокончено, но однакоже носило на себъ ръзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ истины, что пзобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человъка.

Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного, уже иѣсколько пожилыхъ лѣтъ посѣтителя. »Ахъ, это онъ! « векрикнулъ онъ въ спльномъ движеніи и неподвижно вперилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе натурально зажгло во всѣхъ любопытство, и нѣкоторые изъ разсматривавшихъ никакъ неутерпѣли, чтобы не сказать, оборотившись къ нему: »Вамъ, вѣрно, извѣстно что-ни-

будь объ этомъ портретъ?«

»Вы не ошиблись«, отвѣчалъ сдѣлавшій невольное восклицаніе. »Точно, миѣ болѣе нежели кому другому извѣстна исторія этого портрета. Все увѣряетъ меня, что онъ долженъ быть тотъ самый, о которомъ я хочу говорить. Такъ какъ я замѣчаю, что васъ всѣхъ интересуетъ о немъ узнать, то я теперь же готовъ иѣсколько удовлетворить васъ.« Посѣтители наклоненіемъ головы изъявили свою благодариость и съ большою внимательностію приготовились слушать.

» Безъ сомивнія, не многимъ изъ васъ«, такъ пачаль онъ, »извъстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломной. Характеристика ея отличается ръзкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей, совершенно отличны отъ прочихъ. Здѣсь ничто не похоже на столицу, но вмѣстъ съ этимъ не похоже и на провинціальный городокъ, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можетъ только родить многолюдная столица. Тутъ совершенно другой свѣтъ, и, въѣхавши въ уединенныя Коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляють васъ

молодыя желанія и порывы. Сюда не заглядываеть живительное, радужное будущее. Здёсь все тишина и отставка. Здёсь все, что остло отъ движенія столицы. И въ самомъ дель, сюда переважають отставные чиновники, которых пансіонь не превышаеть пяти сотъ рублей въ годъ; вдовы, жившія прежде мужними трудами; небогатые люди, имъющіе пріятное знакомство съ сенатомъ, и потому осудившіе себя здёсь на цёлую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цёлый день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомы въ мелочной дана и запрающия каждый день на б копфекъ кофею и на 4 копъйки сахару; наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые, съ своимъ идатьемъ, линомъ, волосами, имѣютъ какую-то тусклую непельную паружность. Они похожи на съренькой день, когда солице не слъпить своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ, дождемъ и градомъ, но просто когда на небъ бываетъ ни се, ни то: съется туманъ и отнимаетъ всю ръзкость у предметовъ. Лица этихъ людей бываютъ какъ-то изъ-красиа-рыжеватые, волосы тоже красноватые; глаза ночти всегда безъ блеска; платье ихъ тоже совершенно матовое и представляетъ тотъ мутный цвътъ, который происходить, когда смёшаешь веё краски вмёстё, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ канельдиперовъ, уволенныхъ пятидесятилътнихъ титулярныхъ совътниковъ; отставныхъ питомцевъ Марса съ 200 рублевымъ пансіопомъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все трынь-трава; идуть они, совершение не обращая вииманія ни на какіе предметы, молчатъ, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнатъ ихъ только кровать и штофъ чистой, Русской водки, которую они однообразно сосуть весь день безъ всякаго смѣлаго прилива въ головъ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себ'в по воскреснымъ днямъ молодой Нъмецкій ремесленникъ, этотъ студенть Мъщанской улицы, одинъ владъющій тротуаромъ за двънадцать часовъ ночи.

» Жизнь въ Коломит всегда однообразна: ръдко гремитъ въ мирныхъ улицахъ карета, кромт развъ той, въ которой ъздятъ актеры, и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ сму-

щаетъ всеобщую тишину. Здъсь всъ почти пъщеходы. Извощикъ редко, лениво и почти всегда безъ седока волочится, таща вмъсть съ собою съю для своей скромной клячи. Ибна квартиръ ръдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 45 до 20 и 30 руб. въ мъсяцъ, не считая множества угловъ, которые отдаются съ отопленіемъ и кофіемъ за четыре съ полтиною въ мѣсицъ. Вдовы-чиновинцы, получающія пансіонь, самыя солидныя обитательинцы этой части. Онт ведуть себя очень хорошо, метуть довольно чисто свою комнату и говорять съ своими соседками и иріятельницами о дороговизив говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ иногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинные часы съ печально ностукивающимъ маятинкомъ. Эти-то чиновницы занимають лучнія отділенія отъ двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними следують актеры, которымъ жалованье не позволяеть выбхать изъ Коломии. Это народъ свободный, какъ вет артисты, живущіе для наслажденія. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или выточиваютъ изъ кости какія-инбудь бездълки, или починиваютъ пистолетъ, или клеятъ изъ картона какія-нибудь полезныя для дома вещи, или играють съ пришедшимъ иріятелемъ въ шашки, или карты, и такъ проводять утро; то же дълаютъ ввечеру, примъшивая къ этому часто нуншъ. Послъ этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь, и для наблюдателя такъ же трудно сдёлать перечень веёмъ лицамъ, занимающимъ разцые углы и закоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насекомыхъ, которос зарождается въ старомъ уксусъ. Какого парода вы тамъ не встрътите! Старухи, которыя молятся, старухи, которыя пьянствуютъ, старухи, которыя иьянствують и молятся вмёстё, старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравын таскають съ собою старыя трянья и бълье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка съ тъмъ, чтобы продать его тамъ за нятнадцать копфекъ. Словомъ, весь жалкій и несчастный осадокъ человѣчества.

»Естественное дъло, что этотъ народъ терпитъ иногда боль-

шой недостатокъ, недающій возможности вести ихъ обыкновейную, бъдную жизнь: они должны часто дълать экстренные займы, чтобы выпутаться изъ своихъ обстоятельствъ. Тогда находятся между ними такіе люди, которые носять громкое названіе каниталистовъ и могутъ снабжать за разные проценты, всегда почти непомърные, суммою отъ двадцати до ста рублей. Эти люли мало-помалу составляють состояніе, которое позволяеть завестись иногда собственнымъ домикомъ. Но на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилію Петромихали. Былъ ли онъ Грекъ, или Армянинъ, или Молдованъ — этого инкто не зналъ, но по крайней мъръ черты лица его были совершенно южныя. Ходилъ онъ всегда въ широкомъ Азіятскомъ платын, быль высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвъта, нависнувния черныя съ просёдью брови и такіе же усы придавали ему нъсколько страшими видъ. Никакого выражения нельзя было замътить на его лицъ: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрасть своею южною разкою физіогномісії съ пепельными обитателями Коломиы. Петромихали вовсе не былъ похожъ на номянутыхъ ростовщиковъ этой уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую-бы только отъ него ин потребовали, натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Ветхій домъ его со множествомъ пристроекъ находился на Козьемъ болотъ. Онъ быль бы не такъ дряхлъ, если бы владълецъ его сколько-инбудь разорился на починку, но Петромихали не дёлаль рёшительно никакихъ издержекъ. Веё комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималь самъ, были холодныя кладовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, яшмовыя вазы, всякій хламъ, даже мебели, которыя приносили ему въ залогъ разныхъ чиновъ и званий должшики, потому что Петромихали не пренебрегалъ ничъмъ и, не смотря на то, что даваль по сотий тысячь, онь также готовъ быль служить суммою, непревышавшею рубля. Старое негодное бълье, изломанные стулья, даже изодранные саноги — все готовъ онъ былъ принятъ въ свои кладовыя, и нищій сміло адресовался къ нему съ узелкомъ въ рукъ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ быть, прелестивійшую шею въ мірв, заключались въ его грязномъ сундукъ, вмъстъ съ старинною табакеркою пятидесятилътней дамы, вмъстъ съ діадемою, возвышавшеюся надъ алебастровымъ лбомъ красавицы, и бриліантовымъ перстнемъ бѣднаго чиновника, получившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замътить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставлила обращаться къ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страните всего, что съ перваго разу проценты казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшною прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непоетижимаго правила, тёмъ болёе, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видёли явно преувеличение итога, но видели тоже, что въ этихъ вычетахъ нътъ никакой ошибки. Жалость, какъ и всъ другия страсти чувствующаго человѣка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли приклонить его къ отсрочкъ или къ уменьшенно илатежа. Нъсколько разъ находили у дверей его окостенъвшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинввшія лица, замерзнувшіе члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодаваніе, и полиція ибсколько разъ хотвла разобрать внимательные поступки этого страннаго человъка, но квартальные надзиратели веегда умбли подъ какими-нибудь предлогами уклонить и представить дёло въ другомъ видё, не смотря на то, что они гроша не получали отъ него. Но богатство имфетъ такую странную силу, что ему върятъ, какъ государственной ассигнаціи. Оно, не ноказываясь, можеть невидимо двигать всёми, какъ раболёнными слугами. Это странное существо сидѣло, поджавши подъ себя ноги, на почериввшемъ диванв, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью въ знакъ поклона, и ничего не можно было отъ него услышать лишиято или посторонияго. Носились, однакожъ, слухи, что будто-бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагаль условіе, что всь быжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имъли силъ пошевелить губами, чтобы пересказать ихъ другимъ. Тъ же, которые имъли духъ принять даваемыя имъ деньги, желтъли, чахли и умирали, не смъя открыть тайны.

»Въ этой части города имѣлъ небольшой домикъ одинъ художникъ, славившийся въ тогдашиее время своими дъйствительно прекрасными произведеніями. Этотъ художинкъ быль отецъ мой. Я могу вамъ показать ивсколько работъ его, выказывающихъ рънительный талантъ. Жизнь его была самая безмятежная. Это былъ тотъ скромный набожный живописець, какіе только жили во времена религіозныхъ среднихъ въковъ. Онъ могъ бы имъть большую извъстность и нажить большое состояние, если бы ръщился заняться множествомъ работъ, которыя предлагали ему со всъхъ сторонъ; но онъ любилъ болъе заниматься предметами религюзными и за небольшую цъну взялся росписать весь иконостасъ приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться въ деньгахъ, но инкогда не рѣшался онъ прибѣгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имълъ всегда впереди возможность унлатить долгъ, потому что ему стоило только присъсть и написать и всколько портретовъ — и деньги были бы въ его карманъ. Но ему такъ жалко было оторваться отъ своихъ занятій, такъ грустио было разлучиться хотя на время съ любимою мыслыю, что онъ лучше готовъ быль ивсколько дней просидъть голодиммъ въ своей комнать, и на что бы онъ всегда рышился, если бы не имыль страстно любимой имъ жены и двухъ дътей, изъ которыхъ одного вы видите теперь передъ собою. Однакоже разъ крайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже быль идти къ Греку, какъ вдругъ внезапио распространилась въсть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это происшествие его поразило, и онъ уже готовъ былъ принисать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его наміренно, какъ встрітиль въ сіняхь своихъ запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщикъ три разимя должности: кухарки, дворника и каммердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить находясь при своемъ странномъ госнодинь, глухо пробормотала песколько песвязныхь, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинъ ея имъетъ въ немъ крайнюю нужду и просилъ его взять съ собою краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы

онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и при томъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый любонытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

» Онъ насилу могъ продраться сквозь толпу нищихъ, обступившихъ жилище умиравшаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо наконецъ, передъ смертію, раскается этотъ грѣшинкъ и раздастъ малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошель въ небольшую комнату и увидель протяпувшееся почти во всю длину ея тъло Азіятца, которое онъ принялъ было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ высохшая голова его приподиялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отецъ мой задрожалъ. Истромихали сдёлалъ глухое восклицаніе и наконецъ произнесъ: »Нарисуй съ меня портретъ! « Отецъ мой изумился такому странному желанію; онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже немного минутъ осталось жить ему и потому пора помыслить о прежнихъ своихъ дълахъ и принести нокаяние Всевышиему. »Я не хочу пичего; нарисуй съ меня портретъ! « произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, при чемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отець мой върно бы ушель, если бы чувство, весьма извинительное въ художинкъ, пораженномъ исобыкновеннымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ тъхъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вмъсть съ какимъ-то тайнымъ желашемъ поставиль онь холсть за непивніемь станка кь себв на колвии и началь рисовать. Мысль употребить послё это лицо въ своей картинь, гдь хотьль онь изобразить одержимаго бъсами, которыхъ изгоняеть могущественное слово Спасителя, эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспѣшностію набросаль онъ абрисъ и первыя тёни, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругъ перервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устахъ его. Изръдка только онъ издаваль хрипъне и съ безнокойствомъ устремлялъ страшный взглядъ свой на картину; наконецъ что-то подобное радости мелкнуло въ его глазахъ, при видъ, какъ черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отецъ мой прежде всего рѣнился заняться окончательною отдѣлкою глазъ. Это быль предметъ самый трудный, потому что чувство, въ иихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился онъ возлѣ нихъ и наконецъ совершенно схватиль тоть огонь, который уже потухаль въ его оригиналь. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалте отъ картины, чтобы лучше раземотръть ее, и съ ужасомъ отскочиль отъ нея, увидъвъ живые глядящіе на него глаза. Непостижимый страхъ овладёль имъ въ такой степени, что онъ, швырнувъ налитру и краски, бросился къ дверямъ; но страшное, почти полумертвое тъло ростовицика приподнялось съ своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отецъ мой клялся и крестился, что не станетъ продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало вет свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ ползая цёловалъ полы его платья и умоляль дорисовать портреть. Но отець быль неумолимь и дивился только силь его воли, перемогшей самое приближение смерти. Наконецъ, отчаянный Пертомихали выдвинулъ съ необыкновенною силою изъ-подъ кровати сундукъ, и страшная куча золота гряпула къ ногамъ моего отца. Видя и тутъ его непреклонность, онъ повалился ему ахывикерим ото аси воликоп ійшеникає алотоп йокар и игон ав дотолъ устъ. Не возможно было не чувствовать какого-то ужаснаго, и даже, если можно сказать, отвратительнаго состраданія. »Добрый »человъть! Божій человъть! Христовъ человъть! « говориль съ выраженіемъ отчаянія этоть живой скелеть. »Заклинаю тебя малень-»кими дътьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, »кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ только посиди за нимъ! » Слушай, я тебѣ объявлю одну тайну. « При этомъ смертная блѣдность начала сильнъе проступать на лицъ его. »Но тайны этой ни-»кому не объявляй ин жень, ни дътямъ твоимъ, а не то, и ты » умрешь, и они умрутъ, и всъ вы будете несчастны. Слушай, если »ты теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послѣ » смерти я долженъ идти къ тому, къ которому бы я не хотълъ идти. » Тамъ я долженъ вытерийть муки, о какихъ тебй и во сий не сни»лось, но я могу долго еще не идти къ нему, до тъхъ поръ, покуда эстоить земля наша, если ты только докончишь портреть мой. Я » узналь, что половина жизни моей перейдеть въ мой портретъ, »если только онъ будетъ сдъланъ искуснымъ живонисцемъ. Ты ви-» дишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будетъ и «во всёхъ чертахъ, когда ты докончишь. II хотя тёло мое сгиб-» нетъ, но половина жизни моей останется на землъ, и я убъту на-»долго еще отъ мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!...« кричало раздирающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъеще болве овладвлъ монмъ отцомъ. Онъ слышалъ, какъ поднялись его волоса отъ этой ужасной тайны и выронилъ кисть, которую было уже подняль, тронутый его мольбами. »А, такъ ты не »хочешь дорисовать меня?« произнесь хринящимъ голосомъ Heтромихали. »Такъ возьми же себъ портретъ мой: я тебъ его дарю.« При сихъ словахъ что-то въ родъ страшнаго смъха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось, еще разъ блеснула въ его чертахъ, п чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупъ. Отецъ не хотъль притронуться къ кистямъ и краскамъ, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выбъжаль изъ компаты.

Чтобы развлечь пепріятныя мысли, панесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметь, попавшійся ему въ мастерской его, быль писанный имъ портрегъ ростовщика. Онъ обратился къ женъ, къ женщинъ прислуживагшей на кухиъ, къ дворинку, по всъ дали ръшительный отвътъ, что никто не приносилъ портрета и даже не приходиль во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился къ портрету и невольно отвратилъ глаза свои, пронцкиутый отвращениемъ къ собственной работъ. Онъ приказалъ его сиять и вынесть на чердакъ, но при всемъ томъ чувствоваль какую-то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болбе всего поразило его, когда ужъ онъ легъ въ постелю, следующее, почти невероятное, происшествіе: онъ виділь ясно, какъ вошель въ его компату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядёль онъ на него своими живыми глазами, наконецъ началъ предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адекое направленіе хотвль дать его некусству, что отецъ мой съ болъзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холодиымъ потомъ, нестерпимою тяжестью на душт и витстт самымъ пламеннымъ негодованиемъ. Онъ видълъ, какъ чудное изображение умершаго Петромихали ушло въ раму портрета, который висъль снова передъ нимъ на стънъ. Онъ джиллея въ тотъ же день сжечь это проклятое произведение рукъ своихъ. Какъ только затопленъ былъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгоръвшийся отонь и съ тайнымъ наслаждениемъ видълъ, какъ лопались рамы, на которыхъ натянутъ былъ холетъ, какъ шинъли еще невысохшія краски; наконець куча золы одна только осталась отъ его существованія. И когда начала она улетать легкою пылью въ трубу, казалось, какъ-будто неясный образъ Петромихали улетълъ вмъсть съ нею. Онъ почувствовалъ на душт какое-то облегченіе. Съ чувствомъ выздоров'явнаго отъ продолжительной болъзни оборотился онъ къ углу комнаты, гдъ висълъ писанный имъ образъ, чтобы принесть чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что передъ нимъ стоялъ тотъже портретъ Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болбе получили живости, такъ что даже дъти испустили крикъ, взглянувни на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ рѣшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совъта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дёлё. Священникъ былъ разсудительный человёкъ и кромъ того преданный съ теплою любовио своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему отцу, котораго уважаль, какъ достойнъйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и ранился туть же, при матери моей и дътяхъ, разсказать ему это непостижимое происшествіе. Но едва только произнесъ онъ нервое слово, какъ мать моя вдругъ глухо вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ. Лицо ея покрылось страшною блёдностію, уста остались неподвижны, открыты, и вет черты ея исковеркались судоргами. Отецъ и священникъ подбъжали къ ней и съ ужасомъ увидъли, что она печаянно проглотила десятокъ иголокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявиль, что это было непэльчимо: иголки остановились у нея въ гораћ, другія прошан въ желудокъ и во внутренность и мать моя скончалась ужасною смертью.

»Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая-то мрачность овладъла его душою. Ръдко онъ чъмъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвиымъ и убъгалъ всякаго сообщества. Но между тъмъ ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталъ преслъдовать его неотлучнъе, и часто отецъ мой чувствоваль приливъ такихъ отчаянныхъ, свиръныхъ мыслей, которыхъ невольно содрогался самъ. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ во глубинъ человъка, петребляется и выгоняется воспитаніемъ, благородными подвигами и лицезрѣніемъ прекраснаго, все это онъ чувствовалъ возмущавшимся и безпрестанно силившимся выйти наружу и развиться во всемъ своемъ норочномъ совершенствъ. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человъка. Но я долженъ замътить, что сила характера отца моего была безпримърна: власть, которую онъ бралъ надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его убъжденія были тверже гранита и, чъмъ сильите было искушеніе, тұмъ онъ болье рвался противуставить ему несокрушимую сплу души своей. Наконецъ, обезсилъвъ отъ этой борьбы, онъ ръшился излить и обизжить всего себя въ изображении всей новъсти своихъ страданій тому же священнику, который всегда почти доставляль ему исцёленіе размышляющими своими рёчами. Это было въ началъ осени; день былъ прекрасный; солице сіяло какимъ-то свъжимъ осеинимъ свътомъ; окна нашихъ комнатъ были отворены; отецъ мой сидълъ съ достойнымъ священникомъ въ мастерской; мы играли съ братомъ въ комнатъ, которая была рядомъ съ нею. Объ эти комнаты были во второмъ этакъ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была ибсколько растворена; я какъ-то нечаянно заглянуль въ отверстіе, виділь, что отець мой придвинулся ближе къ священнику н услышаль даже, какъ онь сказаль ему: »Наконецъ я открою всю »эту тайну....« Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подошель въ окну и — Воже! я никогда не могу забыть этаго процешествія: на мостовой лежаль облитый кровью трупъ моего брата. Играя, онъ върно какъ-нибудь неосторожно перегнулся чрезъ окошко и упаль безъ сомивнія головою внизъ, потому что она вся была размозжена. Я никогда не позабуду этого ужаснаго случая. Отецъ мой стоялъ неподвиженъ передъ окномъ, сложа на крестъ руки и подиявъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнутъ страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требовалъ отъ отца моего, чтобы онъ

храниль эту ужасную тайну.

» Послъ этого отецъ мой отдаль меня въ корнусъ, гдъ я провель все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдъ бъдный стверъ уже представляль только дикую природу, и торжествение приняль сань монашескій. Вей тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою нокорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ велъ съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ въры, что, по видимому, преступное не имъло, воли коспуться кълему. Но страшный, имъже начертанный образъ съ живыми глазами преследовалъ его и въ этомъ почти гробовомъ уединеніп. Игуменъ, узнавши о необыкновенномъ талантъ отца моего въ живописи, поручилъ ему украсить церковь ивкоторыми образами. Пужно было видеть, съ какимъ высокимъ религіознымъ смиреніемъ трудился онъ надъ своєю работою: въ строгомъ постъ и молитвъ, въглубокомъ размышлении и уединения души пріуготовлялся онъ къ своему подвигу. Пеотлучно проводилъ ночи надъ своими священными изображеніями, и отъ того, можетъ быть, ръдко найдете вы произведений, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на себъ нечать такихъ истинно Христіянскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствие, въ его кающихся такое душевное сокрушение, какія я очень рёдко встрічаль даже въ картинахъ извістныхъ художниковъ. Наконецъ, всв мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть снокойствія, разлитаго его кистью въ чертахъ Божественной Иокровительницы міра, казалось, перенда въ собственную его душу. По крайней мъръ, страшный образъ ростовщика пересталъ навъщать его, и портретъ проналъ непзвъстно куда.

»Между тёмъ воспитаніе мое въ корпуст окончилось. Я быль выпущень офицеромъ, но къ величайшему сожальнію обстоятельства не позволили мит видёть моего отца. Насъ отправили тогда же въ дъйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны Турками, находилась на границъ. Не буду надобдать вамъ разсказами о жизии проведенной мною среди походовъ, бивакъ и жаркит схватокъ; довольно сказать, что труды, онасности и жаркій климатъ измънили меня совершенно; такъ что знавніе меня прежде не узнавали вовсе. Загоръвшее лицо, огромные усы и хриплый крикливый голосъ придали мит совершенно другую физіогномію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрешнемъ, любилъ выпорожинть лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вздоръ съ смазливенькими дъвчонками, отпустить спроста глупость; словомъ, былъ военный безпечный человъкъ. Однакожъ, какъ только окончилась кампанія, я почелъ нервымъ долгомъ навъстить отца.

» Когда подъбхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладбло странное чувство, какого прежде я инкогда не испытывалъ: я чувствоваль, что я еще связань съ однимь существомь, что есть еще что-то неполное въ моемъ состоянін. Уединенный монастырь посреди природы блъдной, обнаженной, навелъ на меня какое-то піцтическое забвеніе и даль странное, неопредъленное направленіе монмъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листья шумять нодъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вѣтви сквозять рѣдкою сѣтью, вороны каркаютъ въ далекой вышинъ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ-бы стараясь собрать разсѣявшіяся мысли. Множество деревяныхъ почерившихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступилъ подъ длинныя, мъстами прогинвшія, позельный мохомъ галлерен, находившіяся вокругъ келій, и спросиль монаха, отца Григорія. Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступлени въ монашеское званіе. Мит указали его келью.

»Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня впечатлънія. Я увидълъ старца, на бліздномъ, изнуренномъ лиців котораго не присутствовало, казалось, нп одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшіе быть устремленными къ небу, получили тотъ безстраєтный, проникнутый пездішнимъ огнемъ видъ,

который въ минуту только вдохновенія осфияетъ художника. Онъ сидъть передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замътилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонъ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотъль еще открыться и потому попросиль у него просто благословенія, какъ путешествующій молельщикъ, но каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: »Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!« Меня это изумиле: я десяти лътъ еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видѣли не такъ давно. »Я зналъ, »что ты ко мит прибудешь«, продолжаль онъ. »Я просиль объ » этомъ Пречистую Дѣву и Св. Угодинка и ожидалъ тебя съ часу » на часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебѣ от-»крыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде »помолимся!« Мы вошли въ церковь и онъ подвелъ меня къ большой картинъ, изображавшей Божію Матерь, благословляющую Я быль поражень глубокимь выраженіемь божественности въ Ел лицъ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и наконецъ послѣ долгаго молчанія и размышленія вышелъ вмёстё со мною.

» Послъ того отецъ мой разсказалъ мив все то, что вы сейсасъ отъ меня слышали. Въ истину его я върилъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ многихъ нечальныхъ случаевъ нашей жизни. » Теперь я разскажу тебѣ, сынъ мой«, прибавилъ онъ послѣ этой исторін, »то, что мив открыль видвиный мною святой, неузнан-»ный среди многолюдиаго народа никъмъ кромъ меня, котораго »милосердый Создатель сподобилъ такой неизглаголанной своей »благости.« При этомъ отецъ мой сложилъ руки и устремилъ глаза къ небу, весь отданный ему всёмъ своимъ бытіемъ. ІІ я наконецъ услышалъ то, что сей часъ готовлюсь разсказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его ръчей: я увидълъ, что онъ паходился въ томъ состояни души, которое овладиваетъ человъкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя, нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желъзную силу души и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чімъ сильнъе гнетъ его несчастій, тъмъ пламеннъе его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походить на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къжеланной пристани, причалиль къ своей пустынъ, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ Христіянскимъ смиреніемъ молиться тому, къ которому онъ сталь ближе и доступные; напротивы того, оны становится чымыто исполинскимъ. Въ немъ не угаснулъ пылъ души, но напротивъ стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова вфчно наполнена чудными снами. Онъ видитъ на каждомъ шагу виденія и слышитъ откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видитъ ничего принадлежащаго земль; всь движенія, следствія въчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма. Я съ перваго раза замътиль въ немъ это состояние и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными тѣ рѣчи, которыя я отъ него услышалъ. »Сынъ мой! « сказалъ онъ мив послв долгаго, ночти неподвижнаго устремленія глазъ своихъ къ небу. »Уже оскоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода чело-»въческаго, антихристъ, народится въ міръ. Ужасно будетъ это » время: оно будетъ передъ концомъ міра. Онъ промчится на конъ-» гигантъ, и великія потерпять муки тъ, которые останутся вър-»ными Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочетъ народиться эантихристь, но не можеть, потому что должень родиться сверхъ-» естественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ все устроено Всемо-»гущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкъ, и »потому ему никакія силы, сынъ мой, не помогуть прорваться въ »міръ. Но земля наша—прахъ предъ Создателемъ. Она по его за-» конамъ должна разрушаться, и съ каждымъ днемъ законы при-»роды будуть становиться слабъе, и отъ того границы, удержива-»ющія сверхъестественное, приступите. Онъ уже и теперь наро-»ждается, но только ибкоторая часть его порывается показаться »въ міръ. Онъ избираеть для себя жилищемъ самого человѣка и » ноказывается въ тъхъ людяхъ, отъ которыхъ, уже кажется при » самомъ рожденін, отшатнулся ангель, и они заклеймены страшною » ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть создание Творца. » Таковъ-то быль тотъ дивный ростовщикъ, котораго дерзнулъ я, » окаянный, изобразить преступною своею кистью. Это онъ, сынъ »мой, это быль самь антихристь. Если бы мой преступная рука »не дерзнула его изобразить, онь бы удалился и исчезнуль, пото-»му что не могъ жить долье того тьла, въ которомъ заключиль » себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось » бъсовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бъса. » Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли » и даже въ самое вдохновение художника. Безчисленны будутъ »жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо безъ образа на » земль. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже »въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помышлений. О, если бы » моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болье » надълалъ зла, и иътъ силъ человъческихъ противустать ему; по-»тому что онъ именно выбираеть то время, когда величайшия не-» счастія постигають нась. Горе, сынь мой, б'єдному челов'єчеству! »Но слушай, что мив открыла въ часъ святого виденія сама Божія » Матерь. Когда я трудился надъ изображениемъ пречистаго лика »Дѣвы Марін, лиль слезы покаянія о моей протекшей жизни и » долго пребываль въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изо-» бразить божественныя черты ея, я быль посъщень, сынь мой, » вдохновеніемъ, я чувствоваль, что высшая спла остипла меня и » ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, я чувствовалъ, какъ шеве-» лились на миъ волоса мои и душа вся трепетала. О сынъ мой! » за эту минуту я бы тысячи взяль мукъ на себя. И я самъ ди-»вился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталь мив »во сиб пречистый ликъ Дъвы — и я узналь, что въ награду монхъ »трудовъ и молитвъ сверхъестественное существование этого де-»мона въ портретъ будетъ невъчно, что если кто торжественно » объявить его исторію по истеченіи нятидесяти літь въ первое » новолуніе, то сила его погаснеть и разстется яко прахъ, и что я »могу тебъ передать это передъ моею смертно. Уже тридцать » ЛЪТЪ, Какъ онъ съ того времени живетъ; двадцать впереди, по-»молимся сынъ мой! « При этомъ онъ повергнулся на кольни и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всв эти слова приписывалъ распаленному его воображению, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и молитвами, и потому изъ уважения не хотъль дълать какого-нибудь замъчанія, или соображенія. Но когда я увидълъ, какъ опъ подиялъ къ небу изсохшія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушениемъ молчалъ онъ, уничтоженный въ себъ самомъ, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молилъ о тѣхъ, которые не въ силахъ были противиться адекому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, къ какою пламенною скорбію простерся онъ, и по лицу его лились горячія слезы, и во вежкъ чертакъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, — о, тогда я не въ силахъ былъ предаться холодному размышлению и разбирать слова его! Нъсколько лътъ прошло послъ его смерти. Я не въриль этой исторіи и даже мало думаль о ней; но инкогда не могь ее никому пересказать. Я не знаю, отъ чего это было, но только я чувствоваль всегда что-то удерживавшее меня отъ того. Сегодня безъ всякой цели зашелъ я на аукціонъ и въ первой разъ разсказаль исторію этого необыкновеннаго портрета; такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о которомъ говориль отець мой, потому что дыйствительно съ того времени прошло уже 20 льтъ.,«

Тутъ разсказывавшій остановился, и слушатели, винмавшіе ему съ неразвлекаемымъ участіемъ, невольно обратили глаза свои къ странному портрету и къ удивлению своему замътили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болье увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаетъ дыханіе съ чистой стали. Что-то мутное осталось на нолотив. И когда подошли къ нему ближе, то увидвли какойто незначущій пейзажъ; такъ что носфтители, уже уходя, долго недоум вали, дъйствительно ли они видъли тапиственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

## B3FJAAT HA COCTABJEHIE MAJOPOCCHI (1).

I. Какое ужасно-инчтожное время представляетъ для Россіи XIII вътъ! Сотни мелкихъ государствъ единовърныхъ, одноплеменныхъ, одноязычныхъ, означенныхъ одинмъ общимъ характеромъ и которыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство эти мелкія государства такъ были между собою разъединены, какъ ръдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены — не ненавистью (сильныя страсти не досягали сюда), ни постоянною политикою, следствіемъ непреклоннаго ума и познанія жизни: это быль хаось браней за временное, за минутное, браней разрушительныхъ, потому что онѣ мало-помалу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную физіогномію при сильныхъ Норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болѣе всего связываеть и образуеть народы, мало на нихъ дъйствовала. Религія не срослась тогда тъсно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся въ свои кельи и закрывшіе глаза для міра; молившіеся за всёхъ, но незнавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружья, втры, власть надъ народомъ и возжечь этой върой пламень и ревность до энтузіазма, который одинъ властенъ соединить младенчествующіе народы и настроить ихъ къ великому. Здісь была совершенная противоположность западу, гдф самодержавный папа, какъ-будто

<sup>(1)</sup> Эскизъ этотъ составляль введеніе къ Исторіи Малороссіи; но такъкакъ вся первая часть Исторіи Малороссіи передѣлана вовсе, то онъ остался заштатнымъ и помѣщается здѣсь какъ совершенно отдѣльная статья.

невидимою наутиною опуталъ всю Европу своею религіозною властью, гдт его могущественное слово прекращало брань, или возжигало ее, гдъ угроза страшнаго проклятія обуздывала страсти и полудикіе народы. Здёсь монастыри были уб'єжищемъ тёхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключеніе изъ общаго характера и вѣка. Нерѣдко пастыри, изъ пещеръ и монастырей, увъщали удъльныхъ князей; но ихъ увъщания были нанрасны: князья умёли только поститься и строить церкви, думая, что исполняють этимъ всё обязанности Христіянской религіи, а не умъли считать ее закономъ и покоряться ея вельніямъ. Самыя ничтожныя причины раждали между ими безконечныя войны. Это были — не споры королей съ вассалами, итть! это были брани между родственниками, между родиыми братьями, между отцомъ и дътьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ, ивть! брать брата ръзаль за клочокъ земли, или, просто, чтобы ноказать удальство. Примъръ ужасный для народа! Родство рушилось, нотому что жители двухъ состдинхъ удбловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другь противъ друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наследственная вражда, потому что, кто быль сегодня другь, тоть завтра ділался непріятелемь. Народь пріобріль хладнокровное звірство, потому что онъ різаль, самь не зная за что. Его не разжигало ин одно сильное чувство, ин фанатизмъ, ин суевъріе, ни даже предразсудокъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти вей человическія сильныя благородныя страсти, и если бы явился какой-инбудь геній, который бы захотёль тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашель въ немъ ни одной струны, за которую бы могъ ухвататиться и потрясти безчуветвенный составъ его, выключая развъ физической жельзной силы. Тогда исторія, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цъломъ, могла почесться географическою принадлежностью страны.

И. Тогда случилось дивное происшествіе. Изъ Азін, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, подиялся самый страшный, самый многочисленный, совершившій столько завоеваній, сколько до него не производиль никто. Ужас-

ные Монголы, съ многочисленными, инкогда дотолъ невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, освътивши путь свой пламенемъ и ножарами, прямо Азіятскимъ буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухъвъювое рабство и скрыло ее отъ Европы. Было ли оно спасеніемъ для нея, сберегши ее для независимости, потому что удъльные князья не сохранили бы ее отъ Литовскихъ завоевателей, пли оно было наказаніемъ за тъ безпрерывныя брани, —какъ-бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія слъдствія: оно наложило иго на съверныя и среднія Русскія княженія, но дало между тъмъ происхожденіе новому Славянскому покольню въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болье всего пострадала отъ Татаръ. Вызженные города и степи, обгорълые лъса, древній, разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня — вотъ что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбъжались или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выбхало въ съверную Россію. Еще прежде народонаселеніе начало зам'ятно уменьшаться въ этой сторонъ. Кіевъ давно уже не былъ столицею; значительныя владенія были гораздо северие. Народъ, какъ-бы понимая самъ свою инчтожность, оставляль тъ мъста, гдъ разновидная природа начинаетъ становиться изобрътательницею, гдъ она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими вишиями, черешнями, или обрушила ритвину, всю въ цвътахъ, и по всъмъ выощимся лентамъ рѣкъ разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Дивпръ съ непасытными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмъримыми лугами — и все это согръла умъреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставляль эти мъста и столилялся въ той части Россіи, гдъ мъстоположеніе, однообразногладкое и ровное, вездъ почти болотистое, истыканное нечальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движенія, по какое-то прозябеніе, поражающее душу мыслящаго. — Какъ-будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и характеромъ ищетъ мощныхъ мѣстоположеній, или, что только смѣлыя и поразительныя мѣстоположенія образуютъ смѣлый, страстный, характерный народъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-помалу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи цачали селиться въ этой земль, настоящей отчизив Славянь, землё древнихъ Полянь, Северянь, чистыхъ Славянскихъ илеменъ, которыя въ великой Россіи начинали уже смъшиваться съ народами Финскими, но здъсь сохранялись въ прежней цъльности, со встми языческими повтрыями, дътскими предразсудками, пъснями, сказками, Славянской миоологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ Христіянствомъ. Возвращавнием на свои мъста прежије жители привели по слъдамъ своимъ и выходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это населеніе пропзводилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народъ быль не за горами: ихъ раздёляли, или, лучше сказать, сосдиняли одив етени. Не смотря на нестроту населенія, здвсь не было тъхъ браней междоусобныхъ, которыя не нереставали во глубинъ Россіи: опасность со встхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя матерь городовъ Русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бъденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами стверной России. Вет оставили его, даже монахи-льтописцы, для которыхъ онъ всегда быль священь. Извъстія о немъ разомъ прервались, и, не смотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей Русскихъ, инчто не спасло его отъ полувѣкового забвенія. Изрѣдка только, какъ-будто сквозь сонъ, говорять літописцы, что онъ быль страшно разорень, что въ немъ были ханскіе баскаки, — и потомъ онъ отъ нихъ задернулся, какъ-бы непроницаемою завъсою.

V. Между тъмъ какъ Россія была повергнута Татарами въ бездъйствіе и оцъпеньніе, великій язычникъ, Гедиминъ, вывелъ на сцену тогданней исторіи новый народъ, народъ бъдный и жизнью, и средствами для жизни, населявшій дикіе сосновые лъса ныньшией Бълоруссіи, еще носившій звъриную кожу вмъсто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огию въ

нетроганных топоромъ рощахъ, платившій прежде дань Русскимъ князьямъ, извъстный подъ именемъ Литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князъ Гедиминъ едълался самымъ виднымъ на огромномъ съверовостокъ Европы! Тогда города, княжества и народы на западъ Россіи были какіе-то отрывки, обръзки, оставшіеся за гранью Татарскаго порабощенія. Они не составляли ничего цълаго, и потому Литовскій завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и Татарской Россіей. Потомъ двинулъ опъ войска свои на югъ, во владънія Волынскихъ князей. Весьма естественно, что успъхъ сопровождаль его вездъ. Въ Луцкъ однакожъ князь Левъ сильно сопротивлялся, но не въ силахъ быль отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ старостъ и начальниковъ, инелъ далбе на югъ, къ самому сердцу южной Россін, къ Кіеву. Убъжавній Луцкій князь Левъ успъль кое-какъ уговорить Кіевскаго князя Станислава выйти съ своими немноголюдными дружинами на встръчу грозному пообдителю; дружины были усилены союзниками-Татарами: но все бъжало передъ мощнымъ Литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при ръкъ Приети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, ноенвшій на себѣ свѣжую печать Татарскаго посѣщенія, и постановилъ въ немъ правителемъ киязя Миндова Ольшанскаго, принявшаго Греческую въру. И такъ Литовскій завоеватель у самихъ Татаръ вырвалъ почти передъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человъкъ ума крънкаго, былъ политикъ, не смотря на видимую свою дикость и свое невъжественное время. Онъ умълъ сохранить дружбу съ Татарами, владъя отнятыми у нихъ землями и не платя инкакой дани. Этотъ дикій политикъ, незнавшій письма и покланявшійся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древияго правленія; все оставиль по прежнему, подтвердиль всё привиллегін и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права; нигдъ даже не означилъ нути своего опустошениемъ. Совершенная пичтожность окружавшихъ его народовъ и прямо историческихъ лицъ придаютъ ему какой-то исполинской размъръ. Онъ умеръ въ 4340 году; мертвый былъ носаженъ на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничьнии собаками, соколами, и сожженъ но языческому обычаю Литовцевъ. Вслъдъ за нимъ такіе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, нодъ могущественнымъ покровительствомъ Литовскихъ князей, совершенно отдълилась отъ сѣверной. Всякая связь между инми разорвалась; составились два государства, называвщіяся одинакимъ именемъ, Русью, одно подъ Татарскимъ игомъ, другое подъ однимъ скинетромъ съ Литовцами. По уже сношеній между ними не было; другіе законы, другіе обычан, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло, составляєть цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непремѣнно должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависить образъ жизии и даже характеръ народа. Многое въ исто-

рін разръшаеть географія.

Эта земля, получившая нослѣ названіе Украины, простирающаяся на съверъ не далъе 50° широты, болъе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встрівчаются очень часто, по ни одной гористой цъпи. Съверная ея часть перемежается лъсами, содержавшими прежде въ себъ цълыя шайки медвъдей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта, вся изъ степей, кинвышихъ илодородіємъ, но только изрёдка засёвавшихся хлебомъ. Девственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти степи кинъли стадами сайгъ, оленей и дикихъ лошадей, бродившихъ табунами. Съ съвера на югъ проходитъ великій Дивпръ, опутанный вътвями впадающихъ въ него ръкъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ илѣнительныя и вмѣеть дерзкія мьетоположенія; львый весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двънадцать пороговъ, выросшихъ изъ дна рѣки скалъ, недалеко отъ впаденія его въ море, преграждають теченіе и ділають плаваніе по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикихъ козъ, сугаки, съ бълыми, лосиящимися рогами, съ мягкою, атласною шерстью. Прежде воды въ Дивпръ были выше, разливался онъ шире и далъе потопляль луга свои. Когда воды начинають опадать, тогда видъ поразителенъ: всѣ возвышенности выходятъ и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Дибиръ виздаетъ только одиа судоходная ръка, Десна, проходящая въ съверной Украинъ, съ лъсистыми берегами, почти съ обытка сторона потопляемыми водою; но и эта рыка только въ ивкоторыхъ мветахъ судоходна. Кромв того, на свверв Остеръ и часть Сейма, на югъ Сула, Исель, съ цънью видовъ, Хоролъ и другія; но ни одна изънихъ не судоходна. Сообщенія никакого нътъ; произведенія не могли взаимно размѣниваться — и потому здъсь не могъ и возникнуть торговый народъ. Всъ ръки развътвляются по серединъ; ни одна изъ нихъ не протекала на рубежъ и не служила естественною гранью съ сосъдственными народами. Къ съверу ли съ Россіей, къ востоку ли съ Кинчакскими Татарами, къ югу ли съ Крымскими, къ западу ли съ Польшей вездів она граничила полемъ, вездів равнина, со всіхть сторонъ открытое мъсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или моря — и народъ, поселившійся здёсь, удержаль бы политическое бытіе свое, составиль бы отдёльное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошеній и набътовъ, мьстомъ, гдъ сшибались три враждущія націн, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ Татарскій натадь разрушаль весь трудь земледьльца: луга и нивы были вытантываемы конями и выжигаемы, легкія жилища сносимы до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ плінь вмісті съ скотомъ. Это была земля страха; и потому въ ней могъ образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ, народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взлеленна войною. И вотъ выходцы вольные и невольные, бездомные, ть, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — копьйка, которыхъ буйная воля не могла терпьть законовъ и власти, которымъ вездъ грозила висълица, расположились и выбрали самое опасное мъсто въ виду Азіятскихъ завоевателей, Татаръ и Турковъ. Эта толна, разроснись и увеличившись, составила цълый народъ, набросившій свой характеръ и, можно сказать, колорить

на всю Украину, едълавшій чудо — превратившій мирныя Славянскія покольнія въ воинственныя, извъстный подъ именемъ козаковъ, народъ, составляющій одно изъ замьчательныхъ явленій Европейской исторіи, которое, можетъ быть, одно сдержало это опустошительное разлитіе двухъ Магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не къ концу XIII, то къ началу XIV вѣка можно отнести появленіе козачества, къ тімь вікамь, когда святая, сильная ревность къ религіи еще не остыла въ Европъ, когда почти вдругъ во всъхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странцую противоположность съ тогданинимъ разъединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергиувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые, соглядатан дёлъ міра, желёзные поборники въры Христовой. Чъмъ слабъе была связь тогдашнихъ государствъ, тъмъ сильнъе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе Могометанства и Магометанскихъ новыхъ сильныхъ народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болъе. Духъ этихъ братствъ распространился вездъ и не между рыцарями и не для подобныхъ предназначеній. Въ это время явился близь пороговъ городокъ или острогъ, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучить обитателями Кавказа, котораго даже построеніе многіе принисывають имъ, и гдъ было главное сборище и мъстопребывание козаковъ. Въ началъ частыя нанаденія Татаръ на съверную часть Украины заставляли жителей спасаться бъгствомъ, приставать къ козакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было нестрое сборные самыхъ отчаящыхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горецъ, ограбленный Россіянинъ, убъжавній отъ деспотизма пановъ Польскій холопъ, даже бътлецъ Исламизма Татаринъ, можетъ быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Дибпра, въ последствін постановившему цёлью, подобно орденскимъ рыцарямъ, вёчную войну съ невърными. Это сконице людей не имъло инкакихъ укръпленій, ни одного замка. Землянки, нещеры и тайники въ Дивировскихъ утесахъ, часто подъ водою, на Дивировскихъ островахъ, въ гущв степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для награбленныхъ богатствъ. Гибэдо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезанио и, схвативши добычу, возвращались назадъ Они новоротили противъ Татаръ ихъ же образъ войны, тѣ же Азіятскіе набъти. Какъ жизнь ихъ опредълена была на въчный страхъ, такъ точно съ своей стороны они ръшились быть страхомъ для сосъдей. Татары и Турки должны были всякій часъ ожидать этихъ неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометанскій сосъдъ не зналъ, какъ назвать этотъ ненавистный народъ. Если кто хотълъ къ кому выразить величайшее презрѣніе, то называль его козакомъ.

VIII. Большая часть этого общества состояла однакожъ изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіп. Доказательство въ языкъ, который, не смотря на принятіе множества Татарскихъ и Польскихъ словъ, имълъ всегда чисто Славянскую южную физіогномію, приближавшую его къ тогдашнему Русскому, и въ въръ, которая всегда была Греческая. Всякій имъль полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ быль непремънно принять Греческую религію. Это общество сохраняло вет тъ черты, которыми рисують шайку разбойшиковь, но, бросивши взглядь глубже, можно было увидьть въ немъ зародышъ политическаго тъла, основание характернаго народа, уже въ началъ имъвшаго одну главную цёль — воевать съ невёрными и сохранять чистоту релегін своей. Это однакожъ не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обътовъ, никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержанісмъ и умерщиленісмъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ Дивпровские пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршествахъ и бражничествт позабывали весь міръ. То же ттеное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общее — вино, цехины, жилища. Въчный страхь, въчная опасность, внушали, имъ какое-то презрѣніе къ жизни. Козакъ больше заботился о доброй мѣрѣ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смётливость ума, все умёнье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видёть этого обитателя пороговъ въ полу-Татарскомъ, въ пулу-Польскомъ костюмъ, на которомъ такъ ръзко отпечаталась пограничность земли, Азіятски мчавшагося на конт, пронадавшаго въ густой травъ, босавшагося съ быстротою тигра изъ непримътныхъ тайниковъ своихъ, или вылъзавшаго внезанно изъ ръки или болота, обвъщаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилницемъ бъгущему Татарину. Этотъ же самой козакъ, послъ набъга, когда гулялъ и бражничалъ съ своими товарищами, сорилъ и разбрасывалъ награбленныя сокровища, былъ беземысленно ивянъ и безиеченъ до новаго набъга, если только не предупреждали ихъ Татары, не разгоияли ихъ пьяныхъ и безиечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ-будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный ужасный набътъ былъ отмицениемъ. Послъ чего снова та же безиечность, та же разгульная жизнь.

 IX. Казалось, существование этого народа было въчно. Онъ инкогда не уменьшалея: выбывше, убитые, потонувше, замънялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякаго. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый въ свою очередь стремился быть дъйствующимъ лицомъ, а не эрителемъ. Это скопленіе мало-номалу получило совершенно одниъ общій характеръ и національность, и, чёмъ ближе къ концу XV въка, тъмъ болъе увеличивалось приходившими виовь. Наконецъ цълыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нъкоторыхъ новинностей. И такимъ образомъ, мъста около Кіева начали пустъть, а между тъмъ по ту сторону Дибира людивли. Семейные и женатые мало-помалу отъ обращения п сношенія съ инми получали тотъ же вопиственный характеръ. Сабля и плуть сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тъмъ разгульные холостяки, вмъсть съ червонцами. цехинами и лошадьми, стали похищать Татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого емъщенія черты лица ихъ, въ началѣ разпохарактерныя, получили одну общую физіогномію, болѣе Азіятскую. П вотъ составился народъ, по въръ и мъсту жительства принадлежавший Европт, но между тъмъ, но образу жизни, обычаямь, костюму, совершенно Азіятскій, народь, въ которомъ такъ странно столкнулись двъ противоноложныя части свъта, двъ разнохарактерныя стихін: Европейская осторожность и Азяітская безнечность, простодушіе и хитрость, сильная діятельность и величайшая лънь и иъга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію — и между тъмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе. (1)

1832.

(1) Гоголь, собираясь написать исторію Малороссій, въ 1834 году напечаталь слѣдующее объявленіе: Обт изданіи Исторіи Малороссійских козаковт (Сѣверная Пчела, 1834 г., № 34. Молва 1834 г., Московскій Телеграфъ 1834 г., № 3).

»До сихъ поръ еще нётъ у насъ полной, удовлетворительной исторіи Малороссін и народа. Я не называю исторіями многихъ компиляцій (впрочемъ полезныхъ, какъ мстеріалы), составленныхъ изъ разныхъ лѣтописей, безъ строгаго критическаго взгляда, безъ общаго плана и цёли, большею частію неполныхъ и неуказавшихъ доныні этому народу міста въ исторіи міра. Я решился принять на себя этотъ трудъ и представить сколько можно обстоятельние: какимъ образомъ отдилиась эта часть Россіи; какое получила она политическое устройство, находясь подъ чуждымъ владъніемъ; какт. образовался въ ней воинственный народъ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвиговъ; какимъ образомъ онъ три въка съ оружісмъ въ рукахъ добывалъ права свои и упорно отстояль свою религію; какъ наконецъ навсегда присоединился къ Россіи; какъ исчезало воинственное бытіе его и преврзщалось въ земледъльческое; какъ мало-помалу вся страна получила новыя, въ замъпъ прежнихъ, права, и наконецъ совершенно слилась въ одно съ Россією. Около пяти літь собираль я съ большимъ стараніємъ матеріялы, относящієся къ исторіи этого края. Половина моей исторіи уже почти готова, но и медлю выдавать въ свътъ первые томы, подозрѣвая существование многихъ источниковъ, можетъ быть, мий неизвистныхъ, которые, безъ сомитнія, хранятся гді-нибудь въ частныхъ рукахъ. И потому, обращаясь ко всёмъ, усердивище прошу (и нельзя, чтобы просвещенные соотечественники отказали въ моей просьбъ) имъющихъ какіе бы то ни было матеріялы, автописи, записки, песни, повести бандуристовъ, деловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссіп), прислать мит ихъ, если пельзя въ оригиналахъ, то, по крайней мере, въ коніяхъ.«

Но предпріятіе это ограничилось однимь объявленіемь, (по крайней мъръвъ бумагахъ, хранящихся у насъ, не находится никакихъ матеріяловъ для этого труда), да небольшимъ отрывкомъ, помѣщеннымъ здѣсь, который сперва былъ напечатанъ въ Журнал. Мин. Нар. Просв. (Ч. 2-я. № IV. 1834 г.) подъзаглавіемъ: «Отрывокъ изъ исторіи Малороссіи. Томъ І, Книга І, Гласа І.« Гдѣ между прочимъ сдѣлана выноска: «Авторъ избралъ первую главу исторіи Малороссіи для помѣщенія въ Журналъ, потому что она представляєть иѣчто цѣлое и вмѣстѣ служить введеніемъ въ самую исторію. Приложенія и ссылки отлагаются за недостаткомъ мѣста.« Ирим. И. Трушковскаго.

## HBGROUBRO GIOBLO HYMRHEB.

При имени Пушкина тотчась осъняеть мысль о Русскомъ національномъ поэть. Въ самомъ дѣлѣ, инкто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право ръшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ-будто въ лексиконѣ, заключилось все богатетво, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе Русскаго духа: Это русской человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ можетъ быть явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ Русская природа, Русская душа, Русскій языкъ, Русскій характеръ, отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

Самая его жизпь совершенно Русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому, иногда позабывшись, стремится Русскій и которое всегда правится свѣжей Русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. — Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью; гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи перерывается подъоблачными горами и обвѣвается югомъ. Исполнискій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ Кавказъ среди знойныхъ долинъ коразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣдиія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ

горцевъ, ихъ ехватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобръла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку Чеченца съ козакомъ — слогъ его молнія; онъ также блещеть, какъ сверкающія сабли, и летить быстръе самой битвы. Онъ одинъ только пъвецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всего душою и чувствами; онъ пропикнутъ и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долицами прекрасной Грузіп и великолъпными Крымскими ночами и садами. Можетъ быть, отъ того и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламените тамъ, гдъ душа его коснулась юта. На нихъ опъ невольно означилъ всю силу свою, и отъ того произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею Черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную магическую силу: имъ изумлялись даже тв, которые не имъли столько вкуса и развития душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смълое болье всего доступно, сильнъе и просторнъе раздвигаетъ душу, а особливо юпости, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ип одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ипчья слава не распространялась такъ быстро. Всъ кетати и некетати считали обязанностію проговорить, а иногда исковеркать какіе-ипбудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имъло въ себъ что-то электрическое и стоило только кому-инбудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ творенін, уже оно расходилось повсюду (1).

Онъ при самомъ началъ своемъ уже былъ націоналенъ, нотому что истинная національность состонтъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духъ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторошній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуєть и говоритъ такъ, что соотечественникамъ

<sup>(1)</sup> Подъ именемъ Иушкина разсъевалось множество самыхъ нелѣныхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося сильною извъстностью. — Это въ началѣ смѣшитъ, по послѣ бываетъ досадно, когда наконецъ выходишь изъ молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Такимъ образомъ начали наконецъ Иушкину принисывать: Лѣкарство отъ холеры, Первую ночь и тому подобныя.

его кажется, будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать о тёхь достоинствахь, которыя составляють принадлежность Пушкина, отличающую его оть другихь поэтовь, то они заключаются въ чрезвычайной быстроть описанія и въ необыкновенномь искусствь немногими чертами означить весь предметь. Его эпитеть такь отчетисть и смьль, что иногда одинь замынеть цьлое описаніе; кисть его летаеть. Его небольшая піеса всегда стоить цьлой поэмы. Врядь ли о комь изь поэтовь можно сказать, чтобы у него въ коротенькой піесь вмышалось столько величія, простоты и силы, сколько у Нушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облакъ вершиною, и онъ ногрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равинны, предался глубже изслѣдованію жизин и правовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполиѣ національнымъ поэтомъ, — его поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣнительной смѣлостью, какими дышетъ у него все, гдѣ ин являются Эльбрусъ, горцы,

Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи поражены смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, образованные и необразованные, требовали на-перерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія сділались предметомъ его поэзін, позабывая, что нельзя тіми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болъе спокойный и гораздо менье исполненный страстей быть Русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ жеканіяхъ; она кричитъ: » Изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной петинъ, представь дъла нашихъ предковъ въ такомъ видъ, какъ они были.« Но попробуй поэть, послушный ея вельню, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: »это вяло, это слабо, это не хорошо, это ни мало не похоже на то, что было.« Масса народа похожа въ этомъ случат на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершение похожій, но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! Русская исторія только со времени посл'ядняго ея направленія при императорахъ пріобрътаетъ яркую живость; до того, характеръ народа большею частію быль безцвѣтенъ, разнообразіе страстей ему мало было извъстно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народъ тоже весьма извинительное чувство придать большій размъръ дъламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильпому, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа, на его сторонъ, а вмъстъ съ инмъ и деньги; или быть върну одной истинь, быть высокимь тамь, гдв высокъ предметь, быть рызкимъ и смълымъ, гдъ истинно-ръзкое и смълое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдф не кинитъ происшествіе. Но въ этомъ случав прощай толна! ее не будеть у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и різокъ, что не можеть не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избраль поэть, потому что хотёль остаться поэтомь и потому что у всякаго, кто только чувствуеть въ себъ искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, непозволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горець въ своемъ воинственномъ костюмъ, вольный какъ воля, самъ себъ и судія и господниъ, гораздо ярче какого-инбудь засъдателя и, не смотря на то, что онъ заръзаль своего врага притаясь въ ущельи, или выжегъ цёлую деревню, однакоже онъ боле поражаеть, сильнье возбуждаеть въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ посредствомъ справокъ и выправокъ пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ и другой, они оба явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имъть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинь то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъе поражаетъ наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше инчего, кромф неразсчеть поэта—перазсчеть передъ его многочисленною публикою, а не передъ собою. Онъ ни чуть не теряеть своего достоинства, даже, можеть быть, еще болье пріобрытаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цънителей. Мит пришло на память одно происшествие изъ моего дътства. Я всегда чувствоваль маленькую страсть къ живописи. Меня много занималь писанный мною пейзажъ, на первомъ планъ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревит; знатоки и судьи мои были окружные состди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: »Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свъжіе, хорошо растущее, а не сухое.« Въ дътствъ мит казалось досадно слышать такой судъ, но послт я изъ него извлекъ мудрость: знать, что правится и что не правится толпъ. Сочиненія Пушкина, гді дышеть у него Русская природа, такъже тихи и безнорывны, какъ Русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тоть, чья душа носить въ себъ чисто Русекіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ ивжно организирована и развилась въ чувствахъ, что способна попять неблеетящія съ виду Русскія пъсни и Русскій духь; потому что, чъмъ предметь обыкновените, тъмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцънены последнія его поэмы? Определиль ли, поняль ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзін, отвергнувшее всякое грубое нестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мъръ печатно нигдъ не произнеслась имъ върная оцънка, и они остались до нынъ нетронуты.

Ве мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологіи, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обшириве, видиве, нежели въ поэмахъ. Ивкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко-ослѣнительны, что ихъ способенъ понимать всякій, но за то большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толны. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоминіс, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только одив слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этаго нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно присытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣстъ итичку не бо-

лъе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсёмъ неопредёленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности, привыкшему глотать издёлія крізпостнаго повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышетъ чертами знакомыми одинмъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струћ какой-нибудь серебряной ръки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослъпительныя плечи, или бълыя руки, или алебастровая шея, обсынанцая почью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная сънь, созданныя для жизни. Тутъ все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруга объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здісь піть этого каскада краспорвчія, увлекающаго только многословіємъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отділить ее, она становится слабою и безсильною. Здъсь иътъ красноръчія, здѣсь одна поэзія; никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается невдругь; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ не много, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словъ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкіе сочиненія неречитываещь ивсколько разь, тогда какъ достоинства этого не имбетъ сочинене, въ которомъ слинкомъ просвъчиваетъ одна тлавная идея.

Мит всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болбе довърялъ, покамъсть еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметт. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дѣло! казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ еладострастны и вмѣстѣ такъ дѣтеки чисты—какъ бы не понимать ихъ! По, увы! это неотразимая петина: что чѣмъ болбе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болъе изображаетъ онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тъмъ замътнъй уменьнается кругъ обступившей его толны и наконецъ такъ становится тъсенъ, что онъ можетъ перечесть по нальцамъ всъхъ своихъ истинныхъ цънителей.

1832.

## ОБЪ АРХПТЕКТУРЪ НЫНЪННЯГО ВРЕМЕНИ.

Мнъ всегда становится грустио, когда я гляжу на новыя зданія, безпрерывно строющіяся, на которыя брошены милліоны, н изъ котырыхъ рёдкія останавливають изумленный глазъ величествомъ рисунка, или своевольною дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослѣпительною нестротою украшеній. Невольно втѣсняется мысль: неужели прошель невозвратимо въкъ архитектуры? неужели величіе и геніальность больше не носттять нась, или онъ принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергіп и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отъ чего же тъ народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мѣсто въ исторіи міра, отъ чего они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, неосвъщеннаго дробью познаній, ума? Отъ чего же колоссальные намятинки Пидусовъ такъ величавы и неизмфримы, отъ чего Аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отъ чего у насъ въ Евронь вр средніе врка такр много воздвиглось ихр вр изумительномъ величін?

Не хотълось бы убъдиться въ этой грустной мысли, но все говорить, что она истиниа. Они прошли тъ въка, когда въра, иламенная, жаркая въра, устремляла всъ мысли, всъ умы, всъ дъйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и предъ нимъ, почти въ виду его, благоговъйно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летъло къ небу; узкія окна, столны, своды, тянулись

нескончаемо въ вышниу; прозрачный, почти кружевной шинцъ какъ дымъ сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ, какъ велики требованія души нашей предъ требовабованіями тъла.

Была архитектура исобыкновенная, Христіянская, національная для Европы — и мы ее оставили, забыли, какъ-будто чужую, пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три вѣка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудеснымъ древнимъ, Римскимъ и Византійскимъ, или уродовала ихъ по своимъ формамъ, — Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было инчто все ею видѣиное, что въ нѣдрѣ ея находятся Миланскій и Кельпскій соборы, и еще доныпѣ чериѣютъ кпринчи недокопченной башин Страсбурскаго Мюнстера.

Готическая архитектура, та Готическая архитектура, которая образовалась предъ окончаніемъ среднихъ въковъ, есть явленіе такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображене человъка. Ее напрасно производять отъ Арабской: идеи этихъ двухъ родовъ совершенно расходятся; изъ Арабской она заимствовала только одно некусство сообщать тяжелой масей зданія роскошь украшеній и легкость, но самая эта роскошь украшеній вылилась у ней совершение въ другую форму. — Она общирна и возвышенна, какъ Христіянство. Въ ней все соединено вмѣстѣ: этотъ стройный и высоко возносящийся надъ головою льсъ сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными изміненіями и переплетами, присоединеніе къ этой ужасающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пестрыхъ украшеній; эта легкая паутина різьбы, опутывающая его своею сътью, обвивающая его отъ подножія до конца шинца и улетающая вмъстъ съ нимъ на небо; величе и вмъстъ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость, — это такія достоинства, которыхъ никогда, кромѣ этого времени, не вмѣщала въ себъ архитектура. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядить разноцейтный цейть оконь, поднявин глаза къ верху, гдф теряются, пересфкаясь, стрфльчатые своды одинъ надъ другимъ, одинъ надъ другимъ, и имъ конца ивтъ, весьма естественно ощутить въ душт невольный ужасъ присутствія святыни, котороїї не смість и коспуться дерзновенный умь человіна.

По она исчезла, эта прекрасцая архитектура! Какъ только энтузіазмъ ерединхъ въковъ угасъ, и мысль человъка раздробилась и устремилась на множество разныхъ цёлей, какъ только единство и цёлость одного исчезло — вмёстё съ тёмъ исчезло и величе. Силы его, раздробившись, едълались малыми; онъ произвелъ вдругъ во всъхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполнискаго, уже не было. Византійцы, убѣжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ Европейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византійцы давно уже нелифли древняго Аттическаго вкуса; они уже не имъли и нервоначальнаго Византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, круглыя, плінительныя, сладострастныя формы куполовь и колонь тщились примѣнить къ Христіянству и примѣнили такъ же пеудачно, какъ неудачно примѣнили Христіянство къ своей языческой жисии, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполъ вытянулся вверхъ и сдълался почти угловатымъ, стройныя лини, фронтоны, какъ-то странно изломались и произвели инчтожныя формы. Въ такомъ видъ получили эту архитектуру Европейцы, которые съ своей стороны измънили ее еще болъе, потому что въ душъ своей еще носили первоначальный образъ Готпческий и мысль, совершенно противоположную разслабленной многосторонности Грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колонами, полуколонами безъ всякой цъли. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но некаженность простоты. Множество мноологическихъ головъ и украшеній безъ смысла, обління тяжелую массу, не придали ей инкакой легкости, не смягчили крѣпкихъ чертъ ея иѣжными и не выразили инкакой идеи. Стремление въ высоту, сообщавшее величіе и легкость самымъ тяжелыхъ массамъ, исчезло; вмѣсто того они разъбхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началъ XVIII въка еще менъе выражають идею своего назначенія. Глядя на нихъ, кажется, чувствуещь то же, какъ если бы человъкъ грубый началь поддълываться подъ свътскую утонченность. Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соединялась съ выгнутою и кривою; при

полу-Готической формъ всей массы, они ничего не имъютъ въ себъ Готическаго, окиа мелкія, сбитыя въ кучу, или раскиданныя безъ всякой гармоніи, пилястры не тянувшіяся во всю длину зданія, по приклеенныя иногда вверху подъ куноломъ, иногда на середнить, коротенькія, неуклюжія, сверхъ которыхъ часто находился другой этажъ такихъ же колонъ, маленькихъ, некрасивыхъ, крыша изъ ломанныхъ линій; при этомъ часто удерживался и Готической шинить, но уже не тотъ легкій и прозрачный, который подъ рукою художника среднихъ въковъ принималъ такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летъль къ небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными къ верху Готическими деталями, обыло оставлено, какъ безвкусное.

Хотя въ продолжение XVIII въка вкусъ итсколько улучшился, но изъ этого не выиграли мы ровно инчего: опъ улучинася въ веригахъ чужихъ формъ. Тяжесть Готическая была справедливо изгнана совершенно, нотому что она въ Греческой формъ была уже до невозможности безобразна. Тогда еще съ большимъ рвеніемъ стали изучать древнія формы, по изучали такъ, какъ робкіе ученики, копирующие съ точностью мелочные подробности оригинала и позабывающіе объ идев цілаго. Брали части и съ необыкновеннымъ излишествомъ лЪпили въ огромную массу, показавшую еще никогда дотол'в небывалое разъединение въ циломъ. Колоны и куполь, больше всего предыстившие насъ, начали приставлять къ зданию безъ всякой мысли и во всякомъ мъстъ: они уже не были главною идеею строенія, а только частями, или, лучше, украшеніями его. Разм'єръ самаго строенія мы увеличили гораздо болье, а размъръ кунола въ отношении къ строению уменьиили. Мы не носмотрил въ увеличительное стекло на строеніе, которое набрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извъстное разстояніе, но смотрѣли вблизи. Куполь едѣлался инчтожнымъ, малымъ. Видя его пустынность и одиночество на верху зданія, прибавили къ нему ибеколько другихъ, возвыеили для этого надъ ними башин — и кунолы стали походить на грибы. И куноль, это лучшее, прелестивниее твореніе вкуса, сладострастный, воздушновыпуклый, который должень быль обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массъ бълою, облачною своей поверхностью,

печезъ совершенно. Я люблю куполь, тоть прекрасный огромный, легко-выпуклый, куполь, который возродиль роскошный вкусъ Грековъ въ Александріскій вѣкъ и позже, въ вѣкъ наслажденій и эгонзма, въкъ утонченнаго раздробленія жизни, въкъ антологіи легкой, душистой, дышащей сладострастіемъ, лінью и роскошью, когда каждый принадлежаль себь, жиль для себя, а не для общества, когда на великолъпныхъ роскопиныхъ баняхъ, вездъ былъ видинь этоть смело-выпуклый какъ небесный сводь куполь. Ипчто не можетъ такъ сладострастно, такъ илънительно украсить массу домовъ, какъ такой куполъ. Но для этого онъ долженъ быть помъщенъ только на томъ зданін, которое неизмъримо своею шириною и какъ можно болъе захватываетъ пространства; онъ должень лечь на всей обширной его платформь; онь должень быть свътлъе самаго зданія и лучше, если онъ весь бъльії. Ослыштельная бългана сообщаеть непзъясинмую очаровательность и полноту его легко-выпуклой формѣ, — онъ тогда лучше, роскошнѣе и облачиве круглится на небъ. И до ныив города Спрійскіе и Антіохійскіе имъють необыкновенную прелесть черезь то, что удержали ивкоторое подобіе этихъ куполовъ; и до ныив на востокв можно встрётить ихъ въ величавомъ и огромномъ видё.

Портикъ съ колонами, это ясное произведение Аттическаго стройнаго вкуса, который не терпъль надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже проналъ: ему не догадались дать колоссальнаго размъра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видъ. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колонами лъпилися только надъ крыльцами ихъ. Громоздимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ, башни и массы, вовсе ему не отвъчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, неимъющій обширнаго генія, всегда недоволенъ одинмъ простымъ сюжетомъ и вмъсто того, чтобы развить его и едълать огромнымъ, онъ привязываетъ къ нему множество другихъ; его поэма обременяется пестротою разныхъ предметовъ, но не имъетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цълаго.

Въ началѣ XIX столътія вдругъ распространилась мысль объ Аттической простотъ и такъ же, какъ обыкновенно бываетъ, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одънніе гетеръ. Казалось, еще ближе присмотрѣлись къ древнимъ, еще глубже изучили ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатокъ мелкости и миніатюрности: узнали искусство болъе связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цёлому и опредёлить ему размъръ, способный вызвать изумление. Это новое стремление ръшительно было издержано на мелочныя бестдки, павильоны въ садахъ и подобныя, небольшія игрушки. Онъ носили въ себъ много Аттическаго, но ихъ нужно было разематривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться: они сдёлались наконецъ просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуръ внушила мысль о соразмірности, не о той соразмірности, которая должна быть въ строенін въ отношенін къ нему самому, но просто о соразмърности въ отношении къ окружающимъ его зданіямъ. Это все равно, если бы геній сталь удерживаться отъ оригинальнаго и необыкновеннаго, потому только, что передъ инмъ будутъ слишкомъ уже низки и инчтожны обыкновенные люди. Эта соразмърность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе, какъ бы велико ни было въ своемъ объемъ, но непремънно чтобы казалось малымъ. Его стали уединять и помъщать на такой огромной и общирной площади, что оно казалось еще болье инчтожнымъ. Какъ-будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое собсёмъ невелико, какъ-будто бы насильно старались истребить въ душъ благоговъніе и едълать человъка равнодушнымъ ко всему.

Вевмъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались дѣлать какъ можно болѣе похожими одинъ на другого; но они болѣе были похожи на сараи, или казармы, нежели на веселыя жилища людей- Совершенно гладкая ихъ форма ни чуть не принимала живости отъ маленькихъ правильныхъ оконъ, которыя въ отношеніи ко всему строенію были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили цълые города въ ея духъ! Осмълился бы кто-нибудь даже тенерь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть зданіе, посившее бы на себѣ печать особенной, рѣзкой архитектуры, осмёлился бы кто-инбудь возлё строенія въ Аттическомъ вкусё испосредственно воздвигнуть Готическое — его бы сочли едва ли не сумаєтединимь! Отъ того новые города не имітоть никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки, такъ монотонны, что, прошедии одиу улицу, уже чувствуены скуку и отказываеныем отъ желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стыть и больше инчего. Напрасно ищеть взглядь, чтобы одна изъ этихъ безпрерывныхъ ствиъ въ какомъ-инбудь мъстъ вдругъ возросла и выбросилась на воздухъ смълымъ переломленнымъ сводомъ, или изверглась какоюинбудь башией-гигантомъ. Старинный Германской городокъ съ узеньютии улицами, съ нестрыми домиками и высокими колокольнями имъетъ видъ несравненно болъе говорящій нашему воображенію. Даже вида какого-нибудь восточнаго города, съ высокими тонкими минаретами, съвосточными пестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имфетъ болбе характера, болбе дышетъ поэзей и воображеніемь, нежели наши Европейскіе города поздивійшей архитектуры.

Башин огромныя, колоссальныя, необходимы въ городъ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для Христіянскихъ церквей. Кромѣ того, что онѣ составляютъ видъ и украшеніе, онѣ нужны для сообщенія городу рѣзкихъ примѣтъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы нуть всякому, не допуская сбиться съ нути. Онѣ еще болѣе иужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность оглядѣть одинъ только городъ. Между тѣмъ какъ для столицы необходимо видѣть по крайней мѣрѣ на полтораста верстъ во всѣ стороны, и для этого, можетъ быть, одинъ только, или два этажа лишнихъ — и все измѣнится. Объемъ кругозора но мѣрѣ возвышенія разсиространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаєтъ существенную выгоду, обозрѣвая провицціи и заранѣе предвидя все; зданіе, сдѣлавшись немного выше обыкновеннаго. уже пріобрѣтаєтъ величіє; художникъ выпгрываєть, бу-

дучи болъе настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнье чувствуя въ себъ папряженіе.

Это направление архитектуры старалось какъ-будто нарочно скрывать свое величіе, вмёсто того, чтобы какъ можно болёе выказывать его пространство. Нътъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно неизміримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталъ пораженный внезаннымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояніи окинуть глазами его вершину. И потому, строеніе всегда лучше, если стоить на тьсной площади. Къ нему можетъ идти улица, показывающая его въ перспективѣ, издали, но оно должно имъть поражающее величе вблизи — чтобы дорога проходила мимо его! чтобы кареты гремили у самого его подножія! чтобы люди ленились подъ нимъ и своею малостью увеличивали его величіе! Дайте человъку большое разстояніе — и онъ уже будеть глядъть выше, гордо, на находящиеся предъ нимъ предметы; ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезанное, оглушающее съ нерваго взгляда, производитъ на насъ потрясеніе. ІІ потому, вышину строенія подымайте въ соразм'єрности съ площадью, на которой оно стоитъ. Если оно съ послъдняго края илощади кажется малымъ, и зритель не ощущаетъ изумленія, но долженъ для этого близко нодходить къ нему, то зданіе пронало, а вмъстъ съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь къ простотъ архитектуры, которая заразпла нашъ XIX въкъ. Сами Греки чувствовали, что одиъ прямыя лиціи и совершенная простота строеніі будуть казаться уже черезъ-чуръ плоскими; особливо если множество такого рода строеніі соединятся вмъстъ. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строенія должна непременно имъть возлъ себя какуюнноўдь противоноложность, чтобы быть болье оригинальною и замътною; и потому простирали надъ ними навъсъ древесный. Бълізна прямолинейной стъны или стройнаго съ колонами фронто на, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дъйствительно хороша, потому что составляеть контрастъ съ облачнымъ расположеніемъ дерева, ночти всегда неправильно, но красиво раскиды-

вающаго евои вътви. Какъ только зданіе ихъ окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно болъе игры. Мысль о деревъ и о природъ нрежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городъ дерево драгоцънность; тогда они чаще начали употреблять, не гладкія Дорическія колоны, но большею частію Коринфскія, съ канителью изъ завитыхъ листьевъ. Вообще, убирать строенія листьями, віющимися гроздьями винограда, или украшеніями, носящими неясный образъ вътвей дерева, было пистинктомъ у всъхъ народовъ. Они невольно, слъпо, слъдовали тайному внушению своего вкуса. Въ Готической архитектуръ болье всего замътенъ отпечатокъ, хотя неясный, тъсно сплетеннаго лъса, мрачнаго, величественнаго, гдъ топоръ не звучаль отъ въка. Эти стремящіяся нескончаемыми линіями украшенія и стти сквозной разьбы ничто другое, какъ темное воспоминание о стволъ, вътвяхъ и листьяхъ древесныхъ. И потому, смъло воздъ Готическаго строенія ставьте Греческое, исполненное стройности и простоты: оно будетъ стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями, и Готическое и Греческое получать отъ этого двойную прелесть. Истиный эффекть заключень въ ръзкой противоположности; красота никогда не бываеть такъ ярка и видна; какъ въ контрасть. Контрасть тогда только бываеть дурень, когда располагается грубымъ вкусомъ, илп, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса, но, находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ первое условіе всего и дѣйствуетъ ровно на всѣхъ. Развыя части его гармонирують между собою но тёмъ же законамъ, по которымъ цвътъ палевый гармонпруетъ съ синимъ, бълый съ голубымъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далъе. — Все зависить отъ вкуса и отъ уменія расположить. Не мешайте только въ одномъ зданіи множество разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждая носить въ себѣ что-то цѣлое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными, въ отношени ихъ другъ къ другу, будетъ ръзка и сильна. Чемъ более въ городъ памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тъмъ онъ интереснъе, тъмъ чаще заставляетъ осматривать себя, останавливаться съ наслажденіемъ на каждомъ шагу. Неужели было бы хорошо, если бы въ Англійскомъ саду, вмѣсто безпрерывныхъ, неожиданныхъ впдовъ, гуляющій находилъ ту же самую дорожку, или по крайней мѣрѣ такъ похожую своими окрестностями на видѣнную имъ прежде, что она кажется давно извѣстною?

Терпимость намъ нужна; безъ нея ничего не будетъ для художества. Всѣ роды хороши, когда они хороши въ своемъ родѣ. Какая бы ни была архитектура—гладкая массивная Египетская, огромная ли нестрая Индусовъ, роскошная ли Мавровъ, вдохновенная ли и мрачная Готическая, граціозная ли Греческая— всѣ онѣ хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всѣ онѣ будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы однакожъ потребовалось отдать ръшительное преимущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его Готической. Она чисто Европейская, создание Евронейскаго духа и потому болбе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходить всё другія. По изъ милости, изъ состраданія, не ломаїте, не коверкайте ея! Глядите чаще на знаменитый Кельнскій соборъ—тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго намятника никогда не производили ни древніе, ни новые въки. Я предпочитаю потому еще Готическую архитектуру, что она болве даетъ разгула художнику. Воображение живве и пламените стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому Готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линін и безкарцизныя Готическія пилястры, узко одна отъ другой, должны летъть черезъ все етроеніе. Горе, если он'ї отстоять далеко другь оть друга, если строеніе не перевысило по країней мъръ вдвое своей ширины, если не въ трое! Оно тогда уничтожилось само въ себъ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его ствны, чтобы гуще, какъ стрвлы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные, угольные столбы! никакого перерѣза или перелома, или карниза, давшаго бы другое направленіе, или уменьшившаго бы размітрь строенія! чтобы они были ровны отъ основанія до самой вершины! Огромите окна, разнообразите ихъ форму, колоссальные ихъ высоту! воздушите,

легче шпицъ! чтобы все, чѣмъ болѣе подымалось къ верху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. П помиите самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должна исчезнуть. Здѣсь одна закоподательная идея — высота.

Я увъренъ, что нъкоторые будутъ утверждать, что ностройка зданія, слишкомъ высокаго, безполезна, потому что намъ нужно больше мъста, что высота ни къчему не служитъ и даромъ истрачиваеть матеріалы. По я вовсе не совътую этоть Готической образъ строеній употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что нътъ величественнъе, возвышеннъе и приличиъе архитектуры для зданія Христіянскому Богу, какъ Готическая. ІІ что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? Величественнаго, колоссальнаго, при взгляде на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молельщика отъ низкой его хижины. Весьма не мъшаетъ вепоминть великую старую истину, что народъ не въ силахъ ноиять религіи въ такой же самой чистотъ и безтълесности, какъ получившие высшее образование, что на него болъ всего производятъ внечатлъне видимые предметы; что чъмъ меньше этотъ видимый предметъ на него дъйствуетъ, тъмъ слабъе его энтузіазмъ и простая въра. Великольніе повергаетъ простолюдина въ какое-то опъмъще и оно-то единственная пружина, двигающая дикимъ человъкомъ. Необыкновенное поражаетъ всякаго, но тогда только, когда оно смъло, ръзко и разомъ бросается въ глаза. Здёсь уже прочь всякое скряжинчество и разсчетъ! Въ противномъ случат этотъ разсчетъ будетъ неразсчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будетъ выгода одного человъка передъ выгодою цёлаго человёчества.

Вальтеръ-Скоттъ первый отряхнулъ пыль съ Готической архитектуры и показалъ свъту все ея достопиство. Съ того времени она быстро распространилась. Въ Англіп всъ новыя церкви строятъ въ Готическомъ вкусъ. Онъ очень милы, очень пріятны для глазъ, но, увы! пстипнаго величія, дышущаго въ великихъ зданіяхъ старины, въ нихъ нътъ. Онъ, не смотря на стръльчатыя окна и шинцы, не сохраняютъ въ цъломъ истинно-Готическаго вкуса и укло-

нились отъ образцовъ. Во первыхъ, онъ сами по себъ вовсе не огромны—великій недостатокъ Готическаго строенія! во вторыхъ, весь этотъ лъсъ четырехъ-гранныхъ топкихъ столбовъ и линій, союзно стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, оставшаяся чрезъ это гладкость нечувствительно даетъ имъ

совершенно другое выражение.

Могущественнымъ словомъ Вальтера Скотта вкусъ къ Готическому распространился быстро вездѣ и проникнулъ во все. Еще не сдълавинсь великимъ, онъ уже сдълался мелкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стулья, все обратилось въ Готическое. И эти величественныя прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Въкъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разбросаны по всему, знанія наши такъ энциклопедически, что мы инкакъ не можемъ усредоточить на одномъ какомъ-нибудь предметъ нашихъ помысловъ и оттого по неволъ раздробляемъ всъ наши произведенія на мелочи и на прелестныя игрушки. Мы им'ємъ чудный даръ дёлать все инчтожнымъ. Египетскую архитектуру, которой весь эффекть въ колоссальности, мы издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ протзжающій кучеръ можетъ достать рукою. Изъ Готической мы дълаемъ серги, футляры для часовъ; Греческую мы употребляемъ въ бестдиахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ. Въ ней столько безмыслія, такое негармоническое соединеніе частей, такое отсутствие всякаго воображения, что не достаеть силь назвать ее им'вющею свой характеръ архитектурою.

Есть рудникъ, о которомъ едва только знаютъ; что онъ существуетъ; есть міръ совершенно особенный, отдѣльный, изъ котораго менѣе всего чернала Еврона. Это — архитектура восточная, архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ, воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въгиперболу и аллегорію, пролетѣвшимъ мимо жизни и прозаическихъ нуждъ ея. Жизнь Азіятцевъ инкогда не имѣла такого многосторонняго развитія, какъ Европсіцевъ: никогда потребности ихъ не были такъ разнообразры и безчисленны, какъ наши, и потому очень естественно, что обыкновенныя жилища ихъ лишены пе-

строты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый Азіятецъ во время своего покоя. Но за то вездѣ, куда ин проинкала только Азіятская роскошь, огромная, великольнная, — та роскошь, которая блещетъ въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездъ, куда ни проникала эта увъщенная ожерельями дочь восточнаго воображения: тамъ стоять донынѣ дворцы, великолѣние которыхъ изумительно. Строеніе ихъ захватывало цѣлые вѣки; цѣлый народъ, цѣлая нація, надъ нимъ трудились, и предки в'єрили, какъ въ неотразимое предопредъление, что здание будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь, или дикій энтузіазмъ первоначальной ихъ религін, вездѣ громоздылись намятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль итмъетъ отъ изумленія, когда вспоминшь, какъ бъдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для подиятія и укръпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болье изумленіе овладъваетъ духомъ, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся человікь развился внезапно на этомь гигантскомь зданін; какъ быль онъ проникнутъ и восторженъ мыслью о божествъ, что невольно показалъ разоблачение своего генія и упредилъ медленные годы въкового образованія.

Взгляните на этотъ массивный, величественный Триченгурскій храмъ у Индусовъ, едва-ли не одно изъ первыхъ зданій по величинь свосіі! Это пирампдальное склоненіе массы къ верху, постепенное уменьшеніе этажей, бездна Индійскихъ портиковъ, облыпивающихъ ихъ стыцы, пилястры, громоздящися надъ нилястрами, колоны надъ колонами, какъ-будто ступающія одна на другую, чтобы скорье достать вершины этой массы — все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Триченгурскій храмъ слишкомъ уже тяжель и дышетъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ-Минаръ, которыми по справедливости славятся Дельфи. Я не знаю въ міръ башин, которая бы, при простоть почти Аттической, столько дышала глубпною красоты, гдъ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ нами, то Европейцы вообще могутъ заимствовать съ пользою это пирамидальное,

или конусообразное устремленіе къ верху — рѣзкое отличіе Индійскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противуположный родъ: здѣсь царство Азіятской роскоши. Строеніе раздается прострашье въ ширину. Огромный восточный куполь, или совершенно круглый, или выгибающійся какъ сладострастная ваза опрокинутая винзъ, или въ видѣ шара, или обременный, облѣпленный рѣзбою и украшеніями, какъ богатая митра, натріархально властвуетъ надъ всѣмъ зданіемъ; внизу, у самаго подпожія строенія, небольшіе куполы цѣлою оградою обходять его пространныя стѣны, какъ покорные рабы; со всѣхъ сторонъ летятъ тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрастъ своею легкою веселою турнюрою съ важнымъ величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный Магометанниъ въ шпрокомъ, убранномъ золотомъ и каменьями платьи возлежить среди гурій стройныхъ, обнаженныхъ, ослѣщительныхъ своею бѣлизною.

Пигдъ зодчество не принимало столь коразнообразныхъ формъ, какъ на востокъ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мимо прежнихъ условій, или, лучше сказать, оно выливалось облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, еходствовавшими съ прежними развъ только въ самомъ отдаленномъ началъ религіозномъ, или національномъ. Вся Нидія усъяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняеть свое ръзкое отличіе, свой особый отпечатокъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя подвесть подъ одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всёхъ возможныхъ формъ, вовсе непохожихъ одинъ на другого, украшеній и убранствъ, совстмъ отличныхъ и всегда новыхъ — все говоритъ о необыкновенномъ воображении ихъ, которое не ственялось никакими правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можеть быть, было безчисленное множество сектъ, наполняющихъ Индію, производившихъ вѣчную оппозицію, въчную раздражительность воображенія. Но болье исполнены роскоши очаровательной, которою говорить восточная природа, тъ зданія, которыхъ коснулся вкусъ Аравитянъ. Въ Азін, во время этихъ разрушительныхъ встръчъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно Магометанъ, произошло необыкновенное смъщение архитектуръ, произошли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдѣ не соединялось смёлое съ такою прекрасною роскошью, какъ у Аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраситишаго. Ихъ архитектура не носитъ на себъ нечати дремучихъ лѣсовъ; она вся состоптъ изъ цвѣтовъ. Она убрана цвътами, она потоплена цълымъ моремъ цвътовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана иѣжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колоны увѣнчаны тюльпаномъ; ихъ рѣзьба въ видѣ незабудокъ и цвѣтовъ съ четырью лепестками, или развивающихся розъ; ихъ галлерен похожи на вътви пальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвътистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ-то именно создалась для жизни, отданной наслажденіямь, для веселыхь, свётлыхь жилицъ человъка. Она ръшительно изгнала изъ себя все мрачное. Здаше такъ предестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими какъ молнія глазами, въ пестромъ своемъ убранствъ и драгоцънныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имъетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли Евронейцы. Это колоны, не гладкія, но распещренныя украшеніями отъ ніедестала до капители. Пногда эти колоны бывають совершенно савозныя и прозрачныя: разьба проникаеть ихъ насквозь. Онъ составляютъ илънительныйшее изобрътение восточнаго вкуса. Зданіе, какъ бы ин было громоздко, но съ такими колонами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человъка представляютъ страниное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько дасть объёздовь, столько надёлаеть несообразностей, неправильностей, ложнаго, что послѣ самъ дивится своей недогаддивости. Обо вейхъ сихъ памятинкахъ Европа и не заботилась. Одинъ только вкусъ Китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всёхъ восточныхъ народовъ, какимъ-то повътріемъ занесся къ нимъ въ концъ XVIII стольтія. Хорошо, что Европейцы по обыкновению своему тотчасъ обратили его на моетики, навильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить, къ большимъ строеніямъ. Этотъ вкусъ точно быль педуренъ въ бездълкахъ, потому что Европейцы его тотчасъ усовершенствовали по-своему и дали ему прелесть, которой онъ самъ въ себъ не имъетъ, такъже какъ и его народъ не имъетъ энегрін, не смотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, досель показаннаго мною. Это архитектура катакомбъ Индійскихъ и Египетскихъ, гдъ эти два народа такъ удивительно сошлись между собою и дали поводъ подозрѣвать древнее между ими родство. Главный характеръ ея тяжесть. Здёсь все должно соедениться въ массу и толицу; зданіе тяжело ступаеть, какъ на елоновыхъ нядяхъ, на короткихъ тяжелыхъ колонахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равияется почти съ высотою. Здісь уже совершенно все ширина и масса. На ней какъ-будто отпечаталась тяжесть земли, вичтри которой она скрываеть тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ ся, то здёсь достоинство. Эта подземная архитектура имбеть что-то также величавое, хотя внушаеть совершенно другія мысли. Здісь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляетъ главную ндею всего зданія. Если художникъ предположиль создать тяжелое и массивное и выполниль это, его твореніе вірно будеть хорошо; но когда начерталь онъ иланъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе нетяжелое, или, на оборотъ, когда онъ замыслилъ произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это ръшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю и оно выходило на свътъ, представляло всегда странный и вмъсть странный видъ, — какъбудто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъбудто бы мракъ очутился вдругъ среди яркаго свъта, мракъ, только освъщаемый свътомъ, а не прогоняемый имъ, какъ Египетская урна или мертвая голова среди инршествъ. Мив кажется, напрасно эту архитектуру вгоняють въ землю: ноказавшись вдругъ, нечаянно, среди свътлыхъ, легкихъ домиковъ, она должна непръменно поразить всякаго и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строеніе среди многолюднаго города было бы прелесть, по только одно, не болбе. Въ строеніяхъ такого рода всв части состоять изъ тяжестей, по при всемъ томъ отношения ихъ между собою исполнены какой-то внутренней, нъсколько страшной гармонін, п создать въ этомъ родъ совершенное весьма не легко.

Египетекая архитектура надземная составляетъ совершенно другой родъ: она массивна тоже, но стройность и простота въ высшей степени съ нею перазлучны; главный же ся характеръ колоссальность. Чтмъ она глаже синзу до верху, безъвсякихъ раздъленій и ръзкихъ украшеній, тъмъ лучше. По не употребляйте ея на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менње нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены вет ея условія и если она выбрана совершенно согласно назначению строенія. Безъ этой благонаміренной, безпристрастной терпимости не будеть ни истинныхъ талантовъ, ни истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластизмъ, предписывающий строенія ранжировать подъ одну мірку н строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоять изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобы онъ доставлялъ удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болбе различныхъ вкусовъ. Пусть въ одной и той же улицъ возвышается: и мрачное Готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное Египетское, и проникнутое стройнымъ размъромъ Греческое. Пусть въ немъ будутъ видны: и легко выкуплый млечный куполъ, и религіозный безконечный шпиць, и восточная митра, и плоская крыша Италіянская, и высокая фигурная Фламанская, и четырехъгранная інграмида, и круглая колона, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно рѣже дома сливаются въ одну ровную, однообразную стъну, но клоиятся, то вверхъ, то винзъ. Пусть разныхъ родовъ башин какъ можно чаще разнообразять улицы. Исужели найдется такой смѣльчакъ, или, лучше сказать, несмѣльчакъ, который бы ровное мъсто въ природъ осмълился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другого.

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всѣхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которымъ мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстить въ себѣ всѣ безчисленныя измѣненія ихъ; но самое главное: долженъ изучить все въ идеалѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но для того, чтобы изучить въ идеѣ, иужно быть ему геніемъ и поэтомъ.

Но обратимся къ архитектуръ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая честь, каждая отдёльно взятая масса домовъ, представляла живой нейзажъ. Нужно толит домовъ придать игру, чтобы она, если можно такъ выразаться, занграла ръзкостями, чтобы она вдругъ връзалась въ память и преслъдовала бы воображение. Есть такие виды, которые въкъ помнишь, и есть такіе, которыхъ, при вевхъ усиліяхъ, не можень замітить въ намяти. Зодчество грубъе и вмъстъ колоссальные другихъ искусствъ, какъ то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффектъ его въ эффектъ. Масса города имъстъ уже тъмъ выгоду, что ее вдругъ можно измѣнить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строеніе среди ея-и она совершенно изм'яняеть видъ свой, принимаетъ другое выражение; такъ какъ всякий рисунокъ ученика вдругъ оживляется подъкнетью, или карандашомъ его учителя, который въ одномъ мъстъ подкрънитъ, въ другомъ отдълитъ, въ третьемъ только тронетъ, — и все уже не то. При томъ, самыя ошибки уже подають идею о томъ, какъ избъжать ихъ: безъхарактерное подаетъ мысль о характерномъ, мелкое и плоское вызываетъ въ противоноложность дерзкое и необыкновенное, углубление внизъ подаетъ идею о возвышении вверхъ, и на оборотъ. Гений богачъ страшный, передъ которымъ ничто весь міръ и всё сокровища.

При построеніи городовъ нужно обращать вниманіе на положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Городъ на возвышеніи менѣе требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама, то подымаетъ домы на величественныхъ холмахъ своихъ и кажетъ ихъ великанами изъза другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ внизъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болѣе употреблять гладкихъ и одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положеніе земли уже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вынину одинъ изъ-за другого, такъ чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядитъ двадцатиэтажная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдѣ природа одолѣваетъ искусство; тамъ

искусство только для того, чтобы украсить ее. Но гдт положение земли гладко совершенно, гдѣ природа спитъ, тамъ должно работать искусство во всей силь. Оно должно процестрить, если можно сказать, нарыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здъсь однообразіе и простота домовь будеть большая погрѣшность. Здѣсь архитектура должна быть какъ можно своенравиће: принимать суровую наружность, ноказывать веселое выражение, дышать древностью, блестъть новостью; обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день, обхваченный грозою съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіянін. Архитектура тоже літонись міра: она говорить тогда, когда уже молчать и пъсии и преданія и когда уже инчто не говорить о погибшемъ народъ. Пусть же она, хоть отрывками, является среди нашихъ городовъ въ такомъ видф, въ какомъ она была при отжившемъ уже народѣ, чтобы при взглядѣ на нее осънила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузило бы насъ въ его бытъ, въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы у насъ благодарность за его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышенія (1).

Неужели, однакоже, не возможно созданіе (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихь условій! Когда дикій и малоразвившійся человъкъ, которому одна

(1) Мий прежде приходила очень странная мысль: я думаль, что весьма не мъшало бы имъть въ городъ одну такую улицу, которая бы вмъщала въ себъ архитектурную літопись, чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыя зритель видёль бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальными народами; нотоми постепенное изминение ея ви разные виды: высокое преображение въ колоссальную исполненную простоты Египетскую, потомъ въ красавицу Греческую, потомъ въ сладострастную Александрійскую и Византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ Римскую съ арками въ нъсколько рядовъ, далъе вновь инсходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ поднявшеюся до необыкновенной роскоши Аравійскою, потомъ дикою Готическою, потомъ Готико-Арабскою, потомъ чисто-Готическою, вънцомъ искусства, дышащею въ Кельнскомъ соборъ, потомъ страшнымъ смѣшеніемъ архитектуръ, происшеднимъ отъ обращенія къ Византійской, потомъ древнею Греческою въ новомъ костюмъ, и, наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы въ себъ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдълалась бы тогда въ нъкоторомъ отношении историею развития вкуса, и, кто ленивъ перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все.

природа, еще грубо имъ понимаемая, служитъ руководствомъ п вдохновеніемъ, создаетъ твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинктъ вкуса, -- отъ чего же мы, которыхъ веж способности такъ общирно развились, которые болъе видимъ и понимаемъ природу во всъхъ ея тайныхъ явленіяхъ, отъ чего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутаго такимъ богатствомъ нашего познанія? Пдея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человѣкъ сильно чувствовалъ на себф ся вліяніе; теперь же искусство поставиль онъ выше самой природы, — развѣ не можетъ онъ черпать своихъ идей изъ самаго искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Разсмотрите только, какую страшную изобрѣтательность показаль онъ на мелкихъ издѣліяхъ утонченной роскоши; разсмотрите веж эти модныя безделицы, которыя каждый день являются и губнуть, разсмотрите ихъ, хотя въ микросконъ, если такъ онъ не останавливаютъ вашего вниманія, -- какого онъ исполнены тонкаго вкуса! какія принимають онъ совершенно небывалыя прелестныя формы! Онъ создаются въ такомъ особенпомъ родъ, который еще никогда не встръчался. Ръзьба и тонкая отдёлка ихъ такъ незаимствованы и вмёстё съ тёмъ такъ хороши, что мы пногда долго любуемся имп, и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видъ, какъ гибиетъ вкусъ человъка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ быль бы замътенъ въ неподвижномъ и вѣчномъ. Развѣ мы не можемъ эту раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встръчается въ природѣ, должно быть непремѣнно только колона, куполъ и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линія можетъ ломаться и измінять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ можно ввести украшеній, которыхъ еще ин одинъ архитекторъ не вносилъ въ свой кодексъ!--Въ нашемъ въкъ есть такія пріобрътенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія стихін, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде невоздвигаемыхъ зданій. Возмемъ, напримъръ, тъ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покамъеть внеящая архитектура только показывается въ ложахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цълые этажи повиснуть, если перекинутся смѣлыя арки, если цѣлыя массы вмѣсто тяжелыхь колонь очутятся на сквозныхь чугунныхь подпорахь, если домъ обвѣсится съ низу до верху балконами съ узорными чугунными перилами, и отъ нихъ висящія чугунныя украшенія въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ облекуть его своєю легкою сѣтью, и онъ будстъ глядѣть сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунныя сквозныя украшенія, обвитыя около круглой, прекрасной башни, полетятъ вмѣстѣ съ нею на небо — какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобрѣтутъ тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намековъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головѣ архитектора, если только этотъ архитекторъ творецъ и ноэтъ! (¹)

1831.

<sup>(1)</sup> Статья эта писана давно. Въ последнее время вкусъ въ Европе улучшился и особенно въ нешей любезной Россін. Многіе архитекторы уже ей дёлаютъ честь; изъ пихъ должно упомянуть о Брюлове, котораго зданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

## Ad-MANVIIB,

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный Калифатъ величественно возвышался на классической землъ древняго міра. Онъ общималь на восток'в всю цвътущую юго-западную Азію и замыкался Индією, на западъ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море; Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, видъль новелънія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинцій; Бассора, Нигабуръ и Куфа зръли повообращениую Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы; Дамаскъ могъ одъть встхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и Арабъ уже думалъ, какъ бы осуществить на землъ рай Магомета, создаваль водопроводы, дворцы, цёлые лёса пальмъ, гдъ сладострастно били фонтаны и дымились благовонія востока. И къ такому развитию роскоши еще не успъла привиться ни одна иравственная бользнь политического общества. Всъ части этой великой имнеріи, этого Магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрѣплена была волею необыкновеннаго Гаруна, который постигнуль всё разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь-философъ, государь-политикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ. Онъ соединяль въ себъ все, умъль равно разлить свои дъйствія на все и

не доставить перевъса ни одной отрасли надъ другою. Просвъщеніе чужеземное онъ прививаль къ своей націн въ такой только степени, чтобы помочь развитию ея собственнаго. Уже Арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но всё еще были исполнены энтузіазма, и огненныя страницы Корана перелистывались съ тъмъ же благоговъшемъ, исполиялись такъ же рабольнио. Гарунъ умёлъ ускорить весь административный государственный ходъ и исполнение повельний страхомъ своей вездъсущности. Намъстинки и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деснотомъ, опасались встрътить всезрящаго, переодътаго калифа — и правленіе безъ законовъ двигалось крѣпко и опредъленно. Въ такомъ видъ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ назваль великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодітелей человъческаго рода и который замыслилъ государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ быль одаренъ всею живостію и способностію къ долгому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку и влюбленъ совершенно безкорыстно: опъ любиль науку для нея же самой, не думая о ея цили и приминеніп. Онъ предалея ей съ псключительною страстью. Тогда Аравитяне только-что открыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Грецін не могъ сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ, но Аравійскіе ученые, занимаясь долгое время копотливою работою, уже ивсколько привыкнули къ точности и формальности и отъ того принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечные выводы, это облечение въ видимость и порядокъ того, что они прежде чувствовали въ душт иламенцыми отрывками, не могли не околдовать тогданнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ вліяніемъ, Ал-Мамунъ, псполненный истинной жажды просв'єщенія, унотребляль вей старанія ввести въ свое государство этотъ чуждый дотоль Греческій мірь. Багдадь распростерь дружелюбныя длани всему ученому тогдашиему свъту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежаль къ какому бы то ни было званію, какой бы ни быль опъ религіп, какихъ бы ни быль неполненъ противоръчащихъ началъ. Естественно, что тогда болъе всего приносили свои познанія въ Багдадъ тв, которые еще сохраняли въ душъ своей образъ политеизма, облеченнаго Христіянскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммонія Саккаса, Плотина и другихъ последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ ристаній въ Царьградъ, слишкомъ занятомъ спорами о догмахъ Христіянства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мивній. Вънценосный Арабъ вслушивался внимательно въ усыинтельную музыку ученыхъ толкованій и тонкостей. Правители государственныхъ мёстъ не могли не увлечься примёромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая-то литературная мономанія. Визири и эмиры старались окружить свой дворъ учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была какъ-будто чёмъ-то второстепеннымъ, что правители должны были многое, относящееся къ управлению, повърять усмотрънию своихъ секретарей и любимцевъ, что эти любимцы были иногда вовсе невъжды, часто получали пронырствами мъста, что все это должно было отозваться на народѣ и въ послѣдствіи времени обрушиться на самихъ правителей. Толна теоретическихъ философовъ п ноэтовъ, занявшихъ правительственныя мѣста, не можетъ доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдёльна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текуть по своей дорогь. Отсюда исключаются ть великіе поэты, которые соединяють въ себъ и философа, и поэта, и историка, которые вынытали природу и человѣка, проникли минувшее и прозръди будущее, которыхъ глаголъ слишится встмъ народомъ. Они великіе жрецы. Мудрые властители чествують ихъ своею бесъдою, берегутъ ихъ драгоцънную жизнь и онасаются подавить ее многосторонней дъятельностью правителя. Ихъ призываютъ они только въ важные государственные совъщанія, какъ въдателей глубины человъческого сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдёлать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что вёрный путеводитель къ тому—науки, клонящіяся къ развитію человёка. Онъ всёми силами заставлялъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвёщеніе. Но

просвъщение, вводимое Ал-Мамуномъ, менъе всего отвъчало природнымъ элементамъ и коллосальности воображенія Арабовъ. Лпшенныя энергін начала политензма, обратившіяся въ кучу словъ. дерзко обезображенныя иден Христіянства, странно озаривнія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, по, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ — представляли совершенный контрастъ иламенной природъ Араба, у котораго воображеніе слишкомъ потопляло тощіе выводы холоднаго ума. Этотъ чудный пародъ не шелъ, а летълъ къ своему развитию. Геній его вдругъ оказывался въ войнь, торговль, искусствахь, мануфактурахъ и роскопной поэзін востока. Его досель небывалыя въ исторін человъчества стихін всныхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этотъ народъ объщалъ дотолъ невиданное совершенство націп. По Ал-Мамунъ не попяль его. Онт. унустиль изъ вида великую истину, что образование черпается наъ самого же народа, что просвъщение наносное должно быть вт. такой степени заимствовано, сколько можетъ оно номогать собственному развитію, но что развиваться народъ должень изъ своихъ же національныхъ стихій. Но для Араба поле подвиговъ было заграждено этимъ безилодиымъ чужестраннымъ просвъщениемъ. Самый космополитизмъ Ал-Мамуна, открывавшаго входъ въ государство ученымъ всъхъ партій, уже зашелъ изсколько далеко. Выгоды, которыя въгосударствъ получали Хрпстіяне, не могли не возродить въ собственныхъ его подданныхъ ненависти, а вмѣстѣ и преэрвнія къ самымъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ, — и народъ уже терялъ любовь къ своему калифу. Въ правленіи Ал-Мамунъ былъ уже больше философъ-теоретикъ, нежели философъпрактикъ, какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего парода изъ описаній, изъ разсказовъ другихъ, а не извъдаль самъ, какъ очевидецъ, какъ извъдаль его великій Гарунъ. Въ Азіятскихъ образахъ правленія, неимѣющихъ опредѣленныхъ законовъ, вся административная часть надаетъ на самого монарха, и потому дъятельность его должна быть необыкновенна, вицманіе его должно быть въчно напряжено; онъ не можетъ ввъриться совершенно никому, и глазъ его долженъ имъть многосторонность Аргуса: минуту заени онъ-и его полномочные намъстники вдругъ возрастають, и государство наполняется миллюнами деспотовъ. Но Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадъ жилъ, какъ въ государствъ музъ, имъ же самимъ созданномъ и совершенно отдёльномъ отъ міра политического. Христіяне, которые стали наконецъ вмішиваться въ административные должности, не могли узнать народнаго духа и обычаевъ земли. Притомъ, самое иновърство ихъ было невыносимо для Араба, еще сохранявшаго энтузіазмъ и истериимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ ученыхъ тогданняго въка, когда его гостепрінмство привлекало пестрые флаги къ берегамъ Сирійскимъ, власть его внутри государства становилась междутъмъ слабъе. Жители провинцій, никогда невидавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Военная сила ослабла. Просвъщение обыкновение стремилось изъ Богдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мъръ приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ Арабы еще сохраняли свой первый періодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще стремившілся огнемъ и мечемъ водружать віру Магомета. Сильные эмпры ихъ почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видълъ отторженіе Нерсін, Пидіп и дальныхъ провинцій Африки. Но, можетъ быть, все это невърное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинъ. Онъ захотъль быть религознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чисто теоретическаго, будучи выше суевърій и предразсудковъ, будучи ближе познакомленъ съ нъкоторыми догмами Христіянства нежели его предшественники, онъ не могъ не видёть всёхъ безчисленныхъ противоръчій, пламенныхъ пельпостей, которыя вырывались всемъстно въ постановленіяхъ изступленнаго творца Корана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священичю книгу Магометанъ и въ то самое время, когда еще вст низшія государственныя ступени, вся чернь была увърена, что она принесена съ неба, и когда усоминться въ маловажномъ постановленін ея уже считалось величайшимъ преступленіемъ. Полу-Греческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слёпого энтузіазма его подданныхъ. Первымъ шагомъ къ образованію своего народа онъ почиталъ

истребленіе энтузіазма, того энтузіазма, который составиль существованіе народа Аравійскаго, того энтузіазма, которому онъ обязанъ былъ встмъ своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составь всего государства. Ему нелѣнѣе, несообразнѣе всего казался Магометовъ рай, куда Арабъ переносилъ вею чуветвенную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ соображение того, что это постановление изверглось изъ огненнаго Аравійскаго климата, изъ огненной природы Араба, что этотъ рай для Магометанина есть великій оазъ ереди пустыни его жизни, что надежда въ этотъ рай одна только заставляла чувственнаго Араба теривливо спосить бъдность, притъсненіе, подавлять въ душъ своей зависть при видъ утопающаго въ роскоши сибарита. Мысль, что и онъ будетъ наконецъ находиться среди гурій, среди роскоши, превышающей роскошь земныхъ владыкъ-одна могла быть доступпа для такой чувственности н цвътистости воображения, какими природа надълила Араба, и что, можеть быть, съ дальныйшимъ только развитиемъ его могла нечувствительно очиститься его вра. Но Ал-Мамунъ не ностигалъ Азіятской природы своихъ подданныхъ.

Можно себъ представить силу негодованія многочисленнаго класса народа, когда распространились въсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ былъ принять это народъ, который уже за одно покровительство Христіянамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмъ, или ереси! Грубая толпа прежинхъ точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упоретвомъ своимъ наконецъ заставила калифа взяться за оружіе. ІІ благородный, великодушный Ал-Мамунъ, прошикнутый истинною любовію къ человъчеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ Арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тоть фанатизмъ, который сдвинуль прежде кочевыхъ обитатей Аравін въ одну массу—онъ произвель оппозиціонный фанатизмъ, который растерзалъ массу, который посвяль плевелы въ недрахъ государства, который разбудиль дикія страсти Араба, который даль ножь и ядь ненависти въ руки изступленныхъ последователей ислама, который произвелъ множество ослъпленныхъ сектъ и ужасиъе всего секту Карматіановъ, долго еще свпръпствовавшую подъ именемъ Сійірійскихъ убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волненій, оказывавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смутъ и партій, разсыпая одною рукою благодъянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорныхъ, изступленныхъ подданыхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ—умеръ, не понявъ своего народа, непонятый своимъ народомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ ноказалъ собою государя, который при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотверженіи и необыкновенной страсти къ паукамъ, былъ между прочимъ невольно одною изъ главныхъ пружинъ, ускорившихъ паденіе государства.



## APABECKM.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



## жизиь.

Бъдному сыну пустыни снился сонъ:

Лежитъ и разстилается великое Средиземное море и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ въ него: палящіе берега Африки съ тонкими пальмами, Спрійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

Стонтъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сёрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стонтъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таниственными знаками и священными звёрями. Стонтъ и неподвиженъ,

какъ очарованный, какъ мумія, несокрушимая тлівійемъ.

Раскинула вольныя колонін веселая Греція. Кишать на Средиземномь морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковинцы, номавають облитыми медомъ вѣтвями; колоны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышетъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любуется своею прекрасною наготою; увитая гроздіями, съ тпреами и чашами въ рукахъ, она остановилась въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія, мелькаютъ перевитыя плющемъ. Корабли какъ мухи толиятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся

флагъ дыханію вътра. И все стоитъ неподвижно, какъ-бы въ окаменъломъ величін.

Стоптъ и распростирается желъзный Римъ, устремляя лъсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперпвъ на все завистливыя очи и протянувъ свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохиетъ, какъ-будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра.

П говоритъ Егинетъ, номавая тонкими нальмами, жилицами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ. »Народы, слушайте! я одинъ постигъ и прошикъ тайну жизни и тайну человъка. Все тлънь. Инзки искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвустъ надъ міромъ и человъкомъ! Все пожираєтъ смерть, все живетъ для смерти! Далекодалеко до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе! Прочь желанія и наслажденія! Выше строй ипрамиду, бъдный человъкъ, чтобы хоть сколько-ипбудь продлить свое бъдное существованіе. «

И говорить ясный какъ небо, какъ утро, какъ юность, свътлый міръ Грековъ, и, казалось, вмѣсто словъ, слышалось дыханіе цѣвницы: »Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ся наслажденія. Все несн ему. Гляди, какъ вынукло и прекрасно все въ природѣ, какъ дышетъ все согласіемъ. Все въ мірѣ; все, чѣмъ ни владѣютъ боги, все въ немъ; умѣй находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницѣ проворно, правя конями на блистательныхъ пграхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, налитра и цѣвинца созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ — красота. Увивай илющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія — умѣй быть достойнымъ наслажденія!«

И говоритъ покрытый жельзомъ Римъ, потрясая блестящимъ льсомъ копій. »Я постигнуль тайну жизни человька. Низко спокойствіе для человька; оно уничтожаєть его въ самомъ себь. Малъ для души размъръ искусствъ и наслужденій. Паслажденіе въ ги-

гантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легіоновъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ собрался весь міръ и, нотрясая коньями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ на устахъ илеменъ, живущихъ на краю міра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — иѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ — ты завоюешь наконецъ небо. «

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; преэръненъ народъ; немноголюдная весь прислонилася къ обнаженнымъ холмамъ, изръдка, неровно оттъисинымъ изсохшею смоковинцею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревяныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надънимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небъ стоитъ звъзда и весь міръ осіяла чуднымъ свътомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустиль очи Римъ на жельзныя свои копья; приникла ухомъ великая Азія съ народами - пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли...

## ШЛЕЦЕРЪ, МИЛЛЕРЪ и ГЕРДЕРЪ.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимою мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецеръ, можно сказать, первый почувствоваль идею объ одномъ великомъ цёломъ, объ одной единицъ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны слиться вст времена и народы. Онъ хоттлъ одинмъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ-будто бы онъ силился имъть ето Аргусовыхъ глазъ, для того чтобы разомъ видъть сбывающееся во всъхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогь — молнія, почти вдругь блещущая то тамъ, то здісь, и освъщающая предметы на одно мгновеніе, но за то въ ослъпительной ясности. Я не знаю, исполниль ли бы онъ въ самомъ діль то, что різко показываль другимь, но по країней мірівникто такъ сильно не пораженъ быль самъ своимъ предметомъ, какъ онъ. Онъ имълъ достопнство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругъ событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся илодомъ одной счастливой минуты, одного внезапиаго вдохновенія, и такъ псполнены рѣзкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредълившему себя на долгое глубокое изслъдованіе, выключая только, если этотъ изследователь будетъ самъ Шлецеръ. Онъ не быль историкь, и я думаю даже, что онъ не могь быть историкомъ.

Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься въ гармоническую, стройную текучесть повъствованія. Онъ аналиэпроваль мірь и всь отжившіе и живущіе народы, а не описываль ихъ; онъ разевкалъ весь міръ апатомическимъ ножомъ, різаль и дълиль на массивныя части, располагаль и отдъляль народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредъляетъ растенія по извъстнымъ ему признакамъ. И отъ того начертание его истории, казалось бы, должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но къ удивлению все у него сверкаетъ такими ръзкими чертами, могущественный ударь его глаза такъ въренъ, что, читая этотъ сжатый эскизъ міра, замізчаещь съ изумленіемь, что собственное воображеніе горить, расширяется и дополняеть все по такому же самому закону, который опредълиль Шлецерь одинмъ всемогущимъ словомъ, иногда оно стремится еще далѣе, потому что ему указана емълая дорога. Будучи одинмъ изъ первыхъ тревожимыхъ мыслью о величін и истинной ціли всеобщей исторіи, онъ долженствоваль быть непремънно геніемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающиеся очень часто въ его сочиненияхъ. Онъ уничтожаетъ ихъ одиниъ громовымъ словомъ, и въ этомъ одномъ словъ соединяется и наслажденіе, и сардоническая усмъшка надъ пораженнымъ, и вмъстъ несокрушимая правда; его справедливъе нежели Канта можно назвать все сокрушающимъ. Всегда дъйствующие въ опнозиціонномъ духъ слишкомъ увлекаются своимъ положеніемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила: противоръчить всему прежиему. Въ этомъ случаъ нельзя упрекнуть Шлецера: Германскій духъ его сталь неколебимъ на своемъмъсть. Онъ-какъ строгій всезрящій судія; его сужденія ръзки, коротки и справедливы. Можетъ быть, иткоторымъ нокажется страннымъ, что я говорю о Шлецеръ, какъ о великомъ зодчемъ всеобщей исторіи, тогда какъ его мысли и труды по этой части улеглись въ небольшой книжкъ, изданной имъ для студентовъ; по эта маленькая книжка принадлежить къ числу тъхъ, читая которыя, кажется, читаены цілые томы; ее можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, къ которому приставивши глазъ поближе, можно увидъть весь міръ. Онъ вдругъ остинетъ свътомъ и показываеть, какъ нужно понять, и тогда самъ собою наконецъ видинь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родъ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляеть противоноложность Шлецеру. Онъ съ какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогь не блестить тымь рызкимь отличіемь, какимь означень слогь Шлецера; нъть техъ порывовъ, того мъткаго лаконизма, какими исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ за однимъ взглядомъ всего и не сжимаетъ его мощною рукою, но онъ изследываетъ все находящееся въ мірѣ спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и посибшиости, съ какою выражается авторъ, опасающися, чтобы у него не перехватиль кто-нибудь мысли и не предупредилъ его. Слово » изслъдование « весьма идетъ къ его стилю; его новъствование именно изследовательное. Какъ человъкъ государственный, онъ болъе всего занимается изложениемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ; но онъ не предночитаетъ эту сторону до такой стенени, чтобы оставить совершенно въ тъни всъ другія, къ чему способень бываеть историкъ одностороний и чего не могъ избъжать и Гереиъ, напротивъ того опъ обращаетъ виимание и на все сопредъльное. Все, что не ясно въ исторіи, что менье разоблачено, все это болье другого подвергается его изслъдованию. Замътно даже, что опъ охотите занимается временами первобытными и вообще тъми эпохами, когда пародъ еще не быль подвержень образованности и порокамъ, сохраняль свои простые правы и независимость. Это время изображаеть онь съ ясною подробностию, съ тихимъ жаромъ, какъбудто позабываясь и воображая видёть себя среди своихъ добрыхъ Швейцарцевъ. Главный результатъ, царствующий въ его исторіи, есть тоть, что народъ тогда только достигаеть своего счастія, когда сохраняеть свято обычан своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Вездъ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность дунии. Благородство мыслей и любовь къ свободъ проникаетъ все его твореніе. Мысль о единствъ и нераздёльной цёлости не служить такою цёлью, къ которой бы явно устремлялось его повъствование; онъ даже никогда не говорить о немъ, но единство чувствуется въ цъломъ творенін, не емотря на то, что онъ, кажется, забываеть вовсе дёла всего міра, занявнись одинмъ народомъ. Исторія его не состоитъ изъ непрерывной движущейся цъни происшествій; драмматическаго искусства въ немъ ивтъ; вездв виденъ размышляющій мудрецъ. Онъ не выказываетъ елишкомъ ярко своихъ мыслей; онъ у него тантея такъ скромно, иногда въ такомъ незамѣтномъ уголкѣ, что неницущій не найдеть ихъ никогда; но за то онь такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выражению Вариера въ Фаусть, на земль небо. Этоть скромный, незамьтный слогь его и эоналовен ашуд жа атпровености проожной бариот вы душа невольное сожальніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извъстенъ, или, лучше сказать, не такъ извъстенъ, какъ долженъ бы быть. Один сильно проинкнутые мыслыо о исторін и способные къ тонкому развитію могуть только вполив понимать его, другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокомысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образъ воззрвийя. Онъ видитъ уже совершенно духовными глазами. У него владычество иден вовсе поглощаетъ осязательныя формы. Вездъ онъ видить одного человѣка, какъ представителя всего человѣчества. Онъ выпытываетъ глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы, названіе, которое придають ему Нъмцы. У него крупиве группируются событія; его мысли вет высоки, глубоки и всемірны. Онт у него являются мало соединенными съ видимою природою, и какъ-будто извлеченными изъ одного только чистаго ея гориила. Оть того онъ у него не имъютъ исторической осязательности и видимости. Если событие колоссально и заключается въ идеъоно у него развертывается все, со всёми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и практическаго, оно у него не получаетъ опредбленнаго колорита. Если онъ инсходить до частныхъ лиць и дъятелей исторіи, ови у него не такъ ярки, какъ общія группы; они принимають слишкомъ общую физіогномію; оши у него или добрые, или злые: вст безчисленные оттънки характеровъ, все смъщение и разнообразие качествъ, познаніе которыхъ достается въ уділь взирающему съ недовърчивостно на другихъ, всъ эти оттънки у него исчезли. Онъ мудрецъ

въ нознаній пдеальнаго человітка и человітчества, по младенецъ въ познанін человіка, по весьма естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невѣжда въ мелочныхъ запятіяхъ жизни. Какъ поэтъ, онъ выше Шлецера п Миллера. Какъ поэтъ, онъ все создаетъ и перевариваетъ въ себъ, въ своемъ уединенномъ кабинетъ, полный высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырываются часто изъ низкой и презръщной жизни, или же вызываются натискомъ тъхъ безчисленныхъ и разпохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно нестрятъ жизнь человъческую, и которыхъ познаніе ръдко дается отвлеченному отъ жизии мудрецу. Стиль его болье нежели у кого другого исполненъ живописи и широкаго размъра, потому что онъ поэтъ и этимъ ръзко отличается отъ Миллера, философа-законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философакритика, всегда почти рѣзкаго и недовольнаго.

Мив кажется, что если бы глубокость результатовъ Гердера, инсходящихъ до самаго начала человъчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторонною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всемъ томъ, ему бы еще много кое-чего не доставало: ему бы не доставало высокаго драматическаго искусства, котораго не видно ин у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумью, однакожь, подъ словомъ драматическаго искусства не то искусство, которое состоитъ въ умѣнін вести разговоръ, но въ драматическомъ интересѣ всего творенія, который сообщиль бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышетъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера и особенио въ Тридцатильтией Войив, и которымъ отличается почти всякое немногосложное просшествіе. Я бы къ этому присоединилъ еще въ иткоторой степени занимательность разсказа Вальтера Скотта и его умине замичать самые тонкіе оттынки; къ этому присоединиять бы Шекспировское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тъсныхъ границахъ, и тогда бы, мив кажется, составился такой историкъ, какого требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени, Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся валикими путеводителями. Они много, очень много освътили всеобщую исторію, и, если въ ныпъпшнее время мы имъемъ пъсколько замъчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ однимъ.

1832

## HEBCRIÑ HPOCHERTB.

повъсть.

Ивтъ ничего лучше Невскаго проспекта, по крайней мврв въ Петербургъ: для него онъ составляетъ все. Чъмъ не блестить эта улица-красавица нашей столицы? Язнаю, что ин одинъ изъ блъдныхъ и чиновныхъ ея жителей не промъняетъ на веъ блага Невскаго проспекта. Не только, кто имбетъ двадцать иять лътъ отъ роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртукъ, но даже тотъ, у кого на подбородит выскакиваютъ бълые волоса и голова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ восторгъ отъ Невскаго проспекта. А дамы! О, дамамъ еще больше пріятенъ Певскій проспекть! Да и кому же онъ не пріятенъ? Едва только взойдень на Певскій проспекть, какъ уже нахнеть одинмъ гуляньемъ. Хотя бы имълъ какое-инбудь пужное, необходимое дъло, но, взошедни на него, върно позабудень о всякомъ дълъ. Здъсь единственное мъсто, гдъ ноказываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человъкъ, встръченный на Невскомъ проспекть, менье эгонсть, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной. Мъщанской и другихъ улицахъ, гдъ жадность, и корысть, и надобность, выражаются на идущихъ и летящихъ въ каретахъ и на дрожкахъ. Певскій проспекть есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здъсь житель Петербургской, или Выборгской части, иъсколько лътъ небывавшій у своего пріятеля на Пескахъ, или у Московской заставы, можеть быть увтрень, что встратится съ нимъ непремънно. Никакой адресъ-календарь и справочное мъсто не доставять такого върнаго извъстія, какъ Невскій проспекть. Всемогущій Невскій проспекть! Единственное развлеченіе бъднаго на гулянье Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ногъ оставило на немъ следы свои! И неуклюжій грязный еаногъ отставного солдата, подъ тяжестно котораго, кажется, трескается самый гранить, и миніатюрный, легкій какъ дымъ башмачокъ молоденькой дамы, оборачивающей свою головку къ блестянцимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ къ солицу, и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапоріцика, проводящая по немъ рѣзкую царапину — все вымѣщаетъ на немъ могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на немъ фантасмагорія въ теченіе одного только дня! Сколько вытерпить онь перемень въ течение однехъ сутокъ! Начиемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ нахнетъ горячими, только что выпеченными хлъбами и наполненъ старухами въ изодранныхъ илатьяхъ и солопахъ, совершающихъ свои навады на церкви и на сострадательныхъ прохожихъ.

Тогда Невскій проспекть пусть: илотные содержатели магазиновъ и ихъ комми еще спятъвъ своихъ Голландскихъ рубашкахъ, или мылять свою благородную щеку и пьють кофе; иниціе собираются у дверей кандитерскихъ, гдв сонный ганимедъ, летавшій вчера какъ муха съ шеколадомъ, вылъзаетъ съ метлой въ рукъ безъ галстуха и швыряетъ имъ черствые пироги и объёдки. По улицамъ плетется нужный народъ; иногда переходять ее Русскіе мужики, спѣнащіе на работу, въ сапогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ н Екатерининскій каналъ, навъстный своею чистотою, не въ состоянін бы быль обмыть. Въ это время обыкновенно не прилично ходить дамамъ, потому что Русский народълюбитъ изъясняться такими рёзкими выраженіями, какихъ опт, втрно, не услышатъ даже въ театръ. Иногда сонный чиновникъ проилетется съ портфелемъ подъ мышкою, если черезъ Невскій проспекъ лежитъ ему дорога въ денартаментъ. Можно сказать ръшительно, что въ это время, т. е. до 12 часовъ, Невскій проспектъ не составляеть ни для кого цёли, онъ служить только средствомъ: онъ постененно

наполняется лицами, имѣющими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе недумающія о немь. Русскій мужикъ говорить о гривнѣ, или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахиваютъ руками или говорятъ сами съ собою, иногда съ довольно разптельными жестами, но никто ихъ не слушаетъ и не смъется надъ ними, выключая только развѣ мальчишекъ въ нестрядевыхъ халатахъ, съ нустыми штофами, или готовыми саногами въ рукахъ, бѣгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надѣли, хотя бы даже вмѣсто шляны картузъ былъ у васъ на головѣ, хотя бы воротнички слишкомъ далеко высунулись изъ вашего галстуха — никто этого не замѣтитъ.

Въ 12 часовъ на Невскій проспекть дѣлають наоѣги гуверперы всѣхъ націй съ своими интомцами въ батистовыхъ воротинчкахъ. Англійскіе джонсы и Французскіе коки идуть подъ руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію интомцами и съ приличною солидностію изъясняють имъ, что вывѣски надъ магазинами дѣлаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блѣдныя миссы и розовыя Славянки, идутъ величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ подинмать иѣсколько выше плечо и держаться прямѣе; короче сказать, въ это время Невскій проспектъ — недагогическій Певскій проспектъ.

Но чёмъ ближе къ двумъ часамъ, тёмъ уменьшается число гувериеровъ-педагоговъ и дѣтей: они наконецъ вытѣсняются иѣжиыми ихъ родителями, идущими подъ руку съ своими нестрыми, 
разноцвѣтными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются къ ихъ обществу всѣ, окончивше довольно важныя домашнія занятія, какъ то: поговоривше съ своимъ докторомъ о 
погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на посу, узнавше 
о здоровьи лошадей и дѣтей своихъ, впрочемъ показывающихъ 
большія дарованія, прочитавшіе афишу и важную статью въ газетахъ о пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ, наконецъ вынівшихъ 
чашку кофею и чаю; къ нимъ присоединяются и тѣ, которыхъ 
завидная судьба надѣлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ 
по особеннымъ порученіямъ; къ нимъ присоединяются и тѣ, которые служатъ въ Иностранной коллегіи и отличаются благород-

ствомъ своихъ занятій и привычекъ. Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ опъ возвышають и услаждають душу! Но, увы! я не служу и лишенъ удовольствія видёть тонкое обращеніе съ собою начальниковъ. Все, что вы ни встрътите на Невскомъ нроспекть, все исполнено приличія: мущины въ длинныхъ сюртунахъ съ заложенными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, бълыхъ и бледно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и планкахъ. Вы : дъсь встрътите баккенбарды единственныя, пропущенныя съ необыкновеннымъ и изумительнымъ искусствомъ подъ галстухъ, саккенбарды бархатныя, атласныя, черныя какъ соболь или уголь, до, увы! принадлежащія только одной Иностранной коллегін. Служанцимъ въ другихъ департаментахъ Провидение отказало въ черныхь баккенбардахъ, они должны къ величайщей непріятности своей носить рыжія. Здбеь вы встретите усы чудные, никакимъ перомъ, никакою кистью непзобразимые; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметь долгихъ бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнъйшие духи и ароматы и которыхъ умастили всъ драгоцъниъйние и ръдчайшіе сорты помадъ, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, къ которымъ дышетъ самая трогательная привязанность ихъ поссессоровъ, и которымъ завидуютъ проходящіе. Тысячи сортовъ шляпокъ, платьевъ, платковъ, пестрыхъ, легкихъ, къ которымъ пногда въ течение цълыхъ двухъ дией сохраняется привязанность ихъ владътельницъ, ослънитъ хоть кого на Певскомъ проспектъ. Кажется, какъ-будто цълое море мотыльковъ нодиялось вдругь со стеблей и воличется блестящею тучею надъ черными жуками мужескаго нола. Здѣсь вы встрѣтите такія таліп, какія даже вамъ не спились инкогда: тоненькія, узенькія, талін никакъ нетолице бутылочной шейки, встратясь съ которыми вы ночтительно отойдете къ сторонкъ, чтобы какъ-инбудь неосторожно не толкнуть невъжливымъ локтемъ; сердцемъ вашимъ овладветь робость и страхъ, чтобы какъ-нибудь отъ неосторожнаго даже дыханія вашего не переломилось прелестивнішеє произведеніе природы и искусства. А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспектъ! Ахъ, какая прелесть! Они нъсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, если бы не поддерживалъ ее мущина; потому что даму также легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подноенмый ко рту бокаль, наполненный шампанскимъ. Пигдъ при взаимной встръчъ не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектъ. Здъсь вы встрътите улыбку единственную, улыбку верхъ некусства, иногда такую, что можно растаять отъ удовольствія, иногда такую, что увидите себя вдругъ ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше Адмиралтейского шпица и поднимите ее вверхъ. Здѣсь вы встрѣтите разговаривающихъ о концертѣ или о погодѣ съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Туть вы встрётите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встръчаются на Невскомъ-проспектъ! Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съвами, непремѣню посмотрять на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотръть на вани фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но однакоже шичуть не бывало опи большею частие служать въ разныхъ департаментахъ, многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могутъ наинсать отношение изъ одного казенцаго мъста въ другое, или же люди, занимающеся прогулками, чтеніемъ газетъ по кандитерскимъ, — словомъ, большею частію всё порядочные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ но полудни, которое можеть назваться движущеюся столицею Певскаго проспекта, происходитъ главная выставка всёхъ лучшихъ произведеній человёка. Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобромъ, другой Греческій прекрасной носъ, третій несеть превосходныя баккенбарды, четвертая пару хорошенькихъ глазокъ и удивительную шлянку, пятый перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцъ, шестая ножку въ очаровательномъ башмачкъ, седьмой — галетухъ возбуждающій удивленіе, осьмой усы повергающіе въизумленіе. Но быеть три часа, и выставка оканчивается, толна різдість.

Въ три часа новая перемъна. На Певскомъ проспектъ вдругъ настаетъ весна: опъ покрывается весь чиновниками въ зеленыхъ вицъ-мундирахъ. Голодные титулярные, надворные и прочіе со-

вътники стараются всъми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губерискіе и коллежскіе секретари сибиать еще воснользоваться временемь и пройтися по Невскому проспекту съ осанкою, показывающею, что они вовсе не сидъли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и падворные совътники идуть скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваніемъ прохожихъ; они еще не вполнъ оторвались отъ заботь своихъ; въ ихъ головъ ералашъ и цълой архивъ начатыхъ и неоконченныхъ дълъ; имъ долго вмъсто вывъски показывается картонка съ бумагами, или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспектъ пустъ, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновинка. Какая-инбудь швея изъ магазина перебѣжитъ чрезъ Невскій проспектъ съ коробкою въ рукахъ, какая-инбудь жалкая добыча человѣколюбиваго повитчика, пущенная по міру во фризовой шинели, какой-инбудь завзжій чудакъ, которому всѣ часы равны, какая-инбудь длинная, высокая Англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ, какойинбудь артельщикъ, Русскій человѣкъ, въ демикотоновомъ сюртукѣ, съ таліей на сиинѣ, съ узенькою бородою, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: спина, пруки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ но тротуару, иногда низкій ремесленникъ, больше никого не встрѣтите вы на Певскомъ проснектѣ.

Но какъ только сумерки упадуть на домы и улицы, и будочникъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лъстинцу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянутъ тъ эстамны, которые не смъютъ показаться среди дия, тогда Невскій проспектъ опять оживаетъ и начинаетъ шевелиться. Тогда настаетъ то таинственное время, кагда лампы даютъ всему какой-то заманчивый, чудесный свътъ. Вы встрътите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая-то цъль, или, лучше, что-то похожее на цъль, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всъхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинныя тъни мелькаютъ по стънамъ и мостовой и чуть не достигаютъ го-

ловами Полицейскаго моста. Молодые губерискіе регистраторы, губерискіе и коллежскіе секретари, очень долго прохаживаются; но старые коллежскіе регистраторы, титулярные и надворные сов'ятники, большею частію сидять дома, или потому что это народъженатый, или потому что имъ очень хорошо готовять кушанье живущія у шихъ въ домахъ кухарки Пѣмки. Здѣсь вы встрѣтите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важностью и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проснекту. Вы ихъ увидите бѣгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ тѣмъ чтобы заглянуть подъшлянку издали-завидѣнной дамы, которой толстыя губы и щеки, нашекатуренныя румянами, такъ правятся многимъ гуляющимъ, а болѣе всего сидѣльцамъ, артельшикамъ, купцамъ всегда въ Нѣмецкихъ сюртукахъ, гуляющимъ цѣлою толною и обыкновенно подъ руку.

» Стой! « закричаль въ это время поручикъ Пироговъ, дернувъ шедшаго съ нимъ молодого человъка во фракъ и илащъ. »Видъль? «

»Видълъ, чудная, совершенно Перуджинова Біанка.«

»Да ты о комъ говоришь?«

» Объ ней, о той, что съ темными волосами, и какіе глаза, Боже, какіе глаза! все положеніе и контура, и окладъ лица—
чудеса! «

» Я говорю тебѣ о блондинкѣ, что прошла за ней въ ту сторону. Что мъ ты не пдешь за брюнеткою, когда она такъ тебѣ по-

правилась?«

»О, какъ можно! « воскликнулъ закрасиввшись молодой человъкъ во фракъ. »Какъ-будто она изъ тъхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама «, продолжалъ онъ, вздохнувши: »одинъ плащъ на ней стоитъ рублей восемьдесятъ! «

»Простакъ! « закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдъ развъвался яркій плащъ ея: « ступай, простофиля, прозъваешь! а я пойду за блондинкою. « Оба пріятеля разошлись.

»Знамъ мы васъ всѣхъ«, думалъ про-себя съ самодовольною п самонадъянною улыбкою Ппроговъ, увъренный, что нътъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человъкъ во фракъ и плащъ робкимъ и трепетнымъ шагомъ пошелъ въ ту сторону, гдъ развъвался вдали пестрый плащъ, то окидывавшийся яркимъ блескомъ по мъръ приближения къ свъту фонаря, то мгновенио покрывавшийся тьмою по удалени отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускорялъ шагъ свой. Онъ не смълъ и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудъ право на винмание улетавшей вдали красавицы, тъмъ болье допустить такую черную мысль, о какой намекалъ ему поручикъ Инроговъ; но ему хотълось только видъть домъ, замътить, гдъ имъетъ жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетъло съ неба прямо на Невский проспектъ и, върно, улетитъ неизвъстно куда. Онъ летълъ такъ скоро, что сталкивалъ безпрестанно съ тротуара солидныхъ госнодъ съ съдыми баккенбардами.

Эготь молодой человакь принадлежаль къ тому классу, который составляетъ у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежить въ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидънін, принадлежить къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городь, гдь все или чиновники, или купцы, или мастеровые Нъмцы. Это быль художинкъ. Не правда ли, странное явленіе? Художинкъ Петербургскій! художникъ въ землі сивговъ, художникъ въ странъ Финновъ, гдъ все мокро, гладко, ровно, блъдно, съро, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ Италіянскихъ, гордыхъ, горячихъ, какъ Италія и ся исбо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, застънчивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнатъ, скромно толкующий о любимомъ предметь и вовсе небрегущій объ излишнемъ. Онъ въчно зазоветъ къ себъ какую-инбудь инщую старуху и заставитъ ее просидъть битыхъ часовъ шесть съ тъмъ, чтобы перевести на полотно ен жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перснективу своей комнаты, въ которой является всякій художественный вэдоръ: гинсовыя руки и ноги, едълавніяся кофейными отъ времени и ныли, изломанные живописные станки, опрокинутая налитра, пріятель играющій на гитаръ, стъны запачканныя красками еъ раствореннымъ окномъ, сквозь которое мелькаетъ бледная Нева и бъдные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ сфренькой мутный колоритъ — неизгладимая нечать съвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслаждениемъ трудятся падъ своею работою. Они часто питаютъ въ себъ истинный талантъ, и, если бы только дунулъ на шихъ свѣжій воздухъ Италін, онъ бы върно развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растепіе, которое выносять наконець изъ комнаты на чистый воздухъ. Они вообще очень робки; звъзда и толстый эполетъ приводятъ ихъ въ такое замещательство, что они невольно понижаютъ цену своихъ произведеній. Они любятъ иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слинкомъ рёзкимъ и ивеколько походить на заплату. На нихъ встрътите вы иногда отличный фракъ и запачканный плащъ, дорогой бархатный жилетъ и сюртукъ весь въ краскахъ. Такимъ же самымъ образомъ, какъ на неоконченномъ ихъ нейзажъ, увидите вы иногда нарисованную винзъ головою инмфу, которую онъ, не найдя другого мъста, набросалъ на запачканномъ грунтъ прежиято своего произведенія, когдато писанного имъ съ наслажденемъ. Онъ никогда не глядитъ вамъ прямо въ глаза; если же глядить, то какъ-то мутио, неопредъленно; онъ не вонзаетъ въ васъ истребинаго взора наблюдателя, или соколинато взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходитъ отъ того, что онъ въ одно и то же время видитъ и ваши черты, и черты какого-инбудь гипсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнать; или ему представляется его же собственная картина, которую онъ еще думаетъ произвесть. Отъ этого онъ отвъчаетъ часто несвязно, ппогда невнопадъ, и мъщающеся въ его головъ предметы еще болбе увеличивають его робость.

Къ такому роду припадлежаль описанный нами молодой человъкъ, художникъ Пискаревъ, застъичивый, робкій, но въ душт своей носившій искры чувства, готовыя при удобномъ случать превратиться въ пламя. Съ тайнымъ трепетомъ спъшилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ, и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Исзнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослъпительной бълизны прелестивійшій лобъ остненъ быль пре-

красными какъ агатъ волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-нодъ шлянки, касалась щеки, тронутой тонкимъ свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цёлымъ роемъ прелестивнимхъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дітстві, что даеть мечтаніе и тихое вдохновеніе при світящейся лампаді, все это, казалось, совокунилось, елилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Инскарева, и при этомъ взглядъ затренетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лицъ при видъ такого наглаго преслъдования; но на этомъ прекрасномъ лицъ и самый гиъвъ былъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потупивъ глаза; но какъ утерять это божество и не узнать даже той святыни, гдъ оно опустилось гостить! Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ рѣшилея преслѣдовать. Но, чтобы не дать этого замътить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безпечно глядъль но сторонамъ и разематривалъ вывъски, а между-тъчъ не упусналъ изъ виду ин одного шага незнакомки. Проходящие ръже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему ноказалось, какъ-будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожаль и не въриль своимъ глазамъ. Нъть, это фонарь обманчивымъ свътомъ своимъ выразилъ на лицъ ся подобіе улыбки; нътъ, это собственныя мечты смъются надъ инмъ! Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ исопредъленный трепеть, вей чувства его горфди и все передъ нимъ окинулось какимъ-то туманомъ. Тротуаръ несся подъ инмъ, кареты со скачущими лошадьми казались педвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркв, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему на встръчу и алебарда часового, вмъстъ съ золотыми еловами вывъски и нарисованными пожницами, блестъла, казалось, на самой ръсинцъ его глазъ. И все это произвелъ одинъ взглядъ, одинъ поворотъ хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несся по легкимъ слъдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умърить быстроту своего шага, летъвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладъвало имъ сомитийе, точно ли выражение лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался, но сердечное біеніе, непреодолимая сила и тревога всёхъ чувствъ стремила его впередъ. Онъ даже не замѣтиль, какъ вдругъ возвысился передъ нимъ четырехъ-этажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, глянули на него разомъ и перилы у подъѣзда противуноставили сму желѣзный толчокъ свой. Онъ видѣлъ, какъ незнакомка летѣла по лѣстинцѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молиія радости нестеринмымъ остріемъ воизилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Воже! столько счастія въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ

двухъ минутахъ!

Но не во сит ли это все? ужели та, за однит небесный взглядт которой онъ готовъ бы быль отдать вею жизнь, приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизълснимое блаженство, ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и винмательна къ нему! Онъ волетълъ на лъстинцу. Опъ не чувствовалъникакой земной мысли; онъ не былъ разогрътъ иламенемъ земной страсти, ивть, онь быль въ эту минуту чисть и непорочень, какъ двественный юноша, еще дышущій неопреділенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человъкъ дерзкія помышленія, то самое напротивъ еще болѣе освятило ихъ. Это довъріе, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это довъріе наложило на него обътъ строгости рыцарской, обътъ, рабени исполнять всё повеленія ея. Онъ только желаль, чтобъ эти вельнія были какъ можно белье трудны и неудобонсполняемы, чтобы съ больщимъ напряжениемъ силъ летъть преодолъвать ихъ. Онъ не сомиввался, что какое-инбудь тайное и вмвств важное происшествие заставило незнакомку ему ввіриться; что отъ него, втрио, будутъ требоваться значительныя услуги, и онъ чувствоваль уже въ себъ силу и ръшимость на все.

Лъстинца вплась, и вмъсть съ нею вились его быстрыя мечты. «Ндите осторожите! « зазвучаль, какъ арфа, голосъ и наполнилъ всъ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинъ четвертаго этажа незнакомка постучала въ дверь; она отворилась, и они вошли вмъсть. Женщина довольно недурной наружности встрътила ихъ со свъчою въ рукъ, но такъ странно и нагло посмо-

трвла на Инскарева, что онъ опустилъ недольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидѣла за фортеніаномъ и играла двумя нальцами какое-то жалкое нодобіе стариннаго полонеза; третья сидѣла нередъ зеркаловъ, расчесывая гребнемъ свои длиниме волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входѣ незнакомаго лица. Какой-то непріятный безнорядокъ, который можно встрѣтить только въ безнечной комнатѣ холостяка, царствоваль во всемъ. Мебели, довольно хорошія, были нокрыты имлью; наукъ застилаль своею наутиною лѣпной каринзъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестѣль сапогъ со шпорой и краснѣла выпушка мундира; громьий мужской голосъ и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго

принужденія.

Воже, куда зашель онъ! Спачала онъ не хотъль яврить и началь пристальные вематриваться въ предметы, наполнявшие комнату; по голыя стёны и окна безъ занавёсъ не показывали пикакого присутствія заботливой хозяйки; изпошенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна сѣла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разематривала, какъ нятно на чужомъ платып, все это увърило его, что онъ зашелъ въ тотъ отвратительный приотъ, гдъ основалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностию и страшнымъ многолюдствомъ столицы, — тотъ приотъ, гдб человъть святотатственно нодавиль и посм'вялся надъ встмъ чистымъ и святымъ, украшающимъ жизнь, гдъ женщина, эта красавица міра, вънецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное существо, гдъ она вмъстъ съ чистотою души лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себъ ухватки и наглости мущины и уже нерестала быть тъмъ слабымъ, тъмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Инскаревъ мърялъ ее съ ногъ до головы изумленными глазами, какъ-бы еще желая увъриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектъ. Но она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была еввин; ей было только 47 лътъ; видно было, что еще педавно настигнулъ ее ужасный развратъ. Онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онъ были свѣжи и легко оттънены тонкимъ румянцемъ — она была прекрасна.

Онъ ненодвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ былъ такъ же простодунно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выражене набожности рожѣ взяточника, или бухгалтерская кинга поэту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло... Какъ-будто вмѣстѣ съ непорочностно оставляетъ и умъ человѣка. Онъ уже ничего не хотѣлъ слышать. Онъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и простъ, какъ дитя. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вмѣсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому безъ сомиѣнія обрадовалься бы на его мѣстѣ всякій другой, онъ бросился со всѣхъ ногъ, какъ дикая коза, и выбѣжалъ на улицу.

Повъсивши голову и опустивши руки, сидълъ онъ въ своей комнатъ, какъ бъднякъ, нашедшій безцышую жемчужниу и тутъ же выронившій ее въ море. «Такая красавица, такія божественныя черты и гдѣ же? въ какомъ мѣстѣ?....« Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дълъ, инкогда жалость такъ сильно не овладъваетъ нами, какъ при видъ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота иѣжная... она только съ одной непорочностью и чистотой сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бъднаго Инскарева, была дъйствительно чудесное, необыкновенное явленіе. Ея пребываніе въ этомъ презръиномъ кругу еще болье казалось необыкновеннымъ. Всъ черты ея были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы развратъ распустиль надъ нею странные свои когти. Она бы составила неоцъненный перлъ, весь міръ, всеь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звъздой въ

незамътномъ семейномъ кругу, и однимъ движениемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказания. Она бы составила божество въ многолюдномъ залѣ, на свътломъ наркетѣ, при блескѣ свѣчей, при безмолвномъ благоговѣніи толны новерженныхъ у ногъ ея поклоницковъ; но увы! она была какою-то ужасною волею адскаго духа, жаждущаго разрушить гармоню жизни, брошена съ хохотомъ въ свою нучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидёлъ онъ передъ нагоръвшею свъчою. Уже и полночь давно минула, колоколъ башни билъ половину перваго, а онъ сидёлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дъятельнаго бдъщя. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолъвать его, уже компата начала печезать, одинъ только огонь свъчи просвъчивалъ сквозь одолъвавшия его грезы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошелъ лакей въ богатой ливреъ. Въ его уединенную компату шиюгда не заглядывала богатая ливрея, при томъ въ такое необыкновенное время... Онъ недоумъвалъ и съ нетериъливымъ любопытствомъ смотрълъ на пришедшаго лакея.

»Та барыня«, произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей, » у которой вы изволили за иъсколько часовъ предъ симъ быть, приказала просить васъ къ себъ и прислада за вами карету.«

Инскаревъ стоялъ въ безмолвиомъ удивленін: карету, лаксії въ ливрев!.. Нѣтъ, здѣсь, вѣрно, есть какая-нибудь ошибка... »По-слушайте, любезный «, произнесъ опъ съ робостью. »Вы, вѣрно, не туда изволили зайти. Васъ барыня безъ сомиѣнія прислала за кѣмъ-нибудь другимъ, а не за мною.«

»Нътъ, сударь, я не ошибся. Въдь вы изволили проводить барыню пъшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?«

n) [[.«

»Ну, такъ пожалуйте поскоръе, барыня непремънно желаетъ видъть васъ и проситъ васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ.«

Пискеревъ собщалъ съ лъстинцы. На дворъ точно стояда карета. Опъ сълъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой заргемъли подъ колесами и конытами — и освъщениал перспектива домовъ съ яркими вывъсками понеслась мимо каретныхъ оконъ. Инскаревъ думалъ во вею дорогу и не зналъ, какъ разръщить это приключеніе. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливрев... все это онъ инкакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажѣ, ныльными окнами и разстроеннымъ фортепіаномъ. Карета остановилась нередъ ярко-освъщеннымъ подъбздомъ, и его разомъ норазили: рядъ экинажей, говоръ кучеровъ, ярко освъщенныя окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливрет высадилъ его изъ кареты и почтительно проводиль въ сфии съ мрамориыми колонами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными илащами и шубами, съ яркою лампою. Воздушная лъстница съ блестящими нерилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онь уже быль на ней, уже взошель въ первую залу, испугавишсь и понятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдетва.

Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замѣчательство; ему казалось, что какой-то демонъ пскрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и всё эти куски безъ смысла, безъ толку, смъщаль вмъстъ. Сверкающія дамскія плеча и черные фраки, люстры, дамны, воздушные лётяще газы, эфирныя ленты и толстый контра-басъ, выгладывавний изъ-за перилъ великолбиныхъ хоровъ, все было для него блистательно. Онъ увидълъ за одиниъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ съ звъздами на фракахъ, дамъ, такъ легко, гордо и граціозно выступавникъ по наркету, или сидъвшикъ рядами, онъ услышалъ столько словъ Французскихъ и Англискихъ, къ тому же молодые лоди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, еъ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умъли сказать инчего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили баккенбарды, такъ искусно умвли ноказывать отличныя руки, ноправляя галстухъ, дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и уноене, такъ очаровательно потупляли глаза, -что... Но одинъ уже смпреними видъ Инскарева, прислонившагося съ боязнио къ колонъ, показываль, что онъ растерялся вовсе.

Въ это время толна обступила танцующую группу. Онѣ неслись, увитыя прозрачнымъ созданіемъ Парижа, въ илатьяхъ, сотканныхъ изъ самаго воздуха; небрежно касались онѣ блестящими ножками паркета и были болѣе эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ними всѣхъ лучше, всѣхъ роскошиѣе и блистательиѣе одѣта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всемъ ел уборѣ, и при всемъ томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось невольно само собою. Она и глядѣла, и не глядѣла на обступившую толиу зрителей, прекрасныя длинныя рѣсницы опустились равнодушно, и сверкающая бѣлизна лица ея еще ослѣнительиѣе бросилась въ глаза, когда легкая тѣнь осѣнила при наклонѣ головы очаровательный лобъ ея.

Инскаревъ употребиль всв усилія, чтобы раздвинуть толиу и разсмотръть ее; но къ величайшей досадъ какая-то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безпрестанно; притомъ толна его притиснула такъ, что не смѣлъ податься впередъ, не смѣлъ понятиться назадъ, опасаясь толкнуть какимъ-нибудь образомъ какого-нибудь тайнаго совътника. Но вотъ онъ продрадся таки внередъ и взглянулъ на свое илатье, желая прилично оправиться. Творецъ Небесный, что это! на немъ былъ сюртукъ и весь запачканный красками! спѣша ѣхать, онъ позабылъ даже переодъться въ пристойное платье. Онъ покрасиълъ до ушей и, нотупивъ голову, хотель провалиться, но провалиться решительно было некуда: камеръ-юнкера въ блестящемъ костюмъ сдвинулись позади его совершенною стѣною. Онъ уже желалъ быть какъ можно подалве отъ красавицы съ прекраснымъ лбомъ и рвеницами. Со страхомъ поднялъ глаза посмотрѣть, не глядитъ ли она не него. Боже! она стоитъ передъ шимъ... Но что это! что это? »Это она!« вскрикнуль онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дълъ, это была она, та самая, которую встрътиль онъ на Невскомъ и которую проводиль къ ся жилищу.

Она подняла между тёмъ свои рѣсинцы и глянула на всѣхъ своимъ яснымъ взглядомъ. »Ай, ай, ай, какъ хороша!«... могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своимъ глазами весь кругъ, наперерывъ жаждавшій остановить ея вииманіе, но съ какимъ-то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро

отвратила ихъ и встрътилась съ глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вмъстить его, онъ разрушить и унесеть душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклонениемъ головы, нътъ, въ ея сокрушительныхъ глазахъ выразился этотъ знакъ такимъ тонкимъ незамътнымъ выражениемъ, что никто не могъ его видъть, но онъ видълъ, онъ понялъ его. Тапецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала и опять вырывалась, визжала и гремѣла; наконецъ — конецъ! Она сѣла, грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колъни, сжала подъ собою ея воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дыщать музыкою, и тонкий спреневый цвътъ его еще видиъе означилъ яркую бълизну этой прекрасной руки. Коспуться бы только ея — и инчего больше! инкакихъ другихъ желаний, они всъ дерзки.... Онъ стоялъ у нея за стуломъ, не смѣя говорить, не смѣя дышать. »Вамъ было скучно?« произнесла она: »я такъ же скучала. Я замъчаю, что вы меня ненавидите....« прибавила она, потупивъ свои длинныя рѣсищы.

»Васъ ненавидъть? миъ? я....« хотъль было произнесть совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговориль бы върно кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замѣчаніями, съ прекраснымъ завитымъ на головъ хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ довольно недурныхъ зубовъ и каждою остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ кто-то изъ постороннихъ къ счастію обратился къ камергеру съ какимъ-то вопросомъ.

»Какъ это неспосно!« сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. »Я сяду на другомъ концѣ зала; будьте тамъ!« Она проскользнула между толною и исчезла. Онъ, какъ помѣшанный, растолкалъ толну и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! она сидъла какъ царица, всъхъ лучше, всъхъ прекрасиъе, и искала его глазами.

»Вы здѣсь«, произнесла она тихо. »Я буду откровенна передъ вами: вамъ, вѣрно, странными ноказались обстоятельства нашей встрѣчи. Неужели вы думаюте, что я могу принадлежать къ тому

презрѣнному классу твореній, въ которомъ вы встрѣтили меня? Вамъ кажутся странными мон поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояніи«, произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои, »никогда не измѣнить ей?«

» О, буду! буду! буду!...«

Но въ это время подошель довольно пожилой человъкъ, заговорилъ съ ней на какомъ-то непонятномъ для Инскарева языкъ и подаль ей руку. Она умоляющимъ взглядомъ посмотрѣла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мѣстѣ и ожидать ея прихода, но въ припадкъ нетерпънія онъ не въ силахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея усть. Онъ отправился велъдъ за нею; но толпа раздълила ихъ. Онъ уже не видълъ сиреневаго платья; съ безпокойствомъ проходилъ онъ изъ комнаты въ компату и толкалъ безъ милосердія всёхъ встрёчныхъ, но во вебхъ комнатахъ веё сидъли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нѣсколько пожилыхъ людей о преимуществъ военной службы передъ статскою; въ другомъ люди въ превосходныхъ фракахъ бросали легкія замъчанія о многотомныхъ трудахъ поэта - труженика. Пискаревъ чувствовалъ, что одинъ пожилой человѣкъ, съ почтенною наружностью, схватилъ за пуговицу его фрака и представлялъ на его суждене одно весьма справедливое его замъчаніе, но онъ грубо оттолкнуль его, даже не замътивши, что у него на шеъ былъ довольно значительный орденъ. Онъ перебъжаль въ другую комнату — и тамъ нътъ ея. Въ третью — тоже пътъ. »Гдъ же она? дайте ее миъ! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мит хочется выслушать, что она хотъла сказать! « но всъ поиски его оставались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрълъ на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ-то неясномъ видъ. Наконецъ ему начали явственно показываться стъны его комнаты. Онъ поднялъ глаза; передъ нимъ стояль подевачникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинъ его; вся свъча истаяла; сало было налито на столъ его.

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой сонъ! и за чѣмъ было просыпаться! за чѣмъ было одной минуты не подождать: она бы вѣрно опять явилась! Досадный свѣтъ непріятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ безпорядкѣ.... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты! Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая на мигъ призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ точно не замедлилъ къ нему явиться, но представлялъ ему вовсе не то, что бы желалъ онъ видѣть: то поручикъ Пироговъ являлся съ трубкою, то академическій сторожъ, то дѣйствительный статскій совѣтинкъ, то голова Чухонки, съ которой онъ когда-то рисовалъ портретъ, и тому подобная ченуха.

До самаго полудия пролежаль онь въ постель, жедая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумъла ея легка походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ заоблачный спъть, рука, мелькиула передъ нимъ.

Все откинувши, все позабывши, сидъль онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сповидънія. Ни къ чему не думалъ онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой жизни, гляділи въ окно, обращенное въ дворъ, гдъ грязный водовозъ лиль воду, мерзнувшую на воздухъ, и козлиной голосъ разнощика дребезжаль: стараю платья продать. Вседневное и дъйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидъть онь до самаго вечера и съ жадностно бросился въ ностель. Долго боролся онъ съ безсоиницею, наконецъ пересилиль ее. Опять какой-то сонъ, какой-то пошлый, гадкій сонъ. Воже, умилосердись, хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее! Онъ опять ожидаль вечера, опять заснуль, опять синлся какой-то чиновникъ, который былъ вмъстъ и чиновникъ, и фаготъ. О, это не стериимо! Наконецъ она явилась! ся головка и локоны.... она глядитъ.... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое-то глупое сновидѣніе.

Накомецъ сновидънія сдълались его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный оборотъ: опъ, можно сказать, спаль на яву и бодретвовалъ во спъ. Если бы его кто-нибудь видъль сидящимъ безмолвно передъ пустымъ столомъ, или шеднимъ по улицъ, то, върно бы, принялъ его за лунатика, или разрушеннаго кръпкими напитками; взглядъ его былъ вовсе безъ вся-

каго значенія, природная разсѣянность наконецъ развилась и властительно изгоняла на лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что наконецъ сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употреблялъ всѣ средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ—для этого нужно принять только опіумъ. Но гдѣ достать этого опіума? Онъ вспоминлъ про одного Персіянина, содержавшаго магазниъ шалей, который всегда почти, когда ин встрѣчалъ его, просилъ нарисовать ему красавину. Онъ рѣшился отправиться къ нему, преднолагая, что у него безъ сомиѣнія есть этотъ опіумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванъ и поджавши подъ себя ноги. »На что тебъ опіумъ?« спросиль онъ его.

Инскаревъ разсказалъ ему про свою безсонницу.

» Хорошо, я дамъ тебѣ опіуму, только нарисуй миѣ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! чтобы брови были черныя и очи большія, какъ маслины; а я сама, чтобы лежала возлѣ нея и курила трубку! слышишь, чтобы хорошая была! чтобы была красавица! «

Инскаревъ объщалъ все. Персіянниъ на минуту вышелъ и возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлилъ часть ея въ другую баночку и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ по семи капель въ водъ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоцънную баночку, которую не отдалъ бы за груду золота, и опрометью побъкалъ домой.

Пришедии домой, онъ отлилъ ивсколько капель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ видѣ! О, какъ хорошо сидитъ она у окиа деревенскаго свътлаго домика! нарядъ ея дышетъ такою простотою, въ какуютолько облекается мысль поэта. Прическа на головъ.... Создатель, какъ проста эта прическа и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ея шейкъ; все въ ней скромно, все въ ней тайное неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! кавъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ. Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: »Не презпрайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнъе и скажите: развъ я способна къ тому, что вы думаете? « »О, нътъ, нътъ! пусть тотъ, кто осмълится подумать, пусть тотъ....«

Но опъ проснулся, растроганный, разстерзанный, съ слезами на глазахъ. »Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ міръ. а была бы созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходиль отъ холста, я бы въчно глядълъ на тебя и цъловалъ бы тебя. Я бы жилъ и дышалъ тобою, какъ прекраситишею мечтою, и я бы быль тогда счастливъ. Никакихъ бы желаній не простираль далѣе. Я бы призываль тебя какъ ангела-хранителя предъ сномъ и бдъніемъ и тебя ждалъ я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь . . . какая ужасная жизнь! что пользы въ томъ, что она живетъ? Развъ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамъ и друзьямъ, нѣкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша! въчный раздоръ мечты съ существенностью! « Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не влъ и съ нетерпвніемъ, со страстію любовника, ожидалъ вечера и желаннаго видънія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному наконецъ взяло такую власть надъ встмъ бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положении противоположномъ дъйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Чрезъ эти сновиденія самый предметь какъто болъе дълался чистымъ и вовсе преображался.

Пріємы опіума еще болѣе раскалили его мысли и, если быль когда-нибудь влюбленный до послѣдняго градуса безумія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этотъ несчастный быль онъ.

Изъ всъхъ сновидъній одинъ былъ радостиве для него всъхъ. Ему представилась его мастерская! Онъ такъ былъ веселъ, съ такимъ наслажденіемъ сидълъ съ палитрою въ рукахъ. И она тутъ же. Она была уже его женою. Она сидъла возлѣ него, облокотившись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотръла на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства: все въ комнатъ его дышало раемъ; было такъ свътло, такъ убрано. Создатель! она склонила къ нему на трудь прелестичю свою головку.... Лучшаго сна онъ еще инкогда не видываль. Онъ всталь после него какъ-то свеже и мене разсъяный, нежели прежде. Въ головъ его родились странныя мысли: »Можетъ быть«, думалъ онъ, » она вовлечена какимъ нибудь невольнымъ ужаснымъ случаемъ въ развратъ; можетъ быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можеть быть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда только стоитъ подать руку, чтобы спасти ея отъ потопленія.« Мысли его простирались еще далъе. » Меня никто не знаетъ «, говорилъ онъ самъ себъ, » да п кому какое до меня діло, да и мий тоже ніть до нихь діла. Если она изъявить чистое раскаяние и перемънить жизиь свою, я женюсь тогда на ней. Я долженъ на ней жениться и, върно, сдълаю гораздо лучие, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключинцахъ и даже часто на самыхъ презрънныхъ тваряхъ. Но мой подвигь будеть безкорыстень и можеть быть даже великимь. Я возвращу міру прекраснтійшее его украшеніе!«

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствовалъ краску, вспыхнувшую на его лицѣ; онъ подошелъ къ зеркалу и испугался самъ впалыхъ щекъ и блѣдности своего лица. Тщательно началъ онъ принаряжаться; пріумылся, пригладилъ волоса, надѣлъ новый фракъ, щегольской жилетъ, набросилъ плащъ и вышелъ на улицу. Онъ дохнулъ свѣжимъ воздухомъ и почувствовалъ свѣжесть на сердцѣ, какъ выздоравливающій, рѣшившійся выйти въ первый разъ послѣ продолжительной болѣзни. Сердце его билось, когда онъ подходилъ къ той улицѣ, на которой нога его не была со времени роковой встрѣчи.

Долго онъ искалъ дома; казалось, намять ему измѣнила. Онъ два раза прошелъ улицу и не зналъ, передъ которымъ остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро вбѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему на встрѣчу? Его идеалъ, его тапиственный образъ,

оригиналь мечтательных в картинь, та, которою онь жиль такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ,— она сама стояла передъ инмъ. Онъ затрепеталъ, опъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости, обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ инмъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заснаны, хотя блъдность кралась на лицъ ея, уже не такъ свъжемъ, но она всё была прекрасна.

» A!« вскрикнула она, увидѣвши Пискарева и протпрая глаза евои. Тогда было уже два часа. »За чѣмъ вы убѣжали тогда отъ насъ?«

Онъ въ изнеможении сълъ на стулъ и глядълъ на нее.

» А я только что теперь проспулась; меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсъмъ пьяна«, прибавила она съ улыбкою.

О, лучше бы ты была нѣма и лишена вовсе языка, чѣмъ произносить такія рѣчи! Она вдругъ показала ему какъ въ напорамѣ всю жизнь ея. Однакожъ, несмотря на это, скрѣпившись сердцемъ, рѣшилея попробовать онъ не будутъ ли имѣть надъ нею дѣйствія его увѣщанія. Собравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмѣстѣ иламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное ея положене, Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тѣмъ чувствомъ удивленія, которое мы изъявляемъ при видѣ чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взглянула, легко улыбнувшись на ендѣвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставцвши вычищать гребешокъ, тоже слушала со вниманіемъ новаго проповѣдинка.

»Правда, я бъденъ«, сказалъ наконецъ послъ долгаго и поучительнаго увъщанія Пискаревъ, »но мы станемъ трудиться; мы постараемся наперерывъ одинъ передъ другимъ улучшить нашу жизнь. Нътъ инчего пріятите, какъ быть обязану во всемъ самому себъ. Я буду сидъть за картинами, ты будешъ, сидя возлъ меня, одушевлять мон труды, вышивать, или зашиматься другимъ рукодълемъ, и мы ни въ чемъ не будемъ имъть недостатка.«

»Какъ можно! « прервала она ръчь съ выраженіемъ какого-то презрънія. »Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою. «

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрѣнная жизнь, жизнь, исполненная пустоты и праздности, вѣрныхъ спутниковъ разврата.

» Женитесь на мић! « подхватила съ наглымъ видомъ молчавшая дотолъ въ углу ея пріятельница. »Если я буду женою, я буду сидъть вотъ какъ! « При этомъ она сдълала какую-то глупую мину на жалкомъ лицъ своемъ, которою чрезвычайно разсмъшила

красавицу.

О, это уже слишкомъ! этого нътъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цъли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ онъ весь день. Инкто не могъ знать, почеваль онъ гдъ-инбудь, или ньть, на другой только день какимъ-то глупымъ инстинктомъ зашель онь на свою квартиру, блёдный, съ ужаснымь видомь, съ рзетрепанными волосами, съ признаками безумія на лицъ. Онъ заперся въ свою комнату и никого не внускаль, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ прошла недѣля, и компата всё также была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвъта; наконецъ выломали дверь и нашли бездыханный трупъ его съ переръзаннымъ горломъ. Окровавлениая бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ и по страшно искаженному виду, можно было заключить, что рука его была невърна и что онъ долго еще мучился, прежде нежели гръшкая душа его оставила тѣло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бъдный Инскаревъ, тихій, робкій, скромный, дътски-простодушный, носившій въ себъ искру таланта, быть можетъ, со временемъ бы вспыхнувшаго широко и ярко! Никто не поплакалъ надъ нимъ; шикого не видно было возлѣ его бездушнаго трупа, кромѣ обыкновенной фигуры квартальнаго надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гробъ его тихо, даже безъ обрядовъ религіи повезли на Охту; за ними идучи илакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ и то потому, что выпилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Ипроговъ не пришелъ носмотрѣть на трупъ несчастнаго бѣдияка, кототому онъ при жизии оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ,

ему было вовсе не до того: онъ быль занять чрезвычайнымъ пронешествиемъ. Но обратимся къ нему. Я не люблю труповъ и покойинковъ, и мив всегда пенріятно, когда переходить мою дорогу длинная погребальная процессія и инвалидный солдатъ, одвтый какимъ-то капуциномъ, нюхаетъ лѣвою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душв досаду при видв богатаго катафалка и бархатнаго гроба; но досада моя смвшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извощикъ тащитъ красный, ничвыть не покрытый гробъ бѣдияка, и только одна какая-нибудь нищая, встрѣтившись на перекресткѣ, плетется за нимъ, не имѣя другого дѣла.

Мы кажется оставили поручика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бъднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серги, перчатки и другія бездълушки, безпрестанно вертълась, глазъла во веъ стороны и оглядывалась назадъ. »Ты голубушка моя!« говорилъ съ самоувъренностію Пироговъ, продолжая свое преслъдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрътить когонибудь изъ знакомыхъ. Но не мъщаетъ извъстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ.

Но прежде нежели мы скажемъ, кто таковъ былъ поручикъ Ипроговъ, не мъшаетъ кое-что расказать о томъ обществъ, къ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющіе въ Петербургъ какой-то средній классъ общества. На вечерѣ, на обѣдѣ у статскаго совѣтника, или у дѣйствительнаго статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сороколѣтними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Иѣсколько блѣдныхъ, совершенно безцвѣтныхъ, какъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ иныя перезрѣли, чайный столикъ, фортепіанъ, домашніе танцы — все это бываетъ пераздѣльно съ свѣтлымъ эполетомъ, который блещетъ при лампъ между благоправной блондинкой и чернымъ фракомъ братца, или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ дѣвицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смѣяться; для этого иужно большое искусство, или, лучше сказать, совсѣмъ не имъть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смѣшно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую любять женщины. Въ этотъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имфютъ особенный даръ заставлять смъяться и слушать этихъ безцвътныхъ красавицъ. Восклицанія, задушаемыя смѣхомъ: »Ахъ, перестаньте! не стыдно ли вамъ такъ смѣшить! « бываютъ имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ классъ они попадаются ръдко, или, лучше, инкогда. Оттуда они совершение вытъснены тъмъ, что называютъ въ этомъ обществъ аристократами; впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любять потолковать объ литературъ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ Л. Л. Орловѣ. Они не пропускають ин одной публичной лекціп, будь она о бухгалтерін, или даже о лѣсоводствѣ. Въ театрѣ, какая бы ин была піеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ, выключая развѣ, если уже нграются какіе нибудь филатки, которыми очень оскорбляется ихъ разборчивый вкусъ. Въ театръ они беземънно. Это самые выгодные люди для театральной дирекціп. Они особенно любятъ въ піест хорошіе стихи, также очень любять громко вызывать актеровъ, многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведеніяхъ, пли приготовляя къ казеннымъ заведеніямъ, заводятся наконецъ кабріолетомъ и парою лошадей. Тогда кругъ ихъ становится обширнъе; они достигають наконець до того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть на фортепіано, съ сотнею тысячь, или около того, наличныхъ и кучею брадатой родии. Однакожъ этой чести они не прежде могутъ достигнуть, какъ выслуживши по крайней мъръ до полковничьяго чина; потому что Русскія бородки, не смотря на то, что отъ нихъ еще ифсколько отзывается капустою, никакимъ образомъ не хотятъ видѣть дочерей своихъ ни за кѣмъ, кромъ генераловъ или по крайней мъръ полковниковъ.

Таковы главныя черты этого сорта молодыхъ людей. Но поручивъ Пироговъ имѣлъ множество талантовъ, собственно ему принадлежавшихъ. Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ Димитрія Донскаго и Горе отъ Ума, имѣлъ особенное искусство пускать изъ трубки дымъ кольцами, такъ удачно, что вдругъ могъ нани-

зать ихъ около десяти одно на другое. Умёлъ очень пріятно разсказывать анекдоть о томъ, что нушка сама по себъ, а единорогъ самъ по себъ. Вирочемъ, оно иъсколько трудно перечесть всъ таланты, которыми судьба надрадила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрисъ и танцовидицъ, по уже не такъ ръзко, какъ обыкновенно изъясняется объ этомъ предметь молодой припорщикъ. Онъ быль очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который быль произведень недавно, и хотя иногда, ложась на дивань, онъ говориль: »Охъ, охъ! суета, все суета! что изъ этого, что я зовтоннотоод обоби отс отиталь, анего оте жийст за он » уданичурон онь въ разговоръ часто старался наменнуть о немъ обинякомъ и одинъ разъ, когда попался ему на улицъ какой-то писарь, ноказавшійся ему пев'яжливымъ, онъ немедленно остановиль его и въ не многихъ, но резкихъ словахъ далъ заметить ему, что передънимъ стояль поручикь, а не другой какой офицерь — тымь болье старался онъ изложить это краснорфчивфе, что тогда проходили мимо его двъ весьма педурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящиому и поощряль художника Инскарева; впрочемъ, это происходило, можетъ быть, отъ того, что ему весьма желалось видьть мужественную физіогномію свою на портреть. Но довольно о качествахъ Ипрогова. Человъкъ такое дивное существо, что инкогда не можно нечислить вдругъ всъхъ его достоинствъ, и чемъ более въ него вематриваенься, темъ более является новыхъ особенностей, и описание ихъ было бы безконечно.

Итакъ Пироговъ не переставалъ преслъдовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвъчала ръзко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами въ Мъщанскую улицу, улицу табачныхъ и мелочныхъ лавокъ, Итмцевъ-ремесленниковъ и Чухонскихъ инмфъ. Блондика бъжала скоръе и впорхнула въ ворота одного довольно заначканнаго дома. Пироговъ за нею. Она взбъжала по узенькой темной лъстинцъ и вошла въ дверь, въ которую тоже смъло пробрался Пироговъ. Онъ увидълъ себя въ большой комнатъ съ черными стънами, съ законченымъ потолкомъ. Куча желъзныхъ винтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвъчниковъ, была на столъ: полъ былъ засоренъ

мъдными и желъзными опилками. Ипроговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далъе въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, слъдуя Русскому правилу, ръшился идти впередъ. Онъ вошелъ въ комнату, вовсе непохожую на первую, убранцую очень опрятно, ноказывавниую, что хозяниъ былъ Иъмецъ. Онъ былъ пораженъ необыкновенно страннымъ видомъ.

Передъ нимъ сидѣлъ Шиллеръ, не тотъ Шиллеръ, который написалъ Вильгельма Теля и исторію тридцати-лѣтней войны, но извѣстный Шиллеръ, жестяныхъ дѣлъ мастеръ въ Мѣщанской улицѣ. Возлѣ Шиллера стоялъ Гофманъ, не инсатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Ниплеръ былъ ньянъ и сидѣлъ на стулѣ, топая ногою и говоря что-то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Нирогова, но удивило его чрезычайно странное положеніе фигуръ. Ниплеръ сидѣлъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявин вверхъ голову; а Гофманъ держалъ его за этотъ носъ двумя нальцами и вертѣлъ лезвеемъ своего сапожническаго пожа на самой его поверхности. Обѣ особы говорили на Иѣмецкомъ языкѣ и потому поручикъ Пироговъ, который зналъ по-Нѣмецки только гутъ-моргенъ, инчего не поиялъ изъ всей этой исторіи. Впрочемъ слова Шиллера заключались вотъ въ чемъ.

»Я не хочу, мив не нуженъ носъ! « говорилъ, онъ размахивая руками. »У меня на одинъ носъ выходитъ три фунта табаку въ мѣсяцъ. И я идачу въ Русскій скверный магазинъ, потому что Нѣмецкій магазинъ не держитъ Русскаго табаку, я илачу въ Русскій скверный магазинъ за каждый фунтъ по 40 конѣекъ; это будетъ рубль двадцать конѣекъ — это будетъ четыриадцать рублей сорокъ конѣекъ. Слышинь, другъ мой Гофманъ? на одинъ носъ четыриадцать рублей сорокъ конѣекъ! Да по праздникамъ я шохаю Ране, потому, что я не хочу нюхать по праздникамъ Русскій скверный табакъ. Въ годъ я шохаю два фунта Ране, по два рубли фунтъ. Инесть да четыриадцать — двадцать рублей сорокъ конѣекъ на одинъ табакъ! Это разбой! я спрашиваю тебя, мой другъ Гофманъ, не такъ ли? »Гофманъ, который самъ былъ ньянъ, отвѣчалъ утвердительно. »Двадцать рублей сорокъ конѣекъ! Я Шваб-

скій Нъмецъ; у меня есть король въ Германін. Я не хочу носа!

ръжь мит носъ! вотъ мой носъ!«

И если бы не внезапное появленіе поручика Инрогова, то безъ всякаго сомивнія Гофмант отрѣзаль бы ни за что ни про что Шиллеру носъ, потому что онъ уже привель ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хотѣль кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрошенное лицо такъ некстати ему помѣшало. Онъ, не смотря на то, что былъ въ унонтельномъ чаду пива и вина, чувствовалъ, что иѣсколько не прилично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствін находиться въ присутствін посторонняго свидѣтеля. Между тѣмъ Ипроговъ слегка наклопился и съ свойственною ему пріятностію сказалъ: «Вы извините меня...«

ждеклиШ онжитоди акарато »! тнов акешеП«.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершение ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лицѣ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достопиства онъ сказалъ: »Миѣ страпио, милостивый государь... вы, вѣрио, не замѣтили... я офицеръ...«

» Что такое офицеръ! Я Швабскій Нъмецъ. Мой самъ (при этомъ Шиллеръ ударилъ кулакомъ по столу) будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сдълаетъ

этакъ: фу!«

При этомъ Шпллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидълъ, что ему больше инчего не оставалось, какъ только удалиться; однакожъ такое обхожденіе, вовсе неприличное его званію, ему было непріятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ-бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, какимъ бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена нивомъ; къ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано по утру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатѣ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ

голосомъ, который очень шелъ къ ея личику, спросила: »Что вамъ угодно?«

»A, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какіе хорошенькіе глазки!«

При этомъ поручикъ Пироговъ хотълъ очень мило поднять польцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію спросила: » Что вамъ угодно? «

»Васъ видѣть, больше инчего миѣ не угодно«, произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подстуная ближе, но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользиутъ въ дверь, прибавилъ: »Миѣ нужно, моя миленькая, заказать, шпоры. Вы можете миѣ сдѣлать шпоры? хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!«

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изъяс-

неніяхъ подобнаго рода.

»Я сейчасъ позозу моего мужа«, вскрикнула Нѣмка и ушла, и чрезъ нѣсколько минутъ Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходившаго съ заснанными глазами, едва очнувшагося отъ вчерашняго нохмѣлья. Взглянувши на офицера, снъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но чувствовалъ, что сдѣлалъ какуюто глуность, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ. »Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей«, произнесъ онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова; потому что ему, какъ честному Нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя, тремя пріятелями, и занирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

»За чъмъ же такъ дорого? « ласково сказалъ Пироговъ.

»Нъмецкая работа«, хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородокъ. »Русской возмется сдълать за два рубля.«

» Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей! «

Шиллеръ минуту оставался въ размышленіи: ему, какъ честному Нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить

его отъ заказыванія, онъ объявиль, что раньше двухъ неділь не можеть єділать. Но Пироговь безъ всякаго прекословія изъявиль совершенное согласіє.

Нъмець задумался и сталь размышлять о томъ, какъ-бы лучше сдълать свою работу, чтобы она дъйствительно стоила пятнадцати

рублей.

Въ это время блондника вошла въ мастерскую и начала рыться на столъ, уставленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостію Шиллера, подступиль къ ней и пожалъ ручку, обнаженную до самаго илеча.

Это Шиллеру очень не поправилось. »Мейнъ фрау!« закри-

чалъ онъ.

»Васъ волензи дохъ? « отвъчала блондинка.

»Гензи на кухия! « Блондинка удалилась.

»Такъ черезъ двъ недъли?« сказалъ Нироговъ.

»Да, черезъ двъ недъли«, отвъчалъ въ размышлении Шиллеръ.
» у меня теперь очень много работы.«

»До свидація! я къ вамъ зайду!«

»До свиданія«, отвіталь Шиллерь, занирая за нимь дверь.

Поручикъ Пироговъ рѣшился не оставлять своихъ исканій, не смотря на то, что Нъмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, чтобы можно было ему противиться, тъмъ болье, что любезность его и блестящій чинъ, давали полное право на винманіе. Надобно однакоже сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть въ хорошенькой женъ. По крайней мъръ я зналь много мужей, которые въ восторть отъ глупости своихъ женъ и видятъ въ ней всѣ признаки младенческой невинности. Красота производить совершенныя чудеса. Всѣ душевные недостатки въ красавицъ, вмъсто того, чтобы произвести отвращение, становятся какъ-то необыкновенно привлекательны; самый норокъ дышетъ въ нихъ миловидностью: но нечезни она — и женщинъ нужно быть въ двадцать разъ умиве мущины, чтобы внушить къ себъ, если не любовь, то по крайней мъръ уважение. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда върна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успѣть въ смѣломъ своемъ предпріятін; но съ побѣдою пренятствій всегда соединяется наслажденіе, и блондинка становилась для него интереснѣе день ото дня. Онъ началъ довольно часто освѣдомляться о шнорахъ, такъ что Шиллеру это наконецъ наскучило. Онъ употреблялъ усилія, чтобы окончить скорѣй начатыя шпоры; наконецъ шноры были готовы.

» Ахъ, какая отличная работа! « закричалъ поручикъ Пироговъ, увидъвши шпоры. » Господи, какъ это хорошо сдълано! У нашего геперала иътъ эдакихъ шпоръ. «

Чувство самодовольствія распустилось по душт Шиллера. Глаза его начали глядіть довольно весело и онъ совершенно примирился съ Пироговымъ. »Русскій офицеръ умный человіть» «, думалль онъ самъ про-себя.

»Такъ вы, стало быть, можете едълать и оправу, напримъръ, къ кинжалу, или другимъ вещамъ? «

»О, очень могу! « сказалъ Шпллеръ съ улыбкою.

»Такъ сдълайте мит оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу; у меня очень хорошій Турецкій кпижаль, но мит бы хоттлось оправу къ нему сдълать другую.«

Шиллера это какъ бомбою хватило. Лобъ его вдругъ наморицился. »Вотъ тебъ на! « подумалъ онъ про-себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу. Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же Русскій офицеръ похвалилъ его работу. — Онъ, нъсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; по поцълуй, который уходя Цироговъ влъпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумъніе.

Я почитаю неизлишнимъ познакомить читателя и всколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный Нъмецъ, въ нолномъ смыслъ всего этого слова. Еще съ двадцати-лътняго возраста, съ того счастливаго времени, которое Русскій живетъ на фуфу, уже Шиллеръ размърилъ всю свою жизнь и никакого ни въ какомъ случат не дълалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, объдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себъ, въ теченіе

10 лътъ составить каниталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ върно и неотразимо, какъ судьба, потому что скоръе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели Нъмецъ ръшится перемъпить свое слово. Ни въ какомъ случат не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цъна на картофель слишкомъ подинмалась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной конъйки, но уменьналъ только количество и хотя оставался иногда ийсколько голоднымъ, но однакоже привыкаль къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цёловать жену свою въ сутки не болёе двухъ разъ, а чтобы какъ-инбудь не поцъловать лишній разъ, онъ никогда не клаль перцу болбе одной ложечки въ свой сунъ; вирочемъ, въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, нотому что Шиллеръ вынивалъ тогда двъ бутылки нива и одну бутылку тминной водки, которую однакоже онъ всегда бранилъ. Инлъ онъ вовсе не такъ, какъ Англичанинъ, который тотчасъ послъ объда запираетъ дверь на крючокъ и наръзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ Ивмецъ, пилъ всегда вдохиовенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или съ столяромъ Кунцомъ, тоже Немцомъ и большимъ ньяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который наконецъ быль приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положение. Хотя онъ былъ флегматикъ и Нъмецъ, однакожъ поступки Пирогова возбудили въ немъ что-то похожее на ревность. Онъ ломалъ голову и не могъ придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого Русского офицера. Между-тъмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, потому что ужъ такъ Провидъніе устроило, что, гдъ офицеры, тамъ и трубки, куря трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріятною улыбкою объ интрижкъ съ хорошенькою Ификою, съ которою, по словамъ его, опъ уже совершенно былъ накороткъ и которую онъ на самомъ дълъ едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мъщанской, поглядывая на домъ, на которомъ красовалась вывъска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидъль онъ головку блондинки, свъсившуюся въ окошко и разглядывавшую.

прохожихъ. Онъ остановился, сдълалъ ей ручкою и сказалъ: гутъ моргенъ. Блондинка поклоинлась ему какъ знакомому.

- » Что, вашъ мужъ дома?«
  - »Дома«, отвъчала блондинка.
- » А когда онъ не бываетъ дома? «
- » Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома «, сказала глупенькая блондинка.

»Это недурно«, подумаль про себя Пироговь; »этимь нужно воспользоваться « — и въ следующее воскресенье, какъ снегъ на голову, явился предъ блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пироговъ поступиль на этоть разъ довольно осторожно, обощелся очень почтительно и, раскланявщись, показаль всю красоту своего гибкаго перетянутаго стана. Онъ очень пріятно и учтиво шутиль, но глупенькая Ифмка отвфчала на все односложными словами. Наконецъ, заходивши со встхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложилъ ей танцовать. Нъмка согласилась въ одну минуту, потому что Ифмки всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Пироговъ очень много основываль свою надежду: во первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе, во вторыхъ, это могло показать его турнюру и ловкость, въ третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую Нёмку и проложить начало всему; короче, онъ выводилъ изъ этого совершенный успъхъ. Онъ началъ какой-то гавотъ, зная, что Ивмкамъ нужна постепенность. Хорошенькая Ижмка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение такъ воехитило Пирогова, что онъ бросился ее цъловать. Нъмка начала кричать и этимъ еще болъе увеличила свою прелесть въ глазахъ Пирогова. Онъ ее засыналь поцълуями. Какъ вдругъ дверь отворилась и вошель Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всё эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но я предоставляю самимъ читателямъ судить о гитвът и негодованіп Шиллера.

» Грубіянъ! « закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи; « какъ ты смъешь цъловать мою жену! Ты подлецъ, а не Русскій офицеръ. Чортъ побери, мой другъ Гофманъ, я Нъмецъ, а не Русская

евинья (Гофманъ отвъчалъ утвердительно). О, я не хочу имъть роги! бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ, я не хочу «, продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, при чемъ лицо его было похоже на красное сукно его жилета. »Я восемь лътъ живу въ Петербургъ, у меня въ Швабіи мать моя, и дядя мой въ Нюренбергъ, я Нъмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! держи его за рука и нога, комратъ мой Кунцъ!«

II Иъмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ отбиваться: эти три ремесленника были самый дюжій народъ изъ всёхъ Петербургскихъ Нёмцевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невѣжливо, что, признаюсь, я пикакъ не нахожу словъ къ изображенію этого печальнаго событія.

Я увърень, что Шиллеръ на другой день быль въ сильной лихорадкъ, что онъ дрожалъ какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиціп, что онъ Богъ знаетъ чего бы не даль, чтобы все происходившее вчера было во спъ. Но что уже было, того нельзя перемънить. Ничто не могло сравниться съ гнъвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскорбленіп приводила его въ бъщенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ летълъ домой, чтобы, одъвшись, оттуда идти прямо къ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство Нъмецкихъ ремесленинковъ. Онъ разомъ хотъль подать и письменную просьбу въ Главный Штабъ; если же назначеніе наказанія будетъ неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.

Но все это какъ-то странно кончилось: но дорогѣ онъ зашелъ въ кандитерскую, съѣлъ два слоеныхъ пирожка, прочиталъ коечто изъ Съверной Ичелы и вышелъ уже не въ столь гиввномъ положении. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его иѣсколько пройтись по Исвекому проспекту; къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо безпокоитъ генерала; притомъ онъ безъ сомивнія куда-нибудь отозванъ, и потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю Контрольной Коллегіи, гдѣ было очень пріятное собраніе чиновниковъ и офицеровъ. Тамъ съ удовольствіемъ провель вечеръ и такъ отличился

въ мазуркъ, что привель въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ.

»Дивно устроенъ свътъ нашъ! « думалъ я, идя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на намять эти два происшествія. «Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! получаемъ ли мы когда-инбудь то, чего желаемъ! Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы! Все происходитъ на оборотъ. Тому судьба дала прекраснъйшихъ лонадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замъчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ ившкомъ и довольствуется только тъмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имъетъ отличнаго повара, но къ сожалъню такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить, другой имъетъ ротъ величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какимъ-нибудь Нъмецкимъ объдомъ изъ картофеля. Какъ страино играетъ нами судьба наша! «

Но страниве всего происшествія, случающіяся на Невскомъ проспектъ. О, не въръте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрѣпче плащомъ своимъ, когда иду по немъ, и стараюсь вовсе не глядъть на встръчающеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чёмъ кажется. Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично сшитомъ сюртучкъ, очень богатъ, — инчуть не бывало: онъ весь состоитъ изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившеся передъ строющеюся церковью, судять объ архитектурт ея, — совстмъ ньть: они говорять о томь, какъ странно съли двъ вороны одна противъ другой. Вы думаете, что этотъ энтузіастъ, размахивающій руками, говорить о томъ, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера, — совстмъ итъ: онъ говорить о Лафаэть. Вы думаете, что эти дамы,... но дамамъ меньше всего върьте. Менъе заглядывайте въ окна магазиновъ: бездёлушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнутъ страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шляпки. Какъ ни развѣвайся вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далъе, ради Бога, далъе отъ фонаря! и скоръе, сколько можно скоръе проходите мимо! Это счастіе еще, если отдълаетесь тъмъ, что онъ зальетъ щегольской сюртукъ вашъ вошочимъ своимъ масломъ. Но и кромъ фонаря все дышетъ обманомъ. Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болъе всего тогда, когда ночь стущенною массою наляжетъ на него и отдълитъ бълыя и палевыя стъны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, миріады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы показать все не въ настоящемъ видъ.

## O MAAOPOCCIÄCRIIX B IIBCHAXB. (1)

Только въ послъдніе годы, въ эти времена стремленія къ самобытности и собственной народной поэзіи, обратили на себя вниманіе Малороссійскія иъсии, бывшія до того скрытыми отъ образованнаго общества и державшіяся въ одномъ народѣ. До того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрѣдка заносилась въ высшій кругъ; слова же оставались безъ вниманія и почти ни въ комъ не возбуждали любопытства. Даже музыка ихъ не появлялась никогда вполиѣ. Бездарный композиторъ безжалостно разрывалъ ее и клеплъ въ свое безчувственное, деревяное созданіе (²). Но лучшія пѣсни и голоса слышали только однѣ Украинскія степи. Только тамъ, подъ сѣнью низенькихъ глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при блескѣ утра, полудия и вечера, при лимонной желтизиѣ падающихъ колосьевъ пшеницы, онѣ раздаются, прерываемыя однѣми степными чайками, вереницами жаворонковъ и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ иѣсень. Это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дѣятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ при всей многосторонности ея не получилъ высшей цивилизаціи,

<sup>(1)</sup> Статья эта была первоначально пом'єщена въ Жур. Мин. Народ. Просв. (ч. 1-я 1834 г.). *Прим. Трушковскаго*.

<sup>(2)</sup> Впрочемъ любители музыки и поэзіи могуть нѣсколько утѣшиться: недавно издано прекрасное собраніе пѣсенъ Максимовичемъ, и при немъ гоглоса, переложенные Алябьевымъ.

Ирим. Гоголя.

то весь ныль, все сильное, юное бытие его выливается въ народныхъ пъсняхъ. Онт — надгробный памятникъ былого, болъе нежели надгробный намятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ историческою надписью — ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніп, пъсни для Малороссін — все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнуль въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаеть о прошедшемъ быть этой цвътущей части России. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы, или точнаго объясненія м'єста, в'єрной реляцін; въ этомъ отношенін немногія пъсни помогуть ему. Но когда онъ захочеть узнать върный быть, стихін характера, всё изгибы и оттыки чувствь, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочеть вынытать духъ минувшаго въка, общи характеръ всего цълаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будеть удовлетворень вполит: исторія народа разоблачится предъ нимъ въ ясномъ величін.

Пъсни Малороссійскія могутъ вполив назваться псторическими, потому что онв не отрываются ни на мигъ отъ жизни и всегда върны тогдашней минутъ и тогдашнему состоянию чувствъ. Вездъ проникаетъ ихъ, вездъ въ нихъ дышетъ эта широкая воля козацкой жизни. Вездъ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во вею поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ин чернобровая подруга, нылающая евъжестью, съ карыми очами, съ ослъпительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарълая мать, разливающаяся какъ ручей слезами, которой встмъ существованиемъ завладтло одно материнское чувство ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ спъшитъ въ степи, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ, --- все замѣняетъ ватага гульливыхъ рыцарей набѣговъ. Узы этого братства для него выше всего, сильнъе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмъримая степь отъ Тамана до Дуная — дикій оксанъ цвітовъ, колышется одинмъ налетомъ вътра; въ безпредъльной глубинъ неба тонутъ лебеди и журавли; умирающій козакъ лежить среди этой свіжести дівственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть, не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

То ще добре казацька голова знала, Що безъ війска козацького не вмирала.

Увидъвши ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли козацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновенемъ, извергаетъ ли изъ самоналовъ потонъ дыма и пуль, кружаетъ ли вольно медъ, вино, описывается ли ужасная казнь гетьмана, отъ которой дыбомъ подымается волосъ, мицене ли казаковъ, видъ ли убитаго козака, съ широко раскинутыми руками на травѣ, съ разметаннымъ чубомъ, клекты ли орловъ въ небъ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать козацкія очи, — все это живетъ въ пѣсняхъ и окинуто смѣлыми красками. Остальная половина пѣсней изображаетъ другую половину жизии народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашияго; здъсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ один козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здѣсь, напротивъ, одинъ женскій міръ, нѣжный, тоскливый, дышащій любовно. Эти два пола видълись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цѣлые годы. Тоды эти были проводимы женщинами въ тоскъ, въ ожидани своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ передъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранстві, какъ сновидіню, какъ мечта. Отъ того любовь ихъ ділается чрезвычайно поэтическою. Свѣжая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столпило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгновеніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновеніемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

> Ой чо́рный о́ровенята! Лихо мині зъ ва́ми: Не хо́чете почова́ти Ні ні̀ченьки са́ми!

Она вся живеть воспоминаніемъ. Все, на что они глядъли вмъсть, куда они вмъсть ходили, что вмъсть говорили, все это

приноминаетъ она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видитъ въ природъ, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всѣмъ имъ говоритъ и жалуется. И какъ просты; какъ поэтически-просты ея исполненныя души рѣчи! Ко всему примѣняетъ она состояние свое и не можетъ наговориться; потому что человѣкъ многорѣчивъ всегда, когда въ его грусти заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяниемъ говоритъ она:

Да вже жъ мині не ходити, Куды я ходила!
Да вже жъ мині не любити, Кого я любила!
Да вже жъ мині не ходити Ранкомъ по-підъ замкомъ!
Да вже жъ мині не стойти Изъ моімъ коханкомъ!
Да вже жъ мині не ходити Въ ліски по орішки!
Да вже жъ мині минулися Да вже жъ мині минулися

Чтобы сколько-нибудь сдёлать доступною для незнающихъ Малороссійскаго языка глубину чувствъ, разсыпанныхъ въ этихъ пёсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводё.

Разсердился, разгиввался на меня мой милый! Воть онъ свядаеть своего вороного коня и вдеть далеко-далеко отъ меня.

Куда же ты, мой милый, голубчикъ мой сизый, куда ты уѣзжаешь? Кому ты меня беззащитную, молодую, кому оставляешь?

»Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь изъ дальней дороги.«

О если бъ я знала, если бы видъта, откуда будетъ вхать мой милой: я бы ему по всей дорогъ мостила мосты изъ зеленаго тростника и всё бы ждала его въ гости.

Боже Всесильный! выровняй всё долины и горы, чтобы вездё было ровао, чтобы оттолё ему до самаго дому было хорошо ёхать.

Чу! луга шумять, берега звенять, по дорогѣ зеленѣеть трава — это онъ! это мой милый ѣдетъ!

Чу! луга шумять, берега эвенять, разцвётаеть калина — вёрно, гдё-нибудь мой милый, голубчикъ мой сизый, съ другой разговариваеть.

За чёмъ же ты не пріёхаль, за чёмъ не прилетёль, какъ я теб'є говорила? Коня ли не им'єль, дороги ли не зналь, или мать не вел'єла теб'є?

»Я коня имѣю; я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велѣла мнѣ сѣдлать коня —

»Но только лишь сяду на коня, только лишь выёду за ворота, какт уже бёжить за мною другая и такт жалко стонеть, такт плачеть, что тоска ея хватаеть за самое сердце.«

Можно привесть до тысячи подобныхъ пъсень, можетъ быть, даже гораздо лучшихъ. Всв онв благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездѣ новыя краски, вездѣ простота и невыразимая ивжность чувствъ. Гдв же мысли въ нихъ коснулись религіознаго, тамъ онъ необыкновенно поэтически. Онъ не изумляются колоссальнымъ созданіямъ вѣчнаго Творца: это изумленіе принадлежить уже ступившему на высшую ступень самопознапія; но ихъ въра такъ невинна, такъ трогательна, такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онъ обращаются къ Вогу, какъ дъти къ отцу; онъ вводятъ Его часто въ бытъ своей жизни съ такою невинною простотою, что безъискусственное Его изображение становится у нихъ величественнымъ въ самой простотъ своей. Отъ этого самые обыкновенные предметы въ ифсияхъ ихъ облекаются невыразимою поэзіей, чему еще болье помогають остатки обрядовъ древней Славянской минологии, которые онъ нокорили Христіянству. Часто тоскующая діва умоляеть Бога, чтобы онъ засвѣтилъ на небѣ восковую свѣчку, пока ея милый перебредетъ черезъ ръку Дунай. На всемъ печать чистаго, первоначальнаго младенчества, стало быть — и высокой поэзіи. Изложеніе пъсней ихъ, какъ женскихъ, такъ и козацкихъ, почти всегда драматическоепризнакъ развитія народнаго духа и д'ятельной, безпокойной жизни, долго обнимавшей народъ. Пъсни ихъ почти никогда не обращаются въ описательныя и не занимаются долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользить въ куплеть; но тёмъ не менёе черты ся такъ новы, тонки, рёзки, что представляють весь предметь. Впрочемь къ нимъ прибъгають для того только, чтобы сильнъе выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. То же самое у нихъ представляется разомъ и во вившнемъ, и во внутреннемъ міръ. Часто, виъсто цълаго внъшняго, находится только одна ръзкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдъ нельзя найти подобной фразы: быль вечерь; но вмысто этого говорится то, что бываетъ вечеромъ; напр.

> Йшли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля. Выплакала ка́рі очи, край ынлого сто́я.

Отъ того весьма многіе, не понявъ, считали подобные обороты беземыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругъ, сильно, ръзко, и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многихъ иъсняхъ нътъ одной мысли, такъ что онъ походятъ на рядъ куплетовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себъ отдъльную мысль. Иногда онъ кажутся совершенно безпорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыкновенно тъ предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помъщаются и въ пъсни. Но за то, изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражають самою очаровательною безотчетностью поэзін. Самая яркая и върная живопись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пъсня сочиняется не съ перомъ въ рукъ, не на бумагъ, не съ строгимъ разечетомъ, но въ вихръ, въ забвении, когда душа звучитъ и всъ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободиве, руки вольно вскидываются на воздухъ и дикія волим веселья уносять его оть всего. Это примъчается даже въ самыхъ заунывныхъ пъсняхъ, которыхъ раздирающе звуки съ болью касаются сердца. Онъ никогда не могли излиться изъ души человъка въ обыкновенномъ состоянии, при настоящемъ воззръни на предметъ. Только тогда, когда вино перемъщаетъ и разрушитъ весь прозаическій порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласін звучать внутреннимъ согласіемъ, въ такомъ-то разгулъ, торжественномъ, больше нежели веселомъ, душа, къ непостижимой загадкъ, изливается нестерпимо-унылыми зкуками. Тогда прочь дума и бдініе! Весь тапиственный составъ его требуетъ звуковъ. Отъ того поэзія въ пъсняхъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болье доступна каждому, нежели поэзій звуковъ, или, лучше сказать, поэзія поэзін. Ее одинъ только избранный, одинъ истинный въ душъ поэтъ понимаетъ; и потому-то часто самая лучшая ифсия остается незамъченною, тогда какъ незавидная выигрываетъ своимъ содержаніемъ.

Стихосложение Малороссійское самое выгодное для пѣсень: въ немъ соединяются вмѣстѣ и размѣръ, и тоника, и риема. Паденіе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; отъ того строка никогда почти

не бываетъ слишкомъ длинна, — если же это и случается, то цезура по серединъ съ звоикою риомою переръзываетъ ее. Чистые, протяжные ямбы редко нопадаются. Большею частію быстрые хорен, дактили, амфибрахіи, летять шибко, одинь за другимь, прихотливо и вольно мѣшаются между собою, производять новые размъры и разнообразятъ ихъ до чрезвычайности. Риемы звучатъ и сшибаются одна съ другою, какъ серебряныя подковы танцующихъ. Върность и музыкальность уха — общая принадлежность ихъ. Часто вся строка созвукивается съ другою, не смотря, что иногда у объихъ даже риемы иътъ. Влизость риемъ изумительиа. Часто строка два раза теринтъ цезуру и два раза риемуется до замыкающей риомы, которой сверхъ того даетъ отвътъ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середнив. Иногда встръчается такая риема, которую по видимому нельзя назвать риемою, но она такъ вфриа своимъ отголоскомъ звуковъ, что правится иногда болве, нежели риома, и никогда бы не пришла въ голову поэту съ перомъ въ рукв.

Характеръ музыки нельзя опредёлить одиниъ словомъ: она необыкновенно разпообразна. Во многихъ ифсияхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалить, ръзвится звуками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную физіогномію; - становятся сильны, могучи, кръпки; стопы тяжело ударяють въ землю, и, кажется, какъ-будто бы подъ нихъ можно илясать одного только гопака. Иногда же звуки ея становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, силящіеся обхватить бездну пространства, велушиваясь въ которые танцующій чувствуеть себя иснолиномъ: душа его и все существование раздвигается, расширяется до безиредъльности. Онъ отдъляется идругъ отъ земли, чтобы ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то она нигдъ не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на безпріютное положеніе тогданией Малороссін.... но звуки ея живуть, жгуть, раздираютъ душу. Русская заунывная музыка выражаетъ, какъ справедливо замътилъ М. Максимовичъ, забвение жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить вседревныя нужды и заботы; но въ Малороссійскихъ пъсняхъ она слилась съ жизнью — звуки ся такъ живы, что кажется не звучать, а говорять, говорять словами, выговаривають рѣчи, и каждое слово этой яркой рѣчи проходитъ душу. Взвизги ел пиогда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваетъ, какъ-будто бы коснулось къ нему острое жельзо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чусствуеть, что надежда давно улетъла изъ міра. Въ другомъ мъстъ отрывистыя стенанія, воили, такіе яркіе, живые, что съ тренетомъ спрашиваень себя: звуки ли это? Это невыносимый воиль матери, у которой свиръное насиле вырываетъ младенца, чтобы съ звърскимъ смъхомърасшибить его о камень. Инчто не можетъ быть сильнъе народной музыки, если только народъ имълъ ноэтическое расположение, разнообразие и дъятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ, въчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и ингда выразиться, какъ только въ его пъсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту годину, когда хинцио ворвалась въ нее Унія. По нимъ, но этимъ звукамъ, можно догадываться о ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей буръ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по брилліантовыми слезами, унизывающими снизу до вершины освъженныя деревья, когда солнце мечетъ вечерийй лучъ, разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звоико дребезжитъ мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, въстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свътлыми кольцами къ небу, и вечеръ тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

## мысли о гвографіи.

для дътскаго возраста. (1)

Велика и норазительна область географіи! Край, гдѣ кипитъ ютъ, и каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдѣ въ искаженныхъ чертахъ природы прочитывается ужасъ, и земля превращается въ оледенѣлый трупъ; исполнны — горы, парящія въ небо, наброшенный дышущій всею роскойью растительной силы и разнообразія видъ, и раскаленныя пустыни и степи, оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предѣлъ всего живущаго — гдѣ найдутся предметы, сильнѣе говорящіе юному воображенію! какая другая наука можетъ быстрѣе возвысить ноззію младенческой души ихъ! ІІ не больно ли, если показываютъ имъ, вмѣсто всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелетъ, холодно говоря: »Вотъ земля, на которой живемъ мы, вотъ тотъ прекрасный міръ, подаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ! « Этого мало: его совершенно скрываютъ отъ нихъ и дають имъ вмѣсто того грызть политическое тѣло,

<sup>(1)</sup> Статья эта была была сперва пом'вщена въ Литературной Газет'в за 1831г., подъ заглавіемъ: »Нисколько мыслей о преподаваніи димяма географіи въ конції статьи выноска: »Просимъ читателей смотріть на предложенную здісь статью, какъ на одно только начало. Автору, который совершенно посвятилъ себя юнымъ питомцамъ своимъ, боліс всего желательно знать о семъ предметі мибніе ученыхъ пашихъ преподавателей. Въ послідующихъ за симъ мысляхъ, читатели встрітятъ, можетъ быть, боліс новаго, боліс отпосящагося къ облегченію вауки и приведенію оной въ ясность для дітей. Подписано: Г. Яновъ.

Ирим. Н. Трушковскаго.

превышающее міръ ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями. — Невольно при этомъ приходитъ на мысль: неужели великій Гумбольтъ и тѣ отважные изслѣдователи, принесшіе такъ много свѣденій въ область науки, истолковавшіе дивные ісроглифы, коими покрытъ міръ нашъ, — должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрастъ, болѣе другихъ нуждающійся въ ясности и опредѣлительности, долженъ видѣть передъ собою одип непонятныя изображенія?

Дътскій возрасть есть еще одна жажда, одно безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуеть, все хочеть узнать. Его болѣе всего интересують отдаленныя земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живутъ? Эти вопросы стремятся у него толною и всѣ они относятся прямо къ физической географіи, и нотому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плѣнительный, —долженъ болѣе и обширнѣе занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности восинтанниковъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читають ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стопть, чтобъ ее проходили не въ одномъ классѣ; но преподаватели впадаютъ въ большую ошноку: размежевывають земной шаръ на двъ или, смотря по классамъ, на три части и самому начальному классу достается Европа, разематриваемая обыкновенно въ политическомъ отношенін съ подробивіншими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждають но степямь и пескамь Африканскимь и бесъдують съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формъ такого преподаванія, нужно имъть необыкновенную память, чтобы удержать въ ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномень въ природъ, то въ головъ этого феномена никогда не удержится одно прекрасное целое. — Это будуть тщательно отделанныя, разрозненныя части, которыми не управляеть одна мощиая жизнь, быощая ровнымъ пульсомъ по вежмъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархическаго правленія п утратившій его въ бурѣ политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходить географію въ два разные періоды своего возраста. Въ первомъ онъ долженъ узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ

такой, который бы пробудиль всю внимательность, который бы показаль всю обширность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ должны инспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составиль одну яркую, живонисную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всѣ концы его. Ничего въ подробности; но только однѣ рѣзкія черты, но только, чтобы онъ чувствоволь, гдѣ стужа, гдѣ болѣе растительность, гдѣ выше мануфактурность, гдѣ глубже невѣжество, гдѣ ниже земля, гдѣ стремительнѣе горы. Во второмъ неріодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть предъ нимъ раздвинутъ. Онъ долженъ разсмотрѣть въ микросконъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узна́етъ всѣ псключенія и переходы, менѣе рѣзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имъть вовсе у себя книги. Она какая бы ни была, будетъ сжимать его и умерщвлять воображеніе: передъ инмъ должна быть одна только карта. Ни одного географическаго явленія не нужно объяснять, не укрѣпивши на мѣстѣ, хотя бы это было только яркое, живописное описаніе, чтобы воспитанникъ, виимая ему, глядѣлъ на мѣсто въ свосіі картѣ, и чтобы эта маленькая точка какъ-бы раздвигалась передъ нимъ и вмѣстила бы въ себѣ всѣ тѣ картины, которыя онъ видитъ въ рѣчахъ преподавателя. Тогда можно быть увѣреннымъ, что онѣ останутся въ памяти его вѣчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнитъ красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его намяти. Черченіе карть, надъ которымъ заставляютъ воспитанниковъ трудиться, мало приноситъ пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ ихъ упичтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтывалъ сдѣлать всю воду бѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ совершенно отдѣлились, рѣзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и преслѣдовали бы ихъ неотстуино неправильною своею фигурою. Послѣ этого будетъ имъ гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т. е. озна-

чать вев мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они въ началъ совстиъ не знаютъ ихъ, но за то удержатъ общій видавемли.

Гораздо лучше проходить въ началъ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всъ части свъта: чрезъ это очевидиъе будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замътивни ихъ въ общей массъ, они могутъ тогда ногрузиться глубже въ каждую часть свъта. Но въ норядків частей свівта, я бы совійтываль лучие слідовать за ноетепеннымъ развитіемъ человіна, стало быть, вмісті и за постепешнымъ открытіемъ земли: начать съ Азін, съ его колыбели, съ его младенчества, перейти въ Африку, въ его пламенное и вмъстъ грубое юпошество, обратиться къ Европъ, къ его быстрому разоблачению и зрълости ума, шагнуть вмъстъ съ нимъ въ Америку, гдъ, развитый ивластительный, встрътился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными но необозри-

мому океану островами.

Такое разделеніе, мив кажется, будеть гораздо естественные. Прежде всего восинтанникъ долженъ составить себъ общее характеристическое понятіе о каждой изъ шихъ. Во первыхъ объ Азіп, гай люди такъ важны, такъ холодны съ вида, и вдругъ кииять неукротимыми страстями; ири дётскомъ умё своемъ думають. что они умиће всћућ; гдћ все гордость и рабство; гдћ все одћвается и вооружается легко и свободно, все натадничаеть; гдъ Турокъ радъ просидъть цълый въкъ, поджавъ ноги и куря кальянъ евой, и гдъ Бедуниъ какъ вихорь мчится по пустынъ; гдъ въра переходить въ фанатизмъ и вся страна — страна въроненовъданий. разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африкъ, гдъ солице жжеть, и океаны несчаныхъ степей растягиваются на неизмъримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человъкъ, мало чъмъ разнящійся наружностно и своими чувственными наклонностями отъ обезьянъ, кочующихъ по ней ордами, и т. далъе.

Начертивъ видъ части свѣта, воспитанникъ указываетъ всѣ высочайшія и инзменныя м'єста на ней, разсказываеть, какъ развътвляются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразлыя цени. Въ этомъ смысле можно съ пользою употреблять Риттерево барельефное изображение Европы, хотя оно не совствит еще удобно для дѣтей, но причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней. Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины, или изъ металла, настоящій барельефъ. Тогда воспитаннику стопло бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ намяти всѣ высокія и низменныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей земль, то нознание ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развътвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и наконецъ характеръ и отличіе каждой цѣни,— все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая-то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ грвнитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая, или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или наконецъ самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже разсказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ — и можно разсказать защимательно. Что же касается до новерхности ихъ, то само собою разучътеля, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ, и высоту, до которой подымался человѣкъ.

Не мфшало бы коспуться слегка подземной географіи. Мит кажется, итть предмета болье поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можеть только возрасть высшій. Туть всв явленія и факты дышуть пеполинскою колоссальностью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя массы. Туть на всемь отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли: душа сильные чувствуєть великія дѣла Творца. Туть лежать погребенными цѣлыя цѣпи подземныхъ лѣсовъ. Туть лежить въ глубокомъ уединеніи раковина и уже превращается въ мраморъ. Туть дышуть вѣчные огни, и отъ взрыва ихъ измѣчается поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтобъ не тронула его воображенія.

Процессъ и разселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстинцею градусовъ: гдѣ растеніе юга — хозяннъ, куда перешло оно какъ гость, подъ какимъ градусомъ умираетъ, гдѣ начинается растеніе сѣвера, гдѣ и оно наконецъ гнбнетъ, прозябеніе прекращается, природа обмираетъ въ объятияхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается педоступ-

ными для человѣка льдами. Такимъ же образомъ и разселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особешный видъ ея.

Пропзведенія некусства вообще являются досель у географовъ отрывието. Перехода иътъ никакого отъ природы къ произведеніямъ человъка. Они отрублены какъ тоноромъ отъ своего источника. Я уже не говорю о томъ, что у шихъ не представленъ вовсе этотъ брачный союзъ человъка съ природою, отъ котораго раждается мануфактурность. Итакъ, прежде нежели воспитанникъ приступитъ къ обозрѣнію мануфактуръ и произведеній рукъ человѣка, пужно, чтобы опъ былъ пріуготовленъ къ тому произведеніями земли, чтобы онъ самъ собою могъ вывесть, какія мануфактуры должны быть въ такомъ-то государствъ; если же встрътится исключение, тогда необходимо показать, отъ чего оно произошло: можетъ быть, безпечный характеръ народа, можетъ, стороннія обстоятельства — или излишнее богатство сосъдей, или невозможность дальнъйшихъ сообщений, или другія подобныя имъ — воспренятствовали. Пріуготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить къ торговлъ, которая безъ того будетъ тоже незанимательна и непонятна.

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязанъ показать каждаго физіогномію и тѣ отпечатки, которые принялъ его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Веѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т. е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отъ чего, напримѣръ, Тевтонское племя среди своей Германія означено твердостью флегматическаго характера и отъ чего оно, перейдя Альны, напротивъ принимаетъ всю игривость характера легкаго.

Весьма полезны для дѣтей карты, изображающія разселеніе просвѣщенія по земному шару. Эта польза превращается въ необходимость, когда проходять они Европу. Но какъ у насъ нѣтъ такихъ картъ, то преподавателю небольшого труда стоить сдѣлать оныя самому. Мѣста, гдѣ просвѣщеніе достигло высочайшей сте-

пени, означать свътомъ, и бросать легкія тъни, гдъ оно ниже: Тъни сін становятся, чъмъ далъе, тъмъ кръпче, и наконецъ превращаются въ мракъ, по мъръ того какъ природа дичаетъ, и человъкъ оканчивается бездушнымъ Эскимосомъ.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчисленіемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотрѣть на карту — вотъ одно средство узнать ее. Не мѣшало бы вырѣзать каждое государство особенно, такъ чтобы оно составляло отдѣльный кусокъ и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ, и форма.

При изображеній каждаго города непремінью должно означить ръзко его мъстоположение: подымается ли онъ на горъ, опрокинуть ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и вообще, сильными и немногими чертами обозначить характеръ его. Преподаватель обязань исторгнуть изъ общириаго матеріяла все, что бросаеть на городъ отличіе и отміняеть его оть множества другихъ. Пусть воспитанникъ знастъ, что такое Римъ, и Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мъряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видъ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно быть исключено въ опредълении отдъльно каждаго города. Во многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ опредѣленіяхъ губерискаго города разсказывается, что въ немъ есть гимназія, соборная церковь; увзднаго, — что въ немъ есть увздное училище и т. п. Къ чему? Воспитанинку довольно сказать сначала, что у насъ гимназін во встхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Палерояля, Фалькенетова Петра, Кіевопечерской лавры, Кингъ-Бенча, ивтъ другихъ въ мірв. Объ нихъ дитя, вврио, потребуетъ подробнаго свъденія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воснитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей; разв'в только въ такомъ случав, когда оно, по своей величнив или отрицательно, выходить изъ категоріи обыкновеннаго. Вмъсто этого, можно занять его архитектурой города, - въ какомъ вкусф онъ выстроенъ, колоссальны, ли прекрасны ли его строенія. Если онъ древній, то какъ величественна даже въ самой странности своей его старинная, повитая стольтіями и на чудо взлельянная

самими потрясеніями архитектура, и какъ напротивъ того легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столътіемъ. При мысли о какомъ-инбудь Германскомъ городкъ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себъ тъсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокіе домики, гдъ все такъ просто, мило, такъ буколически, и рядомъ съ ними угловатые, просъкающіе остріемъ воздухъ, шпицы церквей. При мысли о Римъ, гдъ глухо отозвался весь канувшій въ пучниу стольтій древній міръ, у него должна быть перазлучна съ тъмъ мысль о зданіяхъ псполинахъ, которыя, свободно поднявшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колоны, дряхліботъ, какъ-бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мізшаетъ чаще показывать фасады примъчательнівішихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ вріжется въ памяти; притомъ это послужитъ невольно и нечувствительно къ образованію юнаго вкуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять восноминаніями географическій міръ ихъ. Протекшее должно быть слишкомь разительно, и развѣ уже происходитъ изъ чисто географическихъ причинъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходитъ въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія: тогда географія сливается и составляєть одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный; вев поразительныя мъстоположенія, великія явленія природы, должны быть окинуты яркими красками. Что дъйствуетъ сильно на воображеніе, то нескоро выбьется изъ головы. Слогъ его долженъ болье подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можетъ удержаться въ головь отрока, особливо, если она распространена въ мелочахъ. Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда она искусно скрыта отъ него. Его система — интересъ, шить пронисшествій, или нить описаній. Все, что истинно-нужно, что болье относится къ нашей жизни, что болье можетъ мы въ посльдствіи приснособить къ себъ, все это уже интересно. Да впрочемъ, что не интересно въ географіи. Она такое глубокое море, такъ раздингаетъ наши самыя дъйствія, и, не смотря на то, что показы-

ваетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослаго представляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болъе съ міромъ, со всъмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило намяти, а представлялось бы свътло нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ нутешественниковъ, которыхъ множество, и изъ которыхъ, кажется, донынъ, въ этомъ отношеніи, мало умъли извлекать пользы.

Лъность и непонятливость воспитанника обращаются въ вину недагога и суть только вывъски его собственнаго нерадънія; онъ не умъль, онъ не хотъль овладъть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставиль ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенной неспособности не возможно предполагать въ дитяти. Мит часто случалось быть свидътелемъ, какъ ребенокъ, признанный за неспособнаго ин къ чему, обиженнаго природою, слушалъ съ неразвлекаемымъ винманіемъ страшную сказку, и на лицъ его, почти бездушномъ, неоживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, поперемънно прорывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого винманія въ пользу науки?

## носавдній день помпен.

КАРТИНА БРЮЛОВА.

Картина Брюлова одно изъ яркихъ явленій XIX вѣка. Это свътлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ-то полулетаригическомъ состоянии. Не стану говорить о причинь этого необыкновеннаго застоя, хотя оно представляеть занимательный предметь для изследованія; замёчу только, что если конецъ XVIII столътія и начало XIX ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи, то за то они много разработали ея части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развитъ и постигнутъ несравненно глубже, нели въ прежија времена. Замътили такія тайныя явленія, какихъ прежде никто не подозръвалъ. Вся та природа, которую чаще видить человѣкъ, которая его окружаетъ и живеть съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великіе художники, — достигли изумительной истины и совершенства. Всѣ наперерывъ старались замѣтить тотъ живой колоритъ, которымъ дышетъ природа. Все тайное въ ея лонъ, весь этотъ ньмой языкь пейзажа, подмьчены, или, лучше сказать, украдены, вырваны изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя всё произведения этого вёка похожи болёе на опыты, или, лучше сказать, записки, матеріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вносить путешественникъ въ свою книгу съ темъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ после итчто целое. Живопись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многія мелкія явленія были съ жадностію разработываемы въ частяхъ. Этимъ обязаны мы XIX въку. Колоритъ, употребляемый XIX въкомъ, показываетъ великій шагъ въ знаніп природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющеся отрывки, перспективы, нейзажи, которые рашительно въ XIX вака опредалили сліяніе челов'єка съ окружающею природою — какъ въ нихъ дълится и выходить окинутая мракомъ и освъщенная свътомъ перспектива строеній! какъ сквозить осв'єщенная вода, какъ дышеть она въ сумракъ вътвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляетъ предметы передъ самыми глазами зрителя! какое емьлое, какое дерзкое употребление тыней тамы, гдъ прежде вовсе ихъ не подозрѣвали! и вмѣстѣ, при всей этой рѣзкости, какая роскошная ибжность, какая подмічена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнъе постигнуто въ наше время, такъ это освъщене. Освъщене придаетъ такую силу и, можно сказать, единство всёмъ нашимъ твореніямъ, что они, не имъя слишкомъ глубокаго достопиства, показывающаго геній, необыкновенно пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить, хотя, внимательно разсматривая, иногда увидишь въ творцъ ихъ необширное познание искусства.

Возьмите всѣ безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго талапта, въ которыхъ дышетъ и вѣетъ природа такъ, что они кажутся какъ-будто оцвѣчены колоритомъ: въ нихъ заря такъ тонко свѣтлѣетъ на небѣ, что всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя сіяніемъ солнца, какъбудто покрыты тонкою нылью; въ нихъ яркая бѣлизна сладострастно сверкаетъ въ самомъ глубокомъ мракѣ тѣни. Разсматривая ихъ, кажется, боншься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлитъ въ природѣ, который происходитъ отъ сраженія свѣта съ тѣнью, весь этотъ эффектъ сдѣлался цѣлію и стремленіемъ всѣхъ нашихъ артистовъ. Можно сказать, что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякій отъ перваго до послѣдняго торопится произвесть эффектъ, начиная отъ поэта до кандитера, такъ что эти эффекты, право, уже надоѣдаютъ и, можетъ быть, XIX вѣкъ по странной причудѣ своей наконецъ обратится ко всему безъэффектному.

Впрочемъ можно сказать, что эффекты болье всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами. Тамъ, если они будутъ ложны и неумъстны, то ихъ ложность и неумъстность тотчасъ видиа всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дѣло. Тамъ они, если ложны, то вредны тъмъ, что распространяютъ ложь, нотому что простодушная толпа безъ разсужденія видается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они върны и превращаютъ человъка въ ненолина; но, когда они въ рукахъ поддъльнаго таланта, то для истиннаго понимателя они отвратительны, какъ отвратителенъ карло, одътый въ платье великана, какъ отвратителенъ подлый человъкъ, пользующійся незаслуженнымъ знакомъ отличія. По все это, однакожъ, не относится къ ныибшиему дёлу. Должно признаться, что въ общей массъ стремленіе, къ эффектамъ болье нолезно, нежели вредно: оно болъе двигаетъ впередъ, пежели назадъ, и даже въ послъднее время подвинуло все къ усовершенствованию. Желая произвести эффектъ, многіе болье стали разсматривать предметъ свой, сильнъе напрягать умственныя способности. И если върный эффектъ оказывался большею частію только въ мелкомъ, то этому виною безлюдіе крупныхъ геніевъ, а не огромное раздробленіе жизни и познації, которымъ обыкновенное принцсываютъ. Притомъ, стремленіе къ эффектамъ обділало многія части чрезвычайно удовлетворительно и ръзкою своею очевидностию сдълало ихъ доступными для всёхъ. Не помию, кто-то сказалъ, что въ XIX вътъ невозможно ноявление генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себъ всю жизнь XIX въка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ-то малодушіємь. Напротивь: никогда полеть генія не будеть такъ ярокъ, какъ въ ныибшиня времена; инкогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкъ, и его шаги уже, върно, будутъ исполниски и видимы всъми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можетъ назваться полнымъ, всемірнымъ созданіемъ. Въ ней все заключилось. По крайней мърѣ она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ. Мысль ея принадлежитъ совершенио вкусу нашего вѣка, который вообще, какъ-бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всё явленія въ общія группы и выбираеть сильные кризисы, чувствуемые цёлою массою. Всякому извъстны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежать: Видъніе Валтазара, Разрушеніе Ниневін и нісколько другихь, гді вы страшномъ величін представлены великія катастрофы, которыя составляють совершенство освъщенія; гдё молнія въ грозномъ величін озаряеть ужасный мракъ и скользить по верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выражение этихъ картинъ поразительно и исполнено необыкновеннаго единства. Но въ нихъ вообще только одна идея этой мысли. Он'в похожи на отдаленные виды; въ нихъ только общее выражение. Мы чувствуемъ только страшное положеніе всей толпы, но не видимъ человѣка, вълицѣ котораго былъ бы весь ужасъ имъ самимъ эримаго разрушенія. Ту мысль, которая видълась намъ въ такой отдаленной перспективъ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ-будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвель онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросилъ ее цълымъ потономъ на свою картину. Молнія у него залила и потонила все, какъ-будто бы съ тъмъ, чтобы все выказать, чтобы ин одинъ предметъ не укрылся отъ зрителя. Отъ того на всемъ у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры онъ кинулъ сильно такою рукою, какою мечетъ только могущественный геній: эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлетъ, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевъ; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда неявлявшуюся въ такой красотъ руку; этотъ ребенокъ, воизивший въ зрителя взоръ свой; этотъ несомый дітьми старикъ, въ странномъ тіль котораго дышетъ уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окаменьла въ воздухь съ распростертыми нальцами; мать, уже нежелающая бъжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышить зритель; толна, съ ужасомъ отступающая отъ строеній и со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взирающая на страшное явленіе, наконецъ знаменующее конецъ міра; жрецъ

въ бъломъ саванъ, съ безнадежною яростью, мечущій взглядъ свой на весь міръ; —все это у него такъ мощно, такъ смѣло, такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возникнуть въ головъ генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержанія картины и приводить толкованія и поясненія на изображенныя событія Для этого у всякаго есть глазъ и мърило чувства; притомъ же это слишкомъ очевидно, слишкомъ касается жизни человъка и той природы, которую онъ видитъ и понимаетъ, потому-то они доступны всемъ отъ мала до велика: я замічу только ті достоинства, ті різкія отличія, которыя имфеть въ себф стиль Брюлова, тфмъ болбе, что эти замъчанія, въроятно, сделали немногіе. Брюловъ первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, не смотря на ужасъ всеобщаго события и своего положенія, не вмінцають въ себі того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышутъ суровыя созданія Микеля Анжело. У него нътъ также того высокаго преобладанія пебесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми весь исполненъ Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всемъ ужаст своего положенія. Онт заглушають его своею красотою. У него не такъ, какъ у Микеля Анжело, у котораго тёло только служило для того, чтобы показать одну силу душевнаго страданія, ея вопль, ея грозныя явленія; у котораго пластика ногибала, контура человѣка пріобрѣтала исполинскій размірь, потому-что служила только одеждою мысли, эмблемою; у котораго являлся не человѣкъ, но только его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человъкъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, върныя, огненныя, выражаются на такомъ прекрасномъ обликъ, въ такомъ прекрасномъ человъкъ, что наслаждаешься до упоенія. Когда я глядель въ третій, въ четвертый разъ, мив казалось, что скульнтура, которая была постигнута въ такомъ иластическомъ совершенствъ древними, что скульптура эта перешла наконецъ въ живопись и сверхъ того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человъкъ исполненъ прекрасногордыхъ движений, женщина его блещеть, но она не женщина Рафаэля, съ тонкими, незамътными, ангельскими чертами, — она женщина страстная, сверкающая, южная, Италіянская, во всей красѣ полудня, мощная, крѣнкая, нылающая всею роскошью страсти, всѣмъ могуществомъ красоты,—прекрасная, какъ женщина. Нѣтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, гдѣ бы человѣкъ не былъ прекрасенъ. Всѣ общія движенія группъ его дышутъ мощнымъ размѣромъ и въ своемъ обшемъ движеніи уже составляютъ красоту. Въ созданіи ихъ онъ такъ же крѣпко и сильно правитъ своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни Арабскимъ бѣгуномъ своимъ. Отъ того вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картинъ выказывается отсутствее идеальности т. е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ-то состоитъ ея первое достоинство. Явись идеальность, явись перевъсъ мысли, и она бы имъла совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатлѣнія; чувство жалости и страстнаго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и върной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушение, не смерть страшны; напротивъ, въ этой минутъ есть что-то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслаждение, намъ жалка наша милая чувственность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнуль во всей силь эту мысль. Онъ представиль человъка какъ можно прекраснъе; его женщина дышетъ всъмъ, что есть лучшаго въ мірѣ. Ея глаза свѣтлые какъ звѣзды, ея дышащая ивтою и силою грудь, объщають роскошь блаженства. Н эта прекрасная, этотъ вънецъ творенія, идеаль земли, должна погибнуть въ общей гибели, на ряду съ последнимъ презреннымъ твореніемъ, которое недостойно было и ползать у ногъ ея. Слезы, испутъ, рыдаше, — все въ ней прекрасно.

Видимое отличіе, или манера Брюлова уже представляєть тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагъ. Въ его картинахъ цълое море блеска. Это его характеръ. Тъни его ръзки, сильны, но въ общей массъ тонутъ и исчезають въ свътъ. Опъ у него, такъ же какъ въ природъ, не замътны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тъла у него какъ-будто просвъчиваетъ и кажется фарфоровою; свътъ, обливая его сіяніемъ, вмъстъ проникаетъ его. Свътъ у него такъ

ивженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая твиь кажется у него какъ-будто прозрачною, и, при всей крвности, дышетъ какоюто чистою, тонкою ивжностію и ноззісії.

Его кисть остается на въки въ памяти. Я прежде видъль одну только его картину — Семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, връзалась въ мое воображение и осталась въ немъ въчно въ своемъ яркомъ блескъ. Когда я шелъ смотръть картину-Разрушеніе Помпен, у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вийстй съ толпою къ той комнати, гди она стояла, и на минуту, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, я позабылъ вовсе о томъ, что иду смотръть картину Брюлова, я даже позабыль о томъ, есть ли на свътъ Брюловъ. По когда я взглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ монхъ какъ молнія пролетьло слово: »Брюловь!« я узналь его! Кисть его вмыцаеть въ себъ ту поззно, которую чувства наши всегда знають и видять даже отличительные признаки, но слова ихъ инкогда не разскажутъ. Колоритъ его такъ ярокъ, какимъ никогда почти не являлся прежде, его краски горять и мечутся въ глаза. Они были бы нестериимы, если-бы явились у художника градусомъ ниже Брюлова, но у него они облечены въ ту гармонію и дышутъ тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ и что выше всего въ Брюловъ, такъ это необыкновенная многосторонность и общирность генія. Онъ инчъмъ не пренебрегасть: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ, до послъдняго камия на мостовой, живо и свъжо. Онъ силится обхватить всъ предметы и на всъхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избиралъ себъ какую-инбудь одну сторону и въ нее погружалъ весь талантъ свой, развивавшійся отъ того въ необыкновенномъ и какомъ-то отвлеченномъ величіи. Рафаэль обыкновенно инсалъ однъ только лица, одно развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросаль онъ додълывать ученикамъ своимъ. Встъ другіе великіе художники, настроенные высокостью религіозною, или высокостью страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ

картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болбе на конны свиа, или на гранитныя массы; дерево или двтски-однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова напротивъ вст предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоцфины. Онъ силится ехватить природу исполинскими объятіями и сжимаеть ее съ страстью любовинка. Можеть быть, въ этомъ ему помогла много раздроблениая разработка въ частяхъ, которую приготовилъ для него XIX вътъ. Можетъ быть, Брюловъ, явившись прежде, не полуотвыть бы того разносторонияго и вмъстъ нолнаго и колоссальнаго стремленія. Отъ того-то его произведенія, можетъ быть, первыя, которыя живостью, чистымъ зеркаломъ природы, доступны всякому. Его произведенія первыя, которыхъ могуть понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имъющій высшее развитіе вкуса, и незнающій, что такое художество. Они первыя, которымъ сужденъ завидный удёль пользоваться всемірною славою, и высшею стененью ихъ есть до сихъ поръ-Нослидний день Помпеи, которую, по необыкновенной обширности и соединению въ себъ всего, можно сравнить разв'є съ оперою, если только опера есть дійствительно соединение тройственнаго міра искусствъ: живописи, поэзін и музыки.

1834, августа.

## павиникъ.

отрывокъ изъ историческаго романа.

Въ 1543 году, въ началъ весны, ночью, тишина маленькаго городка Лукомья была смущена отрядомъ реестровыхъ коронныхъ войскъ. Ущербленный мъсяцъ, выръзываясь блестящимъ рогомъ своимъ сквозь безпрерывно обступавшія его тучи, на міновеніе освъщаль дно провала, въ которомъ лъпился этотъ небольшой городокъ. Къ удивленио немногихъ жителей, успъвшихъ проснуться, отрядъ, котораго одно уже появление служило предвъстиемъ буйства и грабительствъ, ѣхалъ еъ какою-то ужасающею тишиною. Замътно было, что всю силу напряженнаго внимания его останавливалъ тащившийся среди его илфиникъ, въ самомъ странномъ нарядь, какой когда-либо налагало насиліе на человька: онъ быль весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, втроятно для сообщенія неподвижности его тълу. Пушечный лафетъ былъ укръпленъ на спинъ его. Конь едва ступаль подъ нимъ. Несчастный плънцикъ давно бы свалился, если бы толстый канать не прирастиль его къ съдлу. Освътить бы мъсячному лучу хоть на минуту его лицо и онъ бы, върно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мъсяцъ не могъ видъть его лица, потому что оно было заковано въжельзную рышетку. Любопытные жители, съ разинутыми ртами, иногда рѣшались подступить поближе, но, увидя угрожающій кулакъ, или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бъжали въ свои щедушные домики, закутываясь покръпче въ наброшенные на плеча Татарскіе тулупы и продрагивая отъ свъжести ночного воздуха.

Отрядъ минулъ городъ и приближался къ уединенному монастырю. Это строеніе, составленное изъ двухъ, совершенно противуположныхъ частей, стояло почти въ концъ города, на косогоръ. Инжияя половина церкви была каменная и, можно сказать, вся состояла изъ тренцинъ, обожжена, закурена порохомъ, почеривышая, позеленвышая, покрытая краінною, хмвлемь и дикими колокольчиками, носившая на себѣ всю лѣтопись страны, териѣвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тёми изгибистыми деревяными иятью куполами, которые установила испорченная архитектура Византійская, еще болбе изуродованная варваризмомъ подражателей, быль весь деревяный. Новыя доски, желтъвийя между почеривлыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Бледный лучъ серпорогаго месяца, продравшись сквозь кудрявыя яблони, укрывавшія вѣтвями въ своей гущѣ часть зданія, уналъ на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный (каринзъ), покрытый пебольшими, своевольно выросшими желтыми цвътами, которые на тотъ разъ блестъли и казались огнями, или золотою надписью на дикомъ кариизъ. Одинъ изътолны съ неизмърнмыми, когда-либо виданными усами, длиниъе даже локтей рукъ его, котораго, но замашкамъ и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь. Дряхлыя монастырскія стіны отозвались и. казалось, испустили умирающій голось, уныло потерявшійся въ воздухѣ. Послѣ сего молчаніе снова заступило свое мѣсто. Брань на разныхъ нарѣчіяхъ посыпалась изъ-подъ огромиѣйшихъ усовъ начальника отряда. »Теремте-те, поповство проклятое! Ато я энаю, чёмъ васъ разбудить! « Раздался инстолетный выстрёлъ, пуля пробила ворота и шлепнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятение въ кельяхъ, которыя примыкали къ церкви; показались огин; связка ключей загремьла; ворота со скриномъ отворились, и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали блъдные, съ крестами въ рукахъ.

» Изыдите, нечистые, кромѣшинки! « произнесъ едва слышнымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. »Во имя Отца, и Сына, и Свя-

таго Духа, изыди діаволъ!«

» Але то еще и брешеть, поганый «, прогремъль начальникъ изыкомъ, которому ни одинъ человъкъ не могъ бы дать имени — изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. » То брешень, лайдакъ, же говоришь, что мы дьяволы, а то мы не дьяволы, мы коронные. «

» Что вы за люди? я не знаю васъ! за чъмъ вы пришли сму-

щать православную церковь?«

»Я тебъ, пелюха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ.«

»На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?«

»Я, глупый попъ, не буду съ тобой говорить. А если ты хочень, басамазенята, ноговори съ монмъ конемъ!«

»Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ! « простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. »Только у меня пътъ вина! Какъ Богъ святъ, иътъ! ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, что бы вамъ было нужно. «

»А мив какое двло! ребята хотять пить. Я тебв говорю, если ты, глупый понъ, свиа, стойла и ишеницы не дашь лошадямь, то я ихъ въ костёль вашъ поставлю и тебя сапогомъ до морды.«

Настоятель, не говоря ни слова, возвель на нихъ оловяные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтился съ злобно устремившимися на него глазами Іезунта. Онъ отворотился отъ него и остановиль ихъ на странномъ плѣнникѣ съ желѣзнымъ наличинкомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственнаго ко всему, кромѣ церкви, старца.

» За что вы схватили этого человѣка? Господи, накажи ихъ трехъипостасною силою своею! Вѣрно, онять какой-шибудь мученикъ за вѣру Христову! «

Ильнинъв испустиль только слабое степаніе.

Ключи были принесены, и при свътъ сонно-горъвшей свътильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные без-

образные своды, могильная сырость обдала всёхъ. Въ молчаніи шелъ начальствовавшій отрядомъ, и непостоянный отонь свътильни, окруженный туманнымъ кружкомъ, бросалъ въ лицо ему какое-то бледное привидение света, тогда какъ тень отъ безконечныхъ усовъ его подымалась вверхъ и двумя длинными полосами покрывала вейхъ. Одий только грубо закругленныя оконечности лица его были опредълительно тропуты свътомъ и давали разглядъть глубоко-безчувственное выражение его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло въ этой душе, что жизнь и смерть трынъ-трава, что величаншее наслаждене — табакъ и водка, что . блаженство тамъ, гдъ все дребезжитъ и валится отъ цьяной руки. Это было какое-то смъщение пограничныхъ націй: родомъ Сербъ, буйно искоренившій изъ себя все человіческое въ Венгерскихъ нонойкахъ и грабительствахъ, но костюму и итсколько по языку Полякъ, по жадности къ золоту Жидъ, по расточительности его козакъ, по желъзному равнодушно дъяволъ. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только шумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда перовный земляный полъ, часъ отъ часу уходившій глубже винзъ, заставляль его оступаться. Тщательно осматриваль онъ находившіяся въ земляныхъ стѣнахъ норы, совершение обсыпавшіяся, служившія когда-то кельями и единственными убъжницами въ той земль, гдь въ ръдкій годъ не проходило по стенямъ и полямъ разрушение, гдф никто не строилъ крѣпкихъ строеній и замковъ, зная, какъ не прочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревяная заросшая мхомъ, зацвѣвшая гиплью, дверь, закиданиая тяжелыми бревнами и каменьями. Предъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно съ низу до верху. » А иу! « сказалъ онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, пахнулъ вътеръ. Нъсколько человъкъ принялись и не безъ труда отвалили бревна.

Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазамъ! Присутствовавшіе взглянулі безмольно другь на друга, прежде нежели осмѣлились войти туда. Есть что-то могильнострашное во внутренности земли. Тамъ царствуеть въ оцѣненѣломъ величін смерть, распустившая свои костистые члены подъвсѣми цвѣтущими весями и городами, подъвсѣмъ веселящимся,

живущимъ міромъ. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, тъми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводитъ содроганіе, тогда она еще ужаснѣе. Запахъ гнили пахнулъ такъ сильно, что спачала запяло у всѣхъ духъ. Почти исполинскаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ея уединенія. Это была четырехъугольная, безъ всякаго другого выхода пещера. Цѣлые лоскутья паутины внеѣли темными клоками съ земляного свода, служивщаго потолкомъ. Обсынавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на нолу. На одной изъ нихъ торчали человѣческія кости; летавшія молшями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здѣсь красавицами.

»А чъмъ не свътлица? Свътлица хорошая!« проревълъ предводитель. »Але тебъ, исяюхъ, тутъ добре будеть спать. Самъ ложись на ковалки, а подъ голову подмости ту жабу, али возми заженку на почь!«

Одинъ изъ коронныхъ вздуматъ было засмъяться на это, но смъхъ его такъ страшно-беззвучно отдался подъ сырыми сводами, что самъ засмъявшійся испугался. Ильнинкъ, который стояль до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипъла за нимъ дверь и глухо застучали заваливаемыя бревна. Свътъ пропалъ и мракъ поглотилъ пещеру.

Несчастный вздрогнулъ. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась надъ нимъ, и стукъ бревенъ, завалившихъ входъ его, показался стукомъ заступа, когда страшная земля валится на послъдній признакъ существованія человъка, и могильно-равнодушная толпа говоритъ, какъ сквозь сопъ: »Его пътъ уже, но онъ былъ. Послъ перваго ужаса, онъ предался какому-то безсмысленному винманію, бездушному существованію, которому предается человъкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собирается съ духомъ подумать о немъ, по вмъсто того устремляетъ глаза на какую-нибудь бездълицу и разсматриваетъ ее. Тогда онъ принадлежитъ къ другому міру и ничего не раздъляетъ человъческаго: видитъ безъ мыслей; чувствуетъ, не чувствуя; странно живетъ. Прежде всего вниманіе его впилось въ темпоту. Все было на время забыто — и ужасъ ея, и мысль о погребеніи живого. Онъ

вежми чувствами вселился въ темиоту. И тогда предъ нимъ разверпулся совершенно новый, странный міръ: ему начали показываться во мракъ свътлыя струп, — послъднее восноминание свъта! Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвътовъ. Совершеннаго мрака ивтъ для глаза. Онъ всегда, какъ ин зажмурь его, рисуетъ и представляетъ цвъты, которые видълъ. Эти разпоцвътные узоры принимали или видъ нестрой шали, или волинстаго мрамора, или, наконецъ, тотъ видъ, который поражаетъ насъ своею чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопъ часть крылышка, или ножки насъкомаго. Иногда стройный нереплеть окна, котораго, увы! не было въ его теминцъ, пропосился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ чорной его рамъ, потомъ измънялась въ кофейную, потомъ исчезала севетмъ и обращалась въ черную, устянную или желтыми, или голубыми, или неопредъленнаго цвъта крапинами. Скоро весь этотъ міръ началь нечезать: плінникь чувствоваль что-то другое. Сначала чувствование это было безотчетное; потомъ начало пріобратать опредалительность. Она слышаль на рука своей что-то холодное; нальцы его невольно дотронулись къ чему-то слизкому. Мысль о жабъ вдругь осънила его!... Онъ вскрикнулъ и разомъ переселился въ міръ двіїствительный. Мысли его окунулись вдругъ во весь ужасъ существенности. Къ тому еще присоединилось изпуреніе силь, ужасный спертый воздухь: все это повергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тъмъ отрядъ коронныхъ войскъ размъстился въ монастырскихъ кельяхъ какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и ипровалъ, радуясь, что наконецъ схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ.

## о движении народовъ въ концъ у въка.

Великое странствіе народовъ, произведшее нынішнее населеніе Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъ быть, современно основанию Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающіяся государства, видъло первые шаги возникающей торговли, и развивался духъ народовъ, составившихъ цвътъ древняго міра, — во глубинъ Азін скрывался другой нев'вдомый міръ, которому опред'влено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній духъ, древнія формы прежняго и зам'єстить его ветмъ новымъ. Средняя Азія совершенно противуноложна южноїї, югозападноїї, Африканекимъ и Европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдъ цвътущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смісь земли п моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить дізятельпость и умъ человъка. Природа средней Азін совершенно другого рода: она однообразна и неизмѣрима. Степи ел безбрежны, какъ-то огромно ровны, какъ-будто похожи на пустынный океанъ, нигдъ неостанавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредъльныхъ равиннъ не могли возбудить никакой дъятельности. Казалось, сама природа онредѣлила эту землю народамъ настушескимъ, что--ысвыбы по никъ имъли мы понятіе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Неизмъримость равнинъ не могла внушить человъку никакой иден о постоянномъ жилищъ, которая обыкновенно возраждается у него при видъ утеснетой горы, берега, моря, острова,

и, вообще, гдъ только есть возможность укръпиться. Гдъ же природа усыплена и недвижима, тамъ и человъкъ безпеченъ: онъ заботится только о елишкомъ нужномъ. Петріархальные обитатели стеней шитались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ нолудикими животными, и редко питались мясомъ. Отъ того стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ; владъльцы ихъ чаще должны были переходить еъ мъста на мъсто; степей требовалось съ каждымъ годомъ болве и болве, — и тв земли, которыя ужасають донына своею неизмаримостью, земли, бывшія вдвое болае тогданияго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледъльцы всего свъта не знали, что дълать — эти земли сдълались тъсными. Сильнъйние властители должны были вытъснить слабъйшихъ. Народы наступеские, не имъя неподвижной собственности, укрѣпленной давностію владѣнія, легко уступаютъ первому напору и уходять съ своими стадами далъе. И такимъ образомъ, Азія едблалась пародовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ ибдръ своихъ новыя толны и стада, которыя, въ свою очередь, стоияли съ мъстъ изверженныхъ прежде. Онп перешли горы и потяпулись въ Европу. Народы, можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мѣстъ. Это не были завоеватели, а какіе-то невольники, дійствовавшіе только отъ страха наказанія. Ціпь народовъ отъ востока и стверо-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европъ къ самому югу. На югв они встрътили первое сопротивление, ощутили огромную власть Римлянъ и встрътились съ древнимъ міромъ. Между тъмъ, Азія продолжала извергать новыя толны. Толчокъ отъ каждаго новаго изверженія проходиль по всей ціпи; новые тіснили прежнихъ, предъидущіе последующихъ. Стремленіе народовъ становилось сильно, но за то и отпоръ со стороны Римлянъ былъ очень силенъ, и нотому то на границахъ Римской имперіи наконплось такое множество народовъ. Послъ каждаго новаго изверженія это накопленіе становилось сильнье, и Римлянамъ трудиве было сопротивляться имъ. Наконецъ Римляне уступили — и тогда орды етремительнъе хлынули на югъ Европы. Не имъй Европа южною границею своею Средиземнаго моря, или имъй эти толны народовъ какое-нибудь понятіе о мореплаванін, это переселеніе долго бы не остановилось, потому что Азія не переставала извергать новыя толны, народы перешли бы въ Африку, Европа еще бы иѣсколько лѣтъ не устоялась, хаосъ бы продолжился падолго, государства составились бы гораздо позже, и, вообще, весь ходъ образованія отодвинулся бы на дальнѣійшія времена. Но какъ только народы, овладѣвшіе югомъ Европы, увидѣли позади себя море и невозможность идти далѣе, то рѣшились всѣми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ непріятелямъ. Сін послѣдніе, встрѣтивши неожиданный отноръ, рѣшились отразить и своихъ непріятелей, которые съ своей стороны употребили то же съ своими, и такимъ образомъ толчокъ нолучилъ обратное направленіе и движеніе вдругъ остановилось. Слѣдствіе этого почувствовалось даже въ Азін, гдѣ иѣкоторые пастушескіе народы принуждены были заняться земледѣліемъ.

Это переселеніе совершилось бы гораздо быстръе, если бы Европа состояла изъ такихъ гладкихъ открытыхъ равиниъ, какими исполнена Азія. Но вълей, напротивъ того, природа на небольшомъ пространствъ показала страшную нерегулярность и разнообразіе: со всёхъ сторонъ она изрыта морями, берега ея всё изъ полуострововъ и мысовъ, средина почти ингдъ не имъстъ ровной поверхности — она идетъ то вверхъ, то внизъ, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъбудто провъдившимися между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облечена дремучимъ, непроходимымъ даодовъ, и пронята топкими болотами. И потому движение народовъ, чёмъ глубже касалось Европы, тёмъ происходило медлениве: они должны были продпраться сквозь лъса, перелъзать черезъ горы и обходить болота. Они селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другого лъсами и невъдомыми мъстами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нагаденій. И когда новое наводненіе толпы слишкомъ многочисленной, водимой предприимчивымъ повелителемъ, освъщало Европу великолъпными иллюминаціями, зажигая въковые лъса ея, и лъса исчезали; тогда иузмленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозрѣвали, и который нравами своими, хотя уже отдаливнимися, все еще сходствоваль съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и отрывковъ, отторженныхъ другъ отъ друга самою природою; отъ того нокореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и отъ того произонили ея безчисленныя націп, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, слились бы и изгладились, если бы она состояла изъ открытыхъ равнинъ. Это былъ новый, невидимый міръ, о которомъ древніе просвѣщенные народы инчего не знали, и который, можно сказать, самъ мало зналь себя.

Оенову его составляло множество разныхъ отраслей Германскихъ илеменъ, простиравнихся по всему западу. Верега Ифмецкаго моря, Рейна ц Дуная, и вся средина Европы до Балтійскаго моря были заняты ими. Состояніе ихъ во время перваго знакомства съ ними Римлянъ уже показывало давною оседлость въ Евронт и — что переселение ихъ совершилось въ глубокой древности. Но, что оно истекло изъ Азін, тому доказательствомъ служитъ странное сходство въюторыхъ коренныхъ словъ языка Германскаго съ Персидскимъ (1). Выбросила ли Азія въ нервоначальної древности за одинмъ разомъ илемена наютъ, образовавшіяся среди горъ въ народъ Персидскій, и на съверъ, превратившіяся въ льсахъ Евроны въ Германцевъ, или нозже тяжелое вліяніе Парфянъ, ринувникся изъ средины Азіп, принесло въ языхъ Перендскій множество словъ, раздававщихся дотолъ въ неимъримыхъ степяхъ ел и распространившихся уже и въ Европъ (2), — какъ-бы то ип было, но нервоначальное происхождение Германцевъ было изъ Азін п переселеніе ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершение противоноложный и вовее отличный міръ отъ Римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила рѣзкій отпечатокъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорила съ организацієй народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темпые волосы, выразительныя, южныя черты лица, казалось, дынавнія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій — общей физіогномісії уже остановивнагося древняго міра — встрѣчали здѣсь совершенную противоположность: голубоглазые, свѣтловолосые,

<sup>(1)</sup> III. recar.

<sup>(2)</sup> Миллерт.

рослые, кръпкіе, съоднимъ только свирънымъ выраженіемъ войны на лицъ, Германцы ноказали собою совершенно новую природу, которою означился новый міръ. Пхъ религія, пхъ жизнь, пхъ темпераменть, нервообразныя стихін характера, разнились во всемь отъ образованныхъ тогданнихъ народовъ. Религія Германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальностью. Ихъ божество и предметъ поклоненія была земля. Казалось, какъ-будто мрачный видъ тогданией Европы внушилъ имъ идею этой религи. Будучи однат монирам солицемъ и находясь втино подъмрачною тинью въковыхъ дубовъ, роя нещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровницъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бъдную пищу, и величественныя высокія деревья, шумъвнія надъ ними, они почитали ее зиждительницею всего. Отъ ней производили они бога своего Тунстона или Тевта, у котораго быль сынь Манъ, а отъ него различныя вътви Германскихъ народовъ, которые, по мивнио ихъ, были древивишими обитателями міра. По видимому, такое понятіе о религін совершенно отдъляеть ихъ отъ Азін, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуетъ надъ первоначальнымъ человѣкомъ. Развиваясь и эрѣя умомъ, онъ получаетъ надъ нею верхъ и предписываетъ ей законы, но въ первобытномъ, но въ дикомъ соотоянии онъ долженъ самъ исполнять ся законы — онъ рабъ ся. Въ средней Азін небо все открыто передъ глазами. Тамъ оно необозримо и велико. Земля нередъ нимъ кажется слишкомъ низменною. Никакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливаетъ взора; разетилающаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляеть ее еще низмениве. Солице тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ свътомъ, звъзды усыпають густо небесный небосклопъ и одит только могуть остановить человъка и препятствовать совратиться съ пути. Отъ того во всей Азін царствовало всегда поклонение солнцу и небеснымъ свътиламъ. Передвигаясь въ Европу, народы ръже видълись съ солицемъ. Густой и величественный мракъ Европейскихъ льсовъ сильиве поражаль ихъ дикое воображеніе. Туманы съвера и болотныя испаренія скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься пногда земледёліемъ заставляла ихъ болёе привязаться къ землё. И потому-то у Германскихъ народовъ было очень слабо поклонение свътиламъ; едва у немногихъ сохранилась о немъ намять. Во глубинъ и глуши лъсовъ, непроницаемыхъ солицемъ, они приносили свои жертвы богинь, матери Герть. Казалось, мракъ считался у нихъ чемъ-то священнымъ, и потому-то ихъ религія уже въ самомъ началъ не еходствовала съ другими. Они върили въ безсмертіе. Но ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Ваалгаль видьли продолжение воинственной ихъ жизни: туда переселяли они свои Германскіе дубы, пылающіе костры и громъ оружій. Небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тѣнями своихъ великихъ, уже ногибшихъ на войнъ героевъ. Поклонение Гертъ разоплось между вежми почти Германскими племенами. Къ предметамъ поклоненія ихъ принадлежали также тёни умершихъ героевъ, которыхъ они представляли въ колоссальномъ видъ. Такія же почести раздёляли ихъ товарищи-кони, изъ которыхъ бёлые почитались, по свидѣтельству Тацита, священными и хранились въ зановъдныхъ рощахъ. Ихъ впрягали въ священную колесиицу, за которою шелъ король, жрецы, и по хранвию ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъжизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукъ ея, какъ молодые исполненные отваги тигры. Думали о томъ только, чтобы помъряться силами и повеселиться битвой. Ихъ мало занимала корысть, или добыча: блеснуть бы только подвигомъ, чтобы послѣ пересказали его дѣло въ пѣсияхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастіе жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у всѣхъ народовъ уваженіе и изумленіе. Онъ былъ посредникъ и судья во всѣхъ спорахъ; на войиѣ полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя племена присылали конныя збруи; ему родныя и подвластныя илемена добровольно приносили въ даръ произведенія полей своихъ — илоды, скотъ и лошади. Храбрость казалась чѣмъ-то божескимъ, подъ его знамена всѣ спѣшили наперерывъ и сражались, не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и

заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пъсняхъ, и по смерти его въ честь ему совершались ипринества, и долго илемя, имъвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тъпь его становилась божествомъ и служила предметомъ поклоненія. Такой удълъ былъ завиденъ, потому что жажда безсмертія уже кинитъ и въ неразвившемся человъкъ. Всъ наперерывъ стремились прошумъть нодвигами; битвы были часты, и Германцы, по первому призванію, готовы были летъть съ своими дикими силами (1).

Они сражались почти наги, выказывая во всей простотъ атлетическую свою силу. Иландъ, застегнутый вибсто пряжки терновымъ шиномъ, кожа дикаго звъря на илечъ — вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видѣ клина; дѣйствовали вблизи и вдали короткими коньями, называемыми фрамеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятеля; один щиты ихъ показывали роскошь, испещряемые яркими цвътами; толна женъ, дътей, слъдовала за инми въ битву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества; они не мыслили предаться бътству при мысли о рабствъ, ожидающемъ ихъ женъ и дътей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріятели уступали. Ихъжены туть же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, зальчивали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя, вмёсто того, чтобы разстронть ихъ, связывала желёзною силою мести и дълала ихъ несокрушимыми. Бросить щитъ было верхъ безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрѣнія, убиваль самъ себя. Предводитель силою одного уваженія, безъ власти, правиль самовластно илеменами, и воины съ изумительною покорностью исполняли его вельнія. Предводя на войнь, они оставляли при себъ власть эту иногда и среди мира и назывались Гериманами.

Они были вольны и не хотъли инкакой имъть надъ собою власти. Правленія у нихъ ночти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуніи каждаго мъсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лъниво и медленно, желая показать, что

<sup>(</sup>I) Tanatta.

дълаютъ это по своей волъ; нъсколько дней протекало, покамъсть могло составиться нужное число для совъщанія. Они сидъли въ полномъ вооруженіи; одии только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе; предсъдательствовали старъйшины семействъ съдовласые, grawion, послъ измънившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; ръчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное красноръчіе народовъ свъжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слѣдствіе невѣжества, а не разврата. То, что было безчестіе и низость духа, называлось только преступленіемъ; переметчики, измѣники, были вѣшаны и предаваемы мучительной казни; за низкіе и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали типою и фашиницкомъ, какъ-бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, измѣнившая мужу, была въ его власти, онъ могъ отрѣзать ей волоса, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣшія, не смотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что Германцы были дики и жестки правами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самихъ законовъ.

Опи были безпечны, бездъйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнивы и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое заиятіе; ноля обработывали старики, безсильные, малолѣтиые и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданаго; напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, на капунѣ свадьбы, принесть въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ-бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одъвались совершенно противоположно Римскому міру и всъмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ: они носили платье узкое, кот орое совершенно обинвалось около

ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что-то дикое и звѣрообразное. Одѣянія жейъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ: у иныхъ платье было льняное алое, доходившее только до пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ. Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепріимство, свойственное ночти всѣмъ дикарямъ и первобытнымъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гостя дарили подарками; немогшій угостить его отводиль самъ къ другому.

По болбе всего можно было видъть древняго Германца въ его ипринествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цѣлыя ночи, гдъ зажженные дубы величественно освъщали лъса, и хлъбный напитокъ изъ ячменя, можетъ быть, пращуръ ныпѣшняго ппва, такъ употребительнаго въ Германіи, разрѣшаль ихъ мысли, рѣчи и намъренія. Въ этихъ-то пиршествахъ созръвали всъ ихъ предпріятія. Тутъ опи задумывали свои смѣлыя и дерзкія дѣла, которыя не всегда и не всемъ могли придти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали предъловъ своему стремлению. Азартность ихъ болбе всего оказывалась въ игрф, въ которую заигрывался дикій Германецъ до того, что проигрывалъ свой домъ, оружіе, жену, дътей, наконецъ самого себя и становился рабомъ, состояніе, нестерпимъе для него самой смерти! Эта азартность, можеть быть, служила основаніемъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены Европейцы.

Таковы были пароды Германскіе — грубыя стихін, пзъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дълились на безчисленныя илемена и, какъ густые Европейскіе лъса, уствевали стверную Европу. Чтобы яснте обозрыть ихъ, начнемъ съ тыхъ мъстъ, гдъ древній міръ уже видъль этихъ первоначальныхъ зиждителей новаго, т. е. отъ ръки Дуная, служившаго предъломъ для Римлянъ. Тутъ обитали уже входившіе въ сношеніе съ древнимъ просвъщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшіе, какъ то: Гермундуры, Нариски, Маркоманы и Квады. Нотомъ ве-

ликая цень племенъ Германскихъ толимлась по Рейну, отъ устья н внизъ до впаденія его въ море: Вангіоны, Трибоки, Нѣметы, Матіаки, Убін; за ними слъдовали Тенктеры, бывшіе первыми наъздинками, которыхъ конинда славилась и у Римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ наслъдство только храбрымъ; за ними Узипетры и у самаго впаденія Рейна въ моресильные Батавы. Средина Германіи, погруженная въ лъса, скрывала самыхъ свиръныхъ и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встръчались Хаты, предки нынъшнихъ Гессенцевъ, живние при ръкъ Майнь, гдъ Германія состоить изъ чаетыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею пѣхотою, регулярнымъ устройствомъ ея, осмотрительностио въ нападеніяхъ п дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычан невольно поражали своею оригинальностію. Ни одинъ юноша не сміль отрівать волосъ своихъ до тёхъ поръ, нока не омылъ рукъ своихъ въ крови непріятеля; въ битвахъ они должны были находиться впереди и евоими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій Хатъ носиль на рукъ своей, жельзное кольцо, что считалось безчестіемъ, потому что напоминало цепи; сбросить его онъ могь тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятеля. На югъ отъ Хатовъ были Херуски, обитатели Гарца; далъе слъдовали Фозы, Сигабры, Бруктеры, Ангруаріп, Хазуаріп, наконецъ Аряне, отличавинеся совершение особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкрашивали тъло, носили щиты, покрытые черною краскою и, въвидъ погребальной процессіи, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятелей, немогшихъ выносить такого зр'ьлища. За ними на востокъ, въ пространствахъ иъсколько болъе открытыхъ, обитали Свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ илеменъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, не смотря на то, что положеніе земли, еще болотной, мало представляло для нея удобства.

Вообще можно сказать: чёмъ ближе къ западу и юго-западу, тёмъ болбе было занимавшихся земледеліемъ, или, по крайней мёрѣ, оно мёшалось у нихъ съ пастушескою жизнію; чёмъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Даніи и Польшѣ, тёмъ болбе преобладала пастушеская жизнь; чёмъ глубже въ лёса Гарца, тёмъ мрачиѣе и сильнъе становились Германскія племена. Но самые опасные, которыхъ Римляне даже вовсе ночти не знали, и которые были истинные разрушители ихъ владычества — это были всѣ, населявийе берега морей и при-Балтійскія земли. Сюда шикогда не досягали Римляне. Здёсь жили пираты, самые предприимчивые изъ Германневъ, которыхъ уже положение земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія діла. Такимъ образомъ, но Німецкому морю, жили Фризы и Хавки; за ними самые сильные корсары съвера Саксы, въ Голитинін Кимвры, по Балтійскому морю: Готы, Варны, Ругін, Бургунды, и въ Пруссін Ломбарды, Вандалы, Герулы. Проми того, въ среднив Германін находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лісами, которыя, во время частыхъ битвъ между ся племенами, были вытёсняемы и видъли необходимость избирать неприступныя мъста. Горы Альпъ и Карпата заключали въ себѣ множество клочковъ или остатковъ разныхъ илеменъ Галльскихъ, Германскихъ и Венедскихъ, бандитствовавшихъ въ дикой Европъ. Съверовостокъ ся, совершенною бъдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возрастить сильныхъ народовъ. Въ разсъянныхъ, бездомовныхъ, безпріютныхъ его обитателяхъ, Финиахъ, и отросткахъ народовъ Эстскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природѣ того края.

Вотъ каковъ быдъ тотъ отдъльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были тѣ народы, которыхъ мощиую силу прежде всего должны были испытать Римляне! И если всемірная имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были: чрезвычайное раздроблеше кародовъ Германскихъ, положеніе Европы, пренятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая ихъ довольствоваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе корысти, такъ свойственной разрушующимъ дикарямъ, осѣдлость и любовь къ свободѣ, заставлявшая ихъ удалиться во глубину своихъ лѣсовъ. Римляне чувствовали всю опасность отъ этихъ свъжихъ силъ Европейскихъ народовъ. И отъ того, никакая изъ границъ имперіи: ни восточно-Азійская, ни южно-Африканская, не была такъ защищена, какъ съверо-Европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что сред-

ства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояни имперіи, были приняты самыя благоразумныя. Имперія отдавала опасныя границы свои свёжимъ вопиственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны въ началъ немногимъ. Но къ чести народовъ Германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ Римлянъ. Эта зависимость казалась для нихъ рабствомъ, и они спъшили въ глубину лъсовъ своихъ скрыть тамъ свою свободу. Покушенія Римлянъ принуждали ихъ составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цёль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для инхъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извъстный подъ именемъ союза Франковъ, болъе другихъ возросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножавшимся натискамъ со стороны всёхъ народовъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфаліи и Гессена и такъ тъсно слились, что составили наконецъ одну нацио подъ именемъ Франковъ. Но этотъ союзъ не быль бы такъ страшенъ для Римлянъ, и вся Германія долбе пребывала бы неподвижно, если бы не дъйствовали на нее постороннія силы выходившихъ пзъ Азін народовъ. Восточная часть Евроны была очень страшна своими равнинами. Это были широкіе ворота въ западную Европу, большая дорога, черезъ которую переходили попеременно разноцветные народы; леса были здёсь болёе выжжены, нежели въ другихъ мёстахъ; болота скоръе высохли, и съ каждымъ столътіемъ она становилась просториће и удобиће для переходовъ. Открытыя мѣста ея давали средство народамъ и илеменамъ соединиться въ большія массы, нредставляли удобность для кочующей жизни, которая даетъ средства производить великіе набъги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею масеою самое страшное, ничёмъ неотразимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ Германскихъ опредълено было прежде всъхъ другихъ произвести всеобщее движение. Этотъ народъ былъ Готы (¹), народъ, надъ которымъ, казалось, тяготъло какое-то про-

<sup>(1)</sup> О Готахъ: Прокофій, Іорнандъ, Гиббонъ. Соч. и П. Гоз., II.

клятіе, осудившее его на скитаніе. Долго блуждаль онъ и показывался, то въ Скандинавіи, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то, наконецъ, на широкомъ востокъ Европы. По свидътельству историка Горианда, онъ нервобытную жизнь вель въ Скандинавін. Можетъ быть даже, что это быль одинъ изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перебравшись изъ ситговой своей отчизны, онъ устремился на берегъ Пруссін и произвелъ страшный всемірный перевороть, вытъснивь оттуда Вандаловь, Ломбардовъ, Геруловъ, Бургундовъ и Саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставиль ихъ быть одинми изъ ревностнымъ дъятелей въ разрушени западной имперін. Всеобщее потрясеніе ощутилось во всей Европъ: вся эта цънь сильныхъ при-Балтійскихъ народовъ придвинулась ближе къ границамъ Римскимъ, потъснила въ горы и болота множество племенъ, сжала сильибе ихъсилу, и Римляне должим были завести новое знакомство — Герулы, Вандалы, Ломбарды уже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тъмъ, Готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили при-Дунайскихъ народовъ — Маркомановъ, Квадовъ; соединились въ южныхъ равнинахъ Дакін въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились къ Черному морю. Чъмъ далъе къ югу, тъмъ удобиће была имъ дорога и тъмъ быстръе былъ ихъ нуть; наконецъ они очутились въ срединъ Греціи и въ Малой Азіп выжгли берега Чернаго моря. Халцедонъ, Эфесъ, были обращены въ непель; Аонны были разграблены странию, безжалостно. Императоръ Децій видълъ опасность восточныхъ границъ обширной свой имперін и, между тімь какь на западныхь границахь войска его еражались еъ Вандалами, Свевами, Герулами, сдвинутыми еъ мъстъ Готами, онъ самъ предводилъ войсками на востокъ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли ныпъшнюю Россію, пріобръли трактатомъ отъ Римлянъ всю Дакію и остались здѣсь, владычествуя надъ при-Дунайскими народами и тревожа присутствіемъ своимъ безнечную имперію. Тогда всемірные императоры, узнавшіе песчастнымъ опытомъ дикое мужество Готовъ, составили иланъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дика-

рямъ. Симъ пріобръли они спльныхъ защитниковъ, но вмёстё съ тёмъ пріобрёли и спльныхъ непріятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики, которая еще болбе могла придать имъ перевъса. Но, впрочемъ, тактика Готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крѣпость въ порывѣ перваго нападенія, въ разгарѣ битвы и въ потухающей силь ея окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды не возможно было сдвинуть съ мъста. Нападенія свои они сопровождали, такъ же какъ и другія Германскія племена, итенями. Въ итеняхъ провозглашали имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ лицф, который быль вмъстф и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъ-завиетль отъ совта храбрыхъ.

У Готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное нокольніе Бальтовъ, изъ которыхъ только одинхъ можно избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные въки ихъ предводителемъ вмъстъ съ Оденомъ, этимъ съвернымъ Улиссомъ (¹). Изъ всъхъ народовъ Германскихъ Готы болье другихъ способны были принять цивилизацію. До средины четвертаго въка, власть Готовъ признавалась болье или менъе народами на Данаъ, на западъ и на востокъ нынъшней Россіи. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи... Но владычество Готовъ было смущено великимъ Азіятскимъ нашествіемъ Гунновъ.

Гунны или Гіонгну, по свидътельству Дегине, были племена сильныя, занимавшія великія стени Татаріи, Манжурін, потрясшія Китайі, но неумъвшія противиться Китайской лукавой политикъ и обратившіяся въ послъдствій въ данниковъ Китайскихъ монарховъ. Однакоже, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляя на западъ, заняла за-Каспійскія земли и скрылась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ Каспійскихъ историки Римскіе относятъ ко времени Доми-

<sup>(1)</sup> Шлегель.

ниціана. Не мізшаеть при этомь замітить, что образованный тогдашній Римско-Греческій міръ ничего не зналь даже о томъ, существуеть ли на свётё этотъ народь, до времени императора Валенса, т. е. до того времени, когда увидѣли вдругъ извергавшіяся изъ горъ Азін толпы Гунновъ и съ ними Аваровъ, Гуннуюровъ, Ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго и вмѣстѣ испорченнаго слуха Римлянъ-Грековъ. Набътъ этихъ обитателей Азін разрушительный, неотразимый; обычай ихъ феть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череповъ и приносить на окровавлениемъ костръ въ жертву тънямъ своихъ предковъ первыхъ пападавшихся плънниковъ; самыя ихъ Калмыцкія лица, илоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свиртнымъ движеніемъ; ихъ приземистый ростъ, весь состоявшій изъодинхъмускуль, —привели въ такой ужасъ Азіятско-Римскія провинцін, что жители не смѣли производить ихъ отъ человъческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмѣримыхъ Каспійскихъ пустынь вошли въ нечистое спошеніе съ дъяволами, и отъ этого союза произошли Гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, можеть быть, испугавшись слишкомъ нестрой поверхности Римской Азін, усъянной садами и городами, которыхъ всегда убъгаютъ кочевые народы, считающіе пхъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ, какъ бы то ни было, только они двинулись, вмъсто того, чтобы на югъ, — на съверо-западъ; зацъпили путемъ своимъ Кавказа, сорвали съ его подошвы итсколько народовъ Кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа высыпала въ Европу. Великій аванпость Европы занять быль, какь мы уже видели, владычествомъ Готовъ. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ея общирныя ворота, къ несчастно слишкимъ общирныя для такой небольшой части свъта, какова Европа. И Готы, тъ Готы, которые считались непобъдимымъ ея оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и долженствовало быть. Тайна Азіятскаго многочисленнаго набъга была совершенно неизвъстна Готамъ. Если бы они знали, что Азі-

ятское нападеніе болье всего страшно силою перваго порыва, что умѣніе долѣе противостать ему и продлить битву одни только могутъ выиграть; если бы Готы знали это: то Гунны убрались бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, измѣнившаго спова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута Готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имьть нечеловьческую храбрость и кръпость духа, чтобы выдержать первый напоръ Гунновъ. Нападенія ихъ были производимы еъ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летъла такъ густо и съ такою силою на лошадихъ бѣшеныхъ, почти дикихъ, какъ-будто бы была сброшена съ крутого утеса и не въ состоянін была сама удержать бъга; узкій, почти пропадавшій между пухлыхъ щекъ ихъ глазъ былъ такъ быстръ и въренъ, въ одно мгновеніе они давали столько измѣненій ходу бытвы, такъ быстро могли разсынаться и исчезнуть изъвиду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мѣтко высылать летящій лѣсъ стрѣлъ, даже убъгая такъ ловко они умъли отстръливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ оглушительнымъ крикомъ, — что врядъ ли могъ сыскаться предводитель, чей глазъ не разбъжался бы и голова не закружилась въ битвъ съ ними.

Погнавши Готовъ, Гупны заняли ныпъшній Польскій западъ Россіи да съверныя и Дунайскія земли — географія Европы измъннлась спова. Занявши такое огромное пространство, Гунны необходимо должны были произвесть сильное потресеніе и всеобщую перемъну мъстъ. Сдвинутые Готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ: Вандалы и Свевы, съ которыми Римляне, или, лучше сказать, Римскіе Германцы мърялись уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свъта: Свевы съ береговъ Балтики и сильной Скандинавіи, и Алане, оторванные Гунискимъ порывомъ, съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россін, переносили свои кибитки п перегоняли табуны въ теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальныхъ завоеваній, потому что западную Европу и на тотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе и потому что Гуннамъ не доставало предпрінмчиваго предводителя. Они производили свои набъги на сосъдей, которые обыкновенно состояли въ хищинчеств в женъ, дътей и въ угонкъ стадъ въ свои предълы. Эти хищинчества болъе всего должны были иснытать Готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы дъ это время раздѣлились на двъ великія вътви: на Визигитовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линін Бальтовъ, и Остроготовъ, избиравшихъ дарей изъ ковой дарственной вътви Амаловъ. Столкнутые Гуниами, они притъснились къ самому югу ныпъшней Украйны и Молдавін. Ненашедшая безопасности часть Визиготовъ, подъ начальствомъ Фридигера, Алета, Сафраха, обратилась съ прозьбою къ Римскому императору о позволенін перейти черезъ Дупай и, поселивнись на южной стороит его, защищать провинціи отъ нападенія усиливавшихся варваровъ. Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вм'єст'є съ братомъ своимъ Валентомъ, принялъ съ радостію неожиданную помощь — п Визиготы перешли чрезъ Дунай. Между тъмъ Остроготы и часть Визигитовъ, жившихъ на юго-востокъ, терпъли часто голодъ и видъли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валенса, который имълъ надзоръ надъ восточными провинціями и жилъ въ Константинополъ, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ тамошними жителями. Императоръ поручилъ удовлетворить ихъ во всемъ Фракійскимъ правителямъ, Луципину и Максиму, которые были совершенные Греки временъ Византійскихъ, коварные, готовые оказать злодейские поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшіе позволительными всё ноступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили Готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дътей; наконецъ, подъ видомъ пріязии, призвали доблестивійшихъ Готовъ и ръшились тайно умертвить ихъ. Это пробудило мщение въ дикомъ, но сохранявшемъ первоначальныя человъческія чувства народћ. Многочисленныя толны Готовъ ворвались во Фракио и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ ненелъ вет находившиеся по дорогъ города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагопріятномъ положеніи. Онъ быль ревностный Аріянецъ и потому гналь безъ милосердія противнижовъ секты; потому имелъ враговъ, и самъ братъ его Валентиніанъ, императорствовавшій въ Римѣ, отказаль подать ему помощь. Кромѣ того императоръ Валентъ быль жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его последуеть отъ человека, котораго имя начинается словомъ Оео — и онъ переразалъ и передушиль всихь Өеодориковь, Өеодотовь и Өеодосіевь, которые только занимали какія-нибудь значительныя должности. Само собою разумъется, что такіе поступки не внушили его поданнымъ излишияго жара защищать своего монарха. При томъ, и самые подданные были жалкій безхарактерный пародъ, войска умѣли только бунтоваться и готовы были бъжать при первомъ случав; финансы разбрелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ, Валенту наконецъ пришло поплатититься за прежиною жизнь свою. Оставленный бъгущими войсками, онъ спрятался въ бѣдную хижину и былъ сожженъ вмѣсть съ нею метительными Готами. Константинополь уцьльль, благодаря незнанію Готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безсчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ Римлянамъ страшную намять своего посъщенія.

Скоро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Өсодосій думалъ спасти ее черезъ эту секуляризацію, принисывая слабость ея неизміримости и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливъе могла бы назваться имперіей евнуховъ, комедіянтовъ, любимцевъ, ристалицъ, заговоровъ, инзкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ, досталась Аркадію, которымъ управлялъ пропырливый опекунъ его Руфимъ; западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что вей административныя значительныя мъста были заняты выслужившимися варварами изъ Готовъ, Вандаловъ и другихъ Германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ Римскаго образованія; которая уже въ собственномъ сердцъ своемъ видъла насильно тъснившихся враговъ; которая въ живомъ трупъ своемъ видъла и чувствовала опъмъніе жизии, — эта западная имперія вручена была малольтному Гонорію, которымъ управлялъ Стиликонъ, родомъ Вандалъ, бывшій върнымъ и храбрымъ при Өеодосіи и сдёлавшійся низкимъ и слабымъ при ничтожномъ его сынъ. Опекуны, правительствовавние въ разныхъ углахъ Евроны, ненавидъли другъ друга. Первый подарокъ. который Руфимъ, хитрый, какъ Византійскій Грекъ, препроводилъ къ своему непріятелю Стиликону, состояль въ сильныхъ войскахъ Визиготовъ, которыхъ онъ настроилъ воевать Италію, объщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всъ Визиготы поднялись съ своихъ становищъ въ Дакіп и съ береговъ Дуная и ветупили въ Италію. Но Стиликонъ, вмёсто того, чтобы устрашиться такого нашествія, въ тайнт быль радъему. Онъ основываль на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свъжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втъснявшихся въ самые предълы Римской имперіи. Тогда Галлія и принадлежала, и не принадлежала Римлянамъ. Сильный Франкскій союзь стояль на границахь ея вмёстё съ накопленными подъ его эгидомъ илеменами; на востокъ и на югъ, т. е. въ недре самой Франціи, вольно расположились Алеманы и Бургунды. Въ Испаніи Свевы, Алане и Вандалы захватили всю лучшую часть ея, т. е. югъ. Среди ихъ Римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имъли достоинство безъ власти. Казалось, вмѣсто Римской имперін лежала падъ полуміромъ одна только ведичественная длинная тынь ся. Имперія была похожа на тысячельтній дубъ, который изумляеть своею страшною толщиною, и котораго средина давно уже обратилась въ гииль и прахъ. Стиликонъ искусно отклонилъ Алариха отъ желанія поселиться въ Италіи и предложиль ему богатую, цвътущую Испанію. Онъ даже замышляль обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ располагалъ даже, въ случаѣ удачи, объявить себя императоромъ вмѣсто слабаго Гонорія, но черезъчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетъла съ илечъ его. Слабый, инчтожный Гонорій, непонявшій ин одного проэкта Стиликона, велёдь одному изъ своихъ, такъ же неразсудительныхъ полководцевъ напасть сътыла на Готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тъмъ чтобы нанести имъ какой-нибудь вредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стънами Рима. Гонорій по обыкновенію б'єжаль. Сепать, видівни безсиліе свое, умолиль могуществен-

наго Гота отступить, объщая дань, часть которой ему была выдана тогда же, остальной рышился побъдитель ждать и отступиль отъ Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновалась, какъ уже вновь прибыль въ Римъ и вовсе не думаль платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подъ ствиами уже гиввный, грозившій обратить въ ненелъ въчный городъ. 23 Августа 409 года, стъны всемірной столицы увиділи среди себя предводителя Готовъ. Великолъпные домы и дворцы были разграблены, но грозный Аларихъ запретилъ зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видъть силу воли и власть, какую онъ имълъ надъ своими дикарями, удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда невластенъ удержать и начальникъ образованныхъ войскъ. Гонорія и слъда уже не было въ Римъ, онъ давно умълъ скрыться. Но за то нобъдитель показалъ въ величайшей степени презръніе, какое чувствоваль къ Римлянамъ: возвелъ имъ царя ихъ же префекта Атала и заставилъ его ползать у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое миценіе, оставиль онъ Римъ и обратился на югъ Италін. Здѣсь онъ замышдяль великіе планы, стропль флоть и намфревался перепести свои побъдительныя знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробинцы его Визиготы отвели теченіе ръки Везанто, вырыли на бывшемъ диъ ея глубокую могилу, въ которую зарыли трунъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго Гота. Избранный послѣ него Астольфъ наконецъ вывелъ Готовъ въ Испанію, гдѣ они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнавъ неимъвшихъ значенія Римскихъ начальниковъ.

Вторженіе Визиготовъ было сильно почувствовано во всѣхъ концахъ Испаніи. Алане и Свевы были крѣпко стѣснены, и большая часть ихъ должна была признать власть Готовъ. Даже Вандалы, бывшіе сильнѣйшими въ Испаніи, были сильно притѣснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, помышлялъ о переправѣ въ Африку. Но одно происшествіе какъбудто парочно ускорило исполненіе его мысли. Въ Римѣ управлялъ, именемъ малолѣтияго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій, предпріимчивый, честолюбивый, хитрый, неслишкомъ раз-

борчивый на средства къ достижению желаемаго. Онъ имълъ сильнаго противника въ Бонифаціи, правителъ Африки, и ръшился его погубить; для этого призывалъ его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умыселъ, ръшился остаться въ Африкъ и призвать на помощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ Вандалами и частію Алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь свой пожарами и опустошеніями. Бонифацій увидълъ наконецъ свою ошибку, что призвалъ такого гостя. Онъ усиълъ уже примприться съ императоромъ и ръшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться: Бонифацій былъ разбитъ, Гензерихъ зажегъ Карфагену, ограбилъ домы, рубилъ жителей и извлекъ, гдѣ только

могли екрываться, сокровища. Быстрые успъхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь съверный берегъ Африки подвергнулся его Вандальскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестилъ онъ его въ Адріянство и соетавилъ сильнъйшее въ этотъ мятежный и темный въкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный флотъ его разсыпался по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствомъ всякое плаваніе. Каждый годъ этотъ Пумидійскій левъ появлялся у вежхъ береговъ Средиземиаго моря, отъ Греціи и Иллирін до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвесть цвътущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація, поперемѣнно чувствовали ужасную разрушительную руку этого вънчаннаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ нервое государство Христіянскихъ корсаровъ. Но наконецъ, среди величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладъло то состояние духа, та свиръпая задумчивость, которая сушитъ, мучитъ душу и служитъ близкимъ предвъстіемъ тиранства, ужасной правственной бользии властителя. Онъ сталъ подозрѣвать всѣхъ окружающихъ и подозрѣніе наконецъ простеръ на жену свою, дочь Визиготскаго короля: ему вообразилось, что она имъетъ умыселъ отравить его. Наполненный этою мыслю, онъ приказалъ отрезать ей носъ и уши и въ такомъ виде отправить къ ея отцу. По, испугавшись самъ мщенія Готовъ, пригласиль Аттилу, предводителя Гупповъ, напасть съ съвера на Испанію и Италію.

Аттила имълъ свою резиденцію въ Дакіи, гдъ, недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревяныхъ юртъ, среди которыхъ возвышался неуклюжій дворецъ его. Аттила быль именно такой предводитель, какого дотоль не доставало Гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна, стремительна Азіятская сила. Весь сѣверо-востокъ Европы признавалъ его владычество. Цапь народовъ, несшихъ дань непобъдимому царю Гуиновъ, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, Гепиды, Алане, Герулы, Аказиры, Туринги и Славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презрѣніе, униженно присылалъ ему дань и ползаль передъ его могуществомъ. Это быль маленькой человъчекъ, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими Калмыцкими глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ всёми своими племенами, которыя, не смотря на разбросанное свое положение, различие жизни, нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ, этотъ необыкновенный человакъ посиль грубую широкую одежду, лежаль на простомъ войлокъ, инлъ почти одну воду изъ деревянаго котла; ни съдло, ни лошадь его не видали на себъ драгоцънныхъ каменьевъ, и самъ себя называлъ бичемъ Божимъ, посланнымъ для того, чтобы исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредъльна: оно върило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущения, потому что Аттила могъ выставить возлъ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядя на которую немного находилось охотниковъ. Онъ не любилъ заводить напрасно войны, особенио, когда міръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушіе, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Миценіе же Аттилы... но вызвать его мщене никто не имъль духа.

Предложеніе Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собраль онъ безчисленныя племена свои и

шель на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Вет народы, составлявшие тогда занадъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа едвинулась въ одинъ союзъ. Римляне соединились съ своими разрушителями, Визиготами, Аланами, Франками. Народы кочующее и паступнеские шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледъльцевъ. Стремительная и деспотическая Азія на крѣпкую и вольную Европу. Нужно замѣтить, что Германскіе народы, чѣмъ ближе къ западу, тъмъ болъе означались вольнымъ духомъ. Альны были древинмъ хранилищемъ Европейской свободы, и вокругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранять еще и донынт черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи опредѣлено было быть театромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ Римлянъ, Визиготовъ, Армориканъ, Бреоновъ, Бургундовъ, Саксоновъ, Алановъ и Франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ распоряжениемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ Остроготовъ, Алановъ, Генидовъ, Маркомановъ, Венедовъ, Ломбардовъ, Геруловъ, Аказировъ, Аваровъ, Туринговъ, Роксолановъ и иъкоторыхъ илеменъ Славянскимъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были рѣшить многое важное въ потомствѣ. Вольная Еврона устояла. Неотразимая, разрушительная концица Аттилы была опрокинута вмъстъ съ союзными народами, и непобъдимый Гуниъ, употребившій все возможное напряженіе своей воли; поворотиль свои табуны и народы въ равнины Венгрін и Паноніи. Аэцій, не желая дать перевъса Визиготамъ, дъйствовавшимъ сильнъе другихъ въ этой кровопролитной свчв, облегчиль ему удаленіе. Великая лига, исполнившая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшую опасность.

Но ужасный предводитель Гупновъ рвалъ на себѣ благородный клокъ волосъ своихъ отъ гнѣва и черезъ годъ, нополнивши свои войска новыми, вступилъ въ Италію, гдѣ безпечный императоръ Валентиніанъ и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую руку, былъ Аквилея. Онъ его обратилъ въ непелъ и заставилъ горсть спасшихся жителей

зародить на Адріятическомъ морѣ Венецію. Отсюда прошель онъ всю Италію, дѣйствуя какъ огненный бичъ. Города: Конкордія, Бресчіа, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма, представили одиѣ обнаженныя стѣны. «Клянусь«, гордо провозгласиль дикій Гуннъ, »что, гдѣ коснется копытъ коня моего, тамъ болѣе не выростетъ трава! « Наконецъ и Римъ увидѣлъ подъ стѣнами своими Аттилу. Испуганный Пана, въ облаченіи, со всѣмъ крестнымъ ходомъ, вышелъ на встрѣчу неумолимому Гунну, и великолѣнный ли обрядъ Христіянства, или мысль, разсѣянная между дикими даже языческими народами, о пребываніи чего-то священнаго въ Римѣ, — что бы то ни было, но Аттила отступилъ, взявши великій выкупъ, и вышелъ изъ Италіи.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигѣ западныхъ народовъ, но внезапиая смерть его спасла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ. Суровый, воздержный, непозволявшій золотымъ украшеніямъ и камнямъ убрать даже рукояти сабли и войлочнаго сѣдла своего, онъ въ одинъ день измѣнилъ свою жизнь. Сочетавшись бракомъ съ дочерью Бактріянскаго царя, необыкновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ, онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что вынилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у него пошла изъ ушей, изъ носа, изо рта — и онъ задохнулся.

Въ невъдомой пустынъ, среди глубокой ночи, копали могилу Аттилъ, сопровождая пъсиями о его подвигахъ. Тъло его было положено въ тройной гробъ изъ золота, серебра и мъди; съ нимъ легли его оружія, его конныя збруи. На могилъ его были заколоты всъ рабы и конавшіе землю, чтобы никто изъ живушихъ не въдалъ о мъстъ, гдъ лежатъ кости великаго человъка (¹).

По емерти Аттилы Гунны вдругъ разевялись и разсынались какъ всякій Азіятскій пародъ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда Европейскіе народы шире и вольнѣе раздались и болѣе приняли самостоятельности, и на востокѣ на-

<sup>(1)</sup> О Гупнахъ и объ Аттия́ь: Іориандъ, Дегипе, Фитеръ.

чали видиће показываться племена Славянъ, которыя мало-помалу разрослись въ шестьдесятъ разныхъ вѣтвей (¹), протянулись до Тироля, прошумѣли по уходѣ Остроготовъ на границахъ имперіп Греческой, и, углубившись въ великія пространства, паконецъ пре-

вратились въ мирныхъ осъдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и среди полуразрушенныхъ развалинъ ея крылись еще происки. И въ этомъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе честолюбцы! Сенаторъ Максимъ усиѣлъ очернить передъ безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную онору его шаткаго трона—Аэція, и неблагодарный Валентиніанъ убилъ его собственною рукою. Но, лишившись этой опоры, онъ самъ погибъ, умерщъвленный Максимомъ, который надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдовѣ Евдоксіп. Мстительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя, онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толпами своихъ Вандаловъ на пиратскихъ судахъ и высадился въ Италію. И что только уцълъло отъ меча Аттилы, все то истребилъ по своему обыкновенію Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имълъ необыкновенное искусство грабить: послъ него уже никто не могъ ничъмъ поживиться. Римъ, который дотоль щажень быль даже язычниками, быль ограблень безъ милосердія этимъ Христіянскимъ королемъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ плънниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что дълать; вывезъ множество артистовъ и художниковъ, увезъ даже супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмфсть съ дочерьми ея, наконецъ даже сорвалъ золотой куполъ съ Капитолія и утанцилъ его вм'єст'є съ другими сокровищами въ Африку.

<sup>(1)</sup> Конрадъ Геснеръ.

Послѣ всѣхъ этихъ событій, Италія не походила и на тѣнь прежней своей славы. Цвътущая, прекрасная, вънецъ Европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустълыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имъть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состояніи даже платить жалованья собственному войску, набранному изъ Геруловъ, Ругіевъ и Турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ, Одоакръ, отръшилъ своего императора отъ должности, едблался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотълъ принять императорского достоинства, но назвался просто Королемъ Геруловъ. Еще часть Римскаго войска находилась какъ-бы отръзанною за Альпами въ Гадліп и предводитель ея, Сіагрії, не зная ничего о пронешествіяхъ въ Италін, защищаль несуществующую имперію противь соединеннаго Франкскаго союза, который сдълался уже слишкомъ страшнымъ, потому что имѣлъ предпрінмчиваго короля и полководца Кловиса. Сіагрію, отрѣзанному отъ своего государства, неполучавшему никакихъ подкръпленій, трудно было противоборствовать этимъ свёжимъ силамъ: онъ уступилъ — и Галлія потопилась Франкскими народами. Скоро послъ того Остроготы, предводимые Өеодорикомъ, двинулись съ съверныхъ границъ имперін восточной и заняли Италію, подчинивъ ея народы своей власти. Скоро послѣ того Англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, перебрались черезъ море и овладъли Англіею — и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но въ частности, и малыми силами, онъ производились безпрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и безпрерывною переміною мість, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіяхъ, п вся Европа, не смотря на то, что по видимому уже казалася неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Вст націн перемъщались между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цъльной, и только въ послъдствін постоянный образъ правленія или занятій сообщиль главнымь изъ нихъ и вкоторую особенность и нѣкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главные пункта Европейской силы: въ Испаніи Визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренных в народовъ и присоединившіе къ себъ уже въ Испаніи Алановъ, Свевовъ, Вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившие толну сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи Франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ сосёдей Римлянъ, Дунайскихъ и Рейнскихъ Германцевъ: Узипетровъ, Сигамбровъ, Херусковъ, Хатовъ, Бруктеровъ, Ангриваріевъ, Хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами Римскими Галлами, соединившіеся, но неслившіеся съ покоренными Армориканами, Бретонами, Алеманами, Бургундами, отчаети Бауарами и Фризами, и простершіе владычество за Альны и Рейнъ. Это было одно изъ сильивишихъ собраній народовъ. Въ съверной Германіи Саксоны, страшные своею дикостью и пиратствомъ, менфе смфинавшіеся съ друтими народами, и въ Италіи Остроготы, имфвиніе въ толнахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европъ — Свевскихъ, Аланскихъ, Аварскихъ, Славянскихъ, Гепидскихъ-п, подъ растороннымъ, твердымъ правлениемъ Өеодорика, нолучившіе на время перевъсь въ Европъ. Сверхъ того, еще всъ эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными племенами. Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопредѣленныхъ пространствахъ; въ этихъ промежуткахъ земли иногда черезполосно и независимо сохранялись многіе народы. Такимъ образомъ, въ средней Германін — Ломбарды, потомъ блеснувшіе въ ІІталін, часть Бауаровъ, всѣ народы живине въ неизмѣримыхъ прежде лѣсахъ Гариа и въ гористыхъ уклоненіяхъ Альнъ. Востокъ Европы занимали совершенно разбросанныя племена Славянскія, которыя, находясь подъ въчнымъ угнетеніемъ всьхъ стремившихся изъ Азін народовъ, еще не усибли явиться д'ятелями всемірной исторіи. За означеннымъ кругомъ, на съверъ и на востокъ, разсъевались народы, еще покрытые темною недеятельностью,

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостнжимою волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу; когда разрушающіе народы безобразными массами текли на народы, колоссально

совершались мрачныя событія, когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслися безпокойными комстами, когда между-тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокѣ, робкое Римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сиріи, Александріи, Цареграда, и ереси Несторія и Евтихія раздирали дряхлыя старческія его силы.

# записки сумасшедшаго.

Октября 3.

Сегоднишняго дия случилось необыкновенное приключение. Я веталъ поутру довольно поздно и, когда Мавра принесла мив вычищенные сапоги, я спросиль, который часъ. Услышавши, что уже давно било десять, я посившиль поскорве одвться. Признаюсь, я бы совсёмъ не ношелъ въ департаментъ, зная заранъе, какую кислую мину сдълаетъ нашъ начальникъ отдъленія. Онъ уже давно мит говорить: »Что это у тебя, братець, въ головт веегда ералашъ такой? Ты иной разъ метаешься, какъ угорѣлый, дѣло подъ часъ такъ спутаешь, что самъ сатана не разбереть, въ титуль поставинь маленькую букву, не выставинь ни числа. ни номера.« Проклятая цапля! онъ върно завидуетъ, что я сижу въздиректорскомъ кабинетъ и очиниваю перья для его пр-ва. Словомъ, я не пошель бы въ департаментъ, если бы не надежда видъться съ казначеемъ и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ. Вотъ еще создание! Чтобы онъ выдалъ когда-иибудь впередъ за мѣсяцъ деньги — Господи Боже мой, да скоръе страшный судъ придетъ! Проси, хоть тресни, хоть буть въ разнуждъ — не выдастъ съдой чортъ. А на квартиръ собственная кухарка бьеть его по щекамъ. Это всему свъту извъстно. Я не понимаю выгодъ служить въ департаментъ. Никакихъ совершенно ресурсовъ. Вотъ въ губернскомъ правленіи, гражданскихъ и казенныхъ палатахъ совсёмъ другое дёло: тамъ смотринь, иной прижался въ самомъ уголку и пописываетъ, фрачишка на немъ гадкій, рожа такая, что плюнуть хочется; а поемотри ты, какую онъ дачу панимаетъ! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси къ нему: »Это«, говоритъ, »докторскій подарокъ«, а ему давай пару рыжаковъ, или дрожки, или боберъ рублей въ триста. Съ виду такой тихенькій, говоритъ такъ деликатно: » одолжите ножичка починить перышко«, а тамъ обчиститъ такъ, что только одну рубанку оставитъ на просителъ. Правда, у насъ за то служба благородная, чистота во всемъ такая, какой во въки не видътъ губерискому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всъ начальники на вы. Да, признаюсь если бы не благородство службы, я бы давно оставилъ департаментъ.

Я надълъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однъ только бабы, накрывшись полами, да Русскіе купцы подъ зонтиками, да кучера попадались мит на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ чиновникъ плелся. Я увидълъ его на перекресткъ. Я какъ увидъль его, тотчасъ сказаль себъ: »Эге! пътъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшніпь вонъ за тою, что бѣжитъ впереди, и глядишь на ся ножки. Что это за бестія нашъ братъ чиновникъ! Ей Богу, не уступитъ никакому офицеру: пройди какаянибудь въ шляпкъ, непремънно зацъпитъ.« Когда я думалъ это, увидѣлъ подъѣхавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сей часъ узналъ ее. Это была карста нашего дпректора. »Но ему не зачъмъ въмагазниъ«, я подумалъ, »върно это его дочка.« 'Я прижался къ стънкъ. Лакей отворилъ дверцы, и она выпорхнула изъ кареты какъ итичка. Какъ взглянула она направо и наліво, какъ мелкнула своими бровями и глазами.... Господи, Боже мой, пропаль я, пропаль совежмь! И зачемь ей выбажать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всёхъ этихъ трянокъ. Она не узнала меня, да и я самъ нарочно старался закутаться какъ можно болье; потому что на мив была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи посять съ длинными воротниками, а па миъ были коротенькіе одинь на другомь; да и сукно совсьмь не дигатироканное. Собачонка ея, не успъвши вскочить въ дверь магазина, осталась на улиць. Я знаю эту собачонку. Ес зовуть — Меджи. Не успъль я пробыть минуту, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ: »Здравствуй, Меджи! « Вотъ тебъ на! кто это говоритъ? Я обемотрёлея и увидёль подъ зонтикомъ шедшихъ двухъ дамъ: одну старунку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возлъ меня опять раздалось: »Грѣхъ тебѣ, Меджи!« Что за чортъ! я увидълъ, что Меджи обиюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами. »Эге! « сказалъ я самъ себъ: » да полно, не ньянъ ли я! Только это, кажется, со мною ръдко случается «. — » Нътъ, Фидель, ты напрасно думаешь«, я видълъ самъ, что произнесла Меджи: » я была, авъ! авъ! я была, авъ, авъ, авъ! очень больна. « Ахъ ты жъ собачонка! признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую почеловъчески. Но послъ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталь удивляться. Дъйствительно, на свътъ уже елучилось множество подобныхъ примъровъ. Говорятъ, въ Англіи выплыла рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкъ, что ученые уже три года стараются опредълить и еще до сихъ поръ инчего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себъ фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болъе удивился, когда Меджи сказала: »Я писала къ тебъ, Фидель; върно Полканъ не принесъ письма моего!« Да чтобъ я не получилъ жалованья — я еще въ жизни не слыхивалъ, чтобы собака могла писать! Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я начинаю иногда слышать и видъть такія вещи, которыхъ никто еще не видываль и не слыхивалъ. »Пойду-ка я«, сказалъ я самъ себъ, »за этой собачонкою н узнаю, что она и что такое думаеть.« Я развернуль свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороховую, новоротили въ Мъщанскую, оттуда въ Столяриую, наконецъ къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. »Этотъ домъ я знаю«, сказалъ я самъ въ себъ: »это домъ Звъркова.« Эка машина! Какого въ немъ народа не живеть: сколько кухарокъ, сколько прітзжихъ! а нашей братьи чиновниковъ какъ собакъ, одинъ на другомъ сидитъ. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играетъ на трубъ. Дамы взошли въ нятый этажъ. »Хорошо «, подумалъ я, »теперь не пойду, а замѣчу мѣсто и при нервомъ случав не премину воспользоваться. «

Сегодия середа, и потому я быль у нашего начальника въ кабинеть. Я нарочно пришель пораньше и, засъвни, перечиниль веъ перья. Нашъ директоръ долженъ быть очень умный человъкъ. Весь кабинеть его уставлень шкафами съ инигами. Я читаль названіе ифкоторыхъ: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа ивтъ — вее или на Французскомъ, или на Ивмецкомъ. А посмотръть въ лицо ему: фу, какая важность сіясть въ глазахъ! Я еще ликогда не слышалъ, чтобы опъ сказалъ лишнее слово. Только развъ, когда подащь бумаги, спроситъ: »Каково на дворѣ?«—»Сыро, ваше превосходительство!« Да, не нашему брату чета! Государственный человъкъ. Я замъчаю однакоже, что онъ меня особенио любить. Если бы и дочка... эхъ канальство!... Ничего, инчего, молчаніе! — Читаль Ичелку. Эка глупый народъ Французы! Взяль бы, ей Богу, пхъ всёхъ да и перепороль розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное Курскимъ помвинкомъ. Курскіе помвинки хороно иннутъ. Посль этого замътилъ я, что уже било половину перваго, а нашъ не выходиль изъ своей спальии. По около половины второго случилось происшествіе, котораго инкакое перо не опишеть. Отворилась дверь, я думаль, что директорь, и вскочиль со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одъта! платье на ней было бълое какъ лебедь фу, какое пышное! а какъ глянула, солице-ей Богу, солице! Она поклонилась и сказала: » Напа здъсь не было? « Ай, ай, ай! какой голосъ! канарейка, право канарейка! »Ваше превосходительство«, хотълъ я было сказать: » не прикажите казинть, а если уже хотите казинть, то казинте вашею генеральскою ручкою«; да чорть возьми, какъ-то языкъ не новоротился; и я сказаль только: »никакъ ибтъ-съ«. Она поглядъла на меня, на кипги и уронила платокъ. Я кинулся со всъхъ ногъ, нодекользичлся на проклятомъ паркетв и чуть-чуть не расклендъ носа, однакожъ удержался и досталъ платокъ. Святые, какой нлатокъ! тончайшій, батистовый — амбра, совершенная амбра! такъ и дышетъ отъ него генеральствомъ. Она ноблагодарила и чуть-чуть усмъхнулась, такъ что сахарныя губки ея ночти не тронулись, и послъ этого ушла. Я еще часъ сидълъ, какъвдругъ

пришель лакей и сказаль: »Ступайте, Аксентій Ивановичь, домой, баринь уже увхаль изъдому«. Я терпвть не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: одинь разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мѣста, подчивать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глупый холокъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія! Однакожъ я взяль шляну и надѣлъ самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадутъ, и вышелъ. Дома большею частію лежалъ на кровати. Потомъ переписалъ очень хорошіе стишки: »Душеньки часокъ не видя, думаль, годъ ужъ не видалъ; жизнь мою возненавидя, льзя ли жить мнѣ, я сказалъ.« Должно быть, Пушкина сочиненіе. Въ вечеру, закутавшись въ шинель, ходилъ къ подъвзду ея пр — ва и поджидалъ долго, не выйдетъ ли сѣсть въ карету, чтобы посмотрѣть еще разикъ, но нѣтъ, не выходила.

## Ноября 6.

Разбъсилъ начальникъ отдъленія. Когда я пришелъ въ департаменть, онъ подозваль меня къ себъ и началь мив говорить такъ: »Ну, скажи пожалуйста, что ты дѣлаешь?«——» Какъ, что? Я ничего не дълаю «, отвъчалъ я. »Ну, размысли хорошенько! въдь тебъ уже за сорокъ лѣтъ — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себъ? Ты думаешь, я не знаю всъхъ твоихъ проказъ? Въдь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? Въдь ты нуль, болъе шичего. Въдь у тебя нътъ ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркало на свое лицо, куды тебъ думать о томъ! « Чортъ возьми, что у него лицо похоже нъсколько на аптекарскій пузырекъ, да на головъ клочокъ волосъ завитый хохолкомъ, да держить ее къ верху, да примазываетъ ее какою-то розеткою, такъ уже думаетъ, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отъ чего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидълъ, можетъ быть, предпочтительно миъ оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный совътникъ! вывъсиль золотую цъночку къ часамъ, заказываетъ сапоти по тридцати рублей — да чортъ его побери! Я развъ изъ какихъ-нибудь разпочинцевъ, изъ портныхъ, или изъ уптеръ-офицерскихъ дътей? Я дворянинъ! Что жъ, и я могу дослужиться. Мив еще сорокъ два года — время такое, въ которое по настоящему только-что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а можетъ быть, если Богъ дастъ, то чѣмъ-нибудь и побольше. Заведемъ и мы себѣ репутацію еще и получше твоей. Что жъ ты себѣ забраль въ голову, что кромѣ тебя уже иѣтъ вовсе порядочнаго человѣка? Дай-ка миѣ Ручевскій фракъ, сшитый но модѣ, да повяжи я себѣ такой же какъ ты галстухъ, — тебѣ тогда не стать миѣ и въ подметки. Достатковъ нѣтъ — вотъ бѣда!

#### Ноября 8.

Быль въ театръ. Играли Русскаго дурака Филатку. Очень смѣялся. Быль еще какой-то водевиль съ забавными стишками на стряпчихъ, есобенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился, какъ пропустила цензура, а о купцахъ прямо говорятъ, что опи обманываютъ народъ и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплетъ: что они любятъ все бранить, и что авторъ проситъ отъ публики защиты. Очень забавныя піесы пишутъ ныньче сочинители. Я люблю бывать въ театръ. Какъ только грошъ заведется въ карманъ — никакъ не утерпишь не пойти. А вотъ изъ нашей братьи чиновниковъ есть такія свиньи, рѣшительно не пойдетъ, мужикъ, въ театръ; развѣ уже дашь ему билетъ даромъ. Пѣла одна актриса очень хорошо. Я вспомнилъ о той... эхъ канальство!... ничего, ничего... молчаніе.

## Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдёленія показалъ такой видъ, какъ-будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже съ своей стороны, какъ-будто бы между нами инчего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частію лежалъ на кровати.

## Ноября 11.

Сегодия сидълъ въ кабинетъ нашего директора, починилъ для него 23 пера, п для нея, ай! ай... для ея превосходительства че-

тыре пера. Онъ очень любитъ, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчить, а въ головъ, я думаю, все обсуживаеть. Желалось бы мив узнать, о чемъ онъ больше всего думаеть, что такое затъвается въ этой головъ. Хотълось бы мить разсмотрѣть поближе жизнь этихъ господъ, всѣ эти экивоки и придворныя штуки, какъ они, что они делаютъ въ своемъ кругу воть что бы мив хотвлось узнать! Я думаль ивсколько разъ завеети разговоръ съ его пр — вомъ, только, чортъ возьми, никакъ не слушается языкъ: скажень только, холодно или тепло на дворъ, а больше решительно инчего не выговорины. Хотелось бы мив заглянуть въ гостинную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостинною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! какіе зеркала и фарфоры! Хотілось бы заглянуть туда на ту ноловину, гдѣ ея пр-во, вотъ куда хотѣлось бы миѣ! въ будуаръ, какъ тамъ стоятъ всё эти баночки, скляночки, цвёты такіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежитъ тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ, чъмъ на платье. Хотълось бы заглянуть въ спальню . . . тамъ то, я думаю, чудеса, тамъ то, я думаю, рай! Посмотръть бы ту скамесчку, на которую она становить, вставая съ постели, свою ножку, какъ надъвается на эту ножку бълый какъ сиъгъ чулочекъ... ай! ай! ай! ничего, инчего . . . молчаніе.

Сегодия, однакожъ, меня какъ-бы свѣтомъ озарило: я вспомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектѣ. «Хорошо«, подумалъ я самъ въ себѣ: »я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я, вѣрно, кое-что узнаю.« Признаюсь, я даже подозвалъ было къ себѣ одинъ разъ Меджи и сказалъ: «Послушай, Меджи, вотъмы теперь один, я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видѣть, разскажи миѣ все, что знаешь про барышню, что она и какъ? я тебѣ побожусь, что инкому не открою.« Но хитрая собачонка поджала хвостъ, съежилась вдвое и вышла тихо въ дверь, такъ какъ-будто бы ничего не слышала. Я давно подозрѣвалъ, что собака гораздо умиѣе человѣка; я даже былъ увѣренъ, что она можетъ говорить, но что въ ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политикъ:

все замѣчаетъ, всѣ шаги человѣка. Иѣтъ, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь въ домъ Звѣркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу всѣ письма, которыя писала къ ней Меджи.

#### Иоября 12.

Въ два часа по полудии отправился съ тъмъ, чтобы непремѣнно увидѣть Фидель и допросить ее. Я териѣть не люблю капусты, запахъ которой валить изъ всёхъ мелочныхъ лавокъ въ Мфщанской; къ тому же изъ-подъ воротъ каждаго дома несетъ такой адъ, что я, заткнувъ носъ, бъжалъ во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускаютъ коноти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множестко, что рѣнительно невозможно здѣсь прогудиваться. Когда я пробрадся въ шестой этажъ и зазвонилъ въ колокольчикъ, вышла девчонка не совсемъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналь ее. Эго была та самая, которая има вмъсть со старушкою. Она немножко закрасивлась, и я тотчасъ смекнулъ — ты, голубушка, жениха хочешь. »Что вамъ угодно?« сказала она. »Миѣ нужно поговорить съ вашей собаченкой. « Дъвчонка была глупа! я сейчасъ узнать, что глупа! Собачонка въ это время прибъжала съ лаемъ; я хотълъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидалъ, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, вотъ этого мив и нужно! Я подошель къ цему, перерыль солому въ деревяной коробкъ и, къ необыкновенному удовольствио своему, вытащиль небольшую связку маленькихь бумажекъ. Скверная собачонка, увидъвни это, спачала укусила меня за икру, а потомъ, когда пропохала, что я взяль бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказаль: »Нъть, голубушка, прощай!« и бросился бъжать. Я думаю, что дівчонка приняла меня за сумасшедшаго, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотълъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти инсьма, потому что при свъчахъ иъсколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть полъ. Эти глупыя Чухонки всегда некстати чистоплотны. И нотому я ношель прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь то наконецъ я узнаю вев двла, помышленія, вев эти пружины, и доберусь наконецъ до всего. Эти письма мий все откроютъ. Собаки народъ умный, онт знають вст политическия отношения и потому, върно, тамъ будетъ все: портретъ и всъ дъла этого мужа. Тамъ будетъ что-инбудь и о той, которая... инчего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Большею частію лежалъ на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно чоткое; однакоже въ почеркъ всё есть какъ-будто что-то собачье. Прочитаемъ!

Милая Фидель! я все не могу привыкнуть къ твоему мѣщанскому имени. Какъ-будто бы уже не могли дать тебѣ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что вздумали писать другъ къ другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуація и даже буква *п* вездѣ на своемъ мѣстѣ. Да эдакъ просто не напишетъ и нашъ начальникъ отдѣленія, хотя онъ и толкуетъ, что гдѣ-то учился въ университетѣ. Посмотримъ далѣе!

Мит кажется, что раздълять мысли, чувства и впечатленія съ другимъ есть одно изъ первыхъ благь на свётть.

Гм, мысль почерпнута изъодного сочиненія, переведеннаго съ Нъмецкаго. Названія не припомию.

Я говорю это по опыту, хотя и не бъгала по свъту далъе воротъ нашего дома. Моя ли жизнь не протекаетъ въ удовольствіи? Моя барышня, которую папа называетъ Софи, любитъ меня безъ памяти.

Ай, ай!... ничего, ничего. Молчаніе.

Папа тоже очень часто ласкаеть. Я нью чай и кофій со сливками. Ахъ, та спете, я должна тебъ сказать, что я вовсе не вижу удовольствія въ большихь обглоданных костяхь, которыя жреть на кухит нашь Полкань. Кости хороши только изъ дичи и притомъ тогда, когда еще никто не высосаль изъ нихъ мозга. Очень хорошо мѣшать иѣсколько соусовъ вмѣстѣ, но только безъ канерсовъ и безъ зелени; но я не знаю инчего хуже обыкновенія давать собакамъ скатанные изъ хлѣба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господинъ, который въ рукахъ своихъ держаль всякую дрянь, начнетъ мять этими руками хлѣбъ, подзоветъ тебя и сунетъ тебѣ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ-то неучтиво, ну и ѣшь; съ отвращеніемъ, а ѣшь...

Чортъ знастъ, что такое! Экій вздоръ! Какъ-будто бы не было предмета получще, о чемъ писать. Носмотримъ на другой страницъ, не будетъ ли чего подъльнъе.

Я съ большою охотою готова тебя увѣдомлять о всѣхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я же тебѣ кое-что говорила о главномъ господинѣ, котораѓо Софи назыветъ папа. Это очень странцый человѣкъ.

А, вотъ наконецъ! Да, я зналъ: у нихъ политическій взглядъ на всъ предметы. Посмотримъ, что напа!

... странный человъкъ. Онъ больше молчитъ. Говорить очень ръдко; но недълю назадъ безпрестанно говорить самъ съ собою: » Получу, или не получу? « Возьметь въ одну руку бумажку, другую сложитъ пустую и говорить: »Получу, или не получу? « Одинъ разъ онъ обратился и ко миъ съ вопросомъ: »Какъ ты думаешь, Меджи, получу, или не получу? « Я ровно инчего не могла понять, понюхала его сапогъ и ушла прочь. Потомъ, та съ черезъ недълю папа пришелъ въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чъмъ-то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала.

А, такъ онъ честолюбецъ! Это нужно взять къ свъдънію. Прощай, та chère! я бъту и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышня моя Софи

А! ну, посмотримъ, что Софи. Эхъ, канальство!.. Ничего, ничего... будемъ продолжать.

... барышня моя Софи была въ чрезвычайной суматохъ. Она собиралась на баль и я обрадовалась, что въ отсутствие ея могу писать къ тебъ. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ъхать на баль, хотя при одъвани всегда почти сердится. Я никакъ не понимаю, та снете, удовольствия ъхать на баль. Софи пріъзжаеть съ балу домой въ 6 часовъ утра, и я всегда почти угадываю по ея блъдиому и тощему виду, что ей бъдияжкъ не давили тамъ ъсть. Я признаюсь, никогда бы не могла такъ жить. Если бы мив не дали соуса съ рабчикомъ, или жаркого курыныхъ крылышекъ, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорошъ также соусъ съ кашкою. А морковь, или ръпа, или артишоки, никогда не будутъ хороши...

Чрезвычайно неровный слогь! Тотчасъ видио, что не человъкъ писалъ. Начиетъ такъ, какъ слъдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

Ахъ, милая, какъ ощутительно приближение весны! Сердце мое бьется, какъ-будто всё чего-то ожидаетъ. Въ ушахъ у меня въчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою ивсколько минуть, прислушиваясь къ дверямъ. Я тебъ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окив, разсматриваю ихъ. Ахъ, если бъ ты знала, какіе между пими есть уроды! Ипой, презляноватый, дворияга, глупъ страшио, на лицъ написана глупость, преважно идетъ по улицъ и воображаетъ, что онъ презнатиая особа, думаетъ, что такъ на цего и заглядятся всъ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила, такъ какъ-бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ монмъ окномъ! Если бы онъ сталъ на заднія ланы, чего грубіянь онъ, върно, не умфеть, то онъ бы быль цёлою головою выше пана моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толстъ собою. Этотъ болванъ, должно быть, наглецъ преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало: хотя бы поморщился! высунуль свой языкь, повъсиль огромныя уши и глядить въ окно - такой мужикъ! Но неужели ты думаень, та свете, что сердце мое равнодушно ко вежмъ неканіямъ? Ахъ, нътъ... Есян бы ты видъла одного кавалера, нерелъзающаго черезъ заборъ сосъдняго дома, именемъ Трезора, ахъ, та chère, какая у него мордочка!

Тьфу къ чорту!... Экая дрянь!... И какъ можно наполнять эдакими глупостями! Мив подавайте человъка! Я хочу видъть человъка; я требую пищи, той, которая бы интала и услаждала мою душу; а вмъсто того эдакіе пустяки... Перевериемъ черезъ страницу, не будетъ ли лучше!

... Софи сидъла за столомъ и что-то шила. Я глядъла въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ. Какъ вдругъ вошелъ лакей и сказалъ: »Тепловъ!«—«Проси!« закричала Софи и бросилась обнимать меня. »Ахъ, Меджи, Меджи! Если бъ ты знала, кто это: брюнетъ, каммеръ-юнкеръ, а глаза какіе! чорные и свътлые какъ огонь!« и Софи убъжала къ себъ. Минуту спустя, вошелъ молодой каммеръ-юнкеръ, съ черными баккенбардами; подошелъ къ зеркалу, поправилъ волоса и осмотрълъ

комнату. Я новорчала и евла на свое мёсто. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себв такъ, какъ-будто не замвчая ничего, продолжала глядъть въ окошко; однакожъ голову наклонила нвесколько на бокъ и старалась услышать, о чемъ они говорять. Ахъ, та снете, о какомъ вздорв они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ, вмёсто одной какой-то фигуры, сдълала другую. Также, что какой-то Бобовъ былъ очень похожъ въ своемъ жабо на анста, и чуть было не уналъ. Что какая-то Лидина воображаетъ, что у ней голубые глаза, между тёмъ какъ они зеленые — и тому подобное. Я не знаю, та снете, что она нашла въ своемъ Тепловъ. Отъ чего она такъ имъ восхищается?...

Мив самому кажется, здвеь что-нибудь да не такъ. Не можетъ быть, чтобы ее могъ такъ обворожить Тепловъ. Посмотримъ далве!

Мит кажется, если этотъ каммеръ-юнкеръ правится, то скоро будетъ правится и тотъ чиновникъ, который сидитъ у папа въ кабицетъ. Ахъ, та сhère, еслибъ ты знала, какой это уродъ. Совершенизя черепаха въ мънкъ...

Какой же бы это чиновникъ?

Фамилія его престранная. Онъ всегда сидить и чинить перья. Волоса на голов'в его очень похожи на с'вно. Напа всегда посылаеть его вм'ьсто слуги. . .

Мит кажется, что эта мерзкая собачонка мътитъ на меня. Гдъ жъ у меня волоса какъ съно?

Софи ин какъ не можетъ удержаться отъ смъха, когда гладитъ на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерэкій языкъ! Какъбудто я не знаю, что это дёло зависти, какъ-будто я не знаю, чьи здёсь штуки. Это штуки начальника отдёленія. Вёдь поклялся же человёкъ непримиримою ненавистью — и вотъ вредитъ да и вредитъ, на каждомъ шагу вредитъ. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ быть, дёло раскроется само собою.

Ма chère Фидель, ты извини меня, что такъ давно не писала. Я была въ совершенномъ упосин. Подлицио, справедливо сказалъ какой-то ин-

сатель, что любовь есть вторая жизнь. Притомъ же у насъ въ домѣ теперь большія перемѣны. Каммеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень весель. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететъ ноль и всегда почти разговариваетъ самъ съ собою, что скоро будетъ свадьба; нотому что напа хочетъ непремѣню видѣгь Софи или за генераломъ, или за каммеръ-юнкеромъ, или за воешнымъ полковникомъ. . . .

Чортъ возьми! я не могу болѣе читать... Всё или каммеръюнкеръ, или генералъ. Желалъ бы я самъ сдѣлаться генераломъ, не для того, чтобы получить руку и прочее — иѣтъ; хотѣлъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидѣть, какъ они будутъ увиваться и дѣлать всѣ эти разныя придворныя штуки и экивоки, и потомъ сказать имъ, что я илюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки.

#### Декабря 5.

Не можеть быть, враки, свадьбѣ не бывать! Что жъ изъ того, что онъ каммеръ-юнкеръ. Въдь это больше ничего, кромъ достоинство; не какая-инбудь вещь видимая, которую бы можно взять въ руки. Въдь черезъ то, что каммеръ-юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Въдь у него же носъ не изъ золота сдъланъ, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякаго; въдь онъ имъ нюхаетъ, а не ъстъ, чихаеть, а не кашляеть. Я ивсколько разъ уже хотвль добраться, отъ чего происходять всё эти разности. Отъ чего я титулярный совътникъ и съ какой стати я титулярный совътникъ? Можетъ быть, я какой-инбудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совътникомъ? Можетъ быть, я самъ не знаю, кто я таковъ. Въдь сколько примъровъ по исторіи: какой-шибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-инбудь мъщанинъ, или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа, или баронъ, или какъ его. Когда изъ мужика да иногда выходить эдакое, что же изъ дворянина можетъ выдти? Вдругъ, напримъръ, я вхожу въ генеральскомъ мундиръ: у меня и на правомъ плечъ эполета, и на лъвомъ плечъ эполета, черезъ плечо голубая лента — что? какъ тогда запоетъ красавица моя? что скажеть и самь напа, директорь нашь? О, это большой честолюбець! это масонь, иепремённо масонь, хотя онь и прикидывается такимь и этакимь, но я тотчась замётиль, что онь масонь: онь если дасть вамь руку, то высовываеть только два нальца. Да развё я не могу быть сію же минуту пожаловань генераль-губернаторомь, или интендантомь, или тамь другимь какимьнибудь? Миё бы хотёлось знать, оть чего я титулярный совётникь? Почему именно титулярный совётникь?

#### Декабря 5.

Я сегодия все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Иншутъ, что престоль упраздненъ и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наслѣдника, и отъ того происходятъ возмущенія. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ упраздненъ? Говорятъ, какая-то Дона должна взойти на престолъ. Не можетъ взойти Дона на престолъ. Никакъ не можетъ. На престолъ долженъ быть король. Да говорятъ, иѣтъ короля — не можетъ статься, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ гдѣнибудь находится въ неизвѣстности. Онъ, статься можетъ, находится тамъ же, но какія-пибудь, или фамильныя причины, или онасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ то: Франціи и другихъ земель, заставляютъ его скрываться, или есть какіянибудь другія причины.

#### Декабря 8.

Я было уже совсьмы хотыль идти вы департаменты, по разныя причины и размышленія меня удержали. У меня всё не могли выйти изъ головы Испанскія дыла. Какъ же можеть это быть, чтобы Дона едылалась королевою? Не позволять этого. И во первыхы 'Англія не позволить. Да притомы, и дыла политическія всей Европы, Австрійскій императоры... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я рышительно пичымы не могы запяться во весь день. Мавра замычала мий, что я за столомы быль чрезвычайно развлечены. И точно, я двы тарелки, кажется, вы разсылиности бро-

еняъ на нолъ, которыя тутъ же расшиблись. Посят объда ходилъ подъ горы. Инчего поучительнаго не могъ извлечь. Большею частію лежалъ на кровати и разсуждалъ о дълахъ Испаніи.

#### Годо 2000 Априля 43 инсла.

Сегодиншній день есть день величайшаго торжества! Въ Испанін есть король. Онъ отыскался. Этотъ король я. Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ-будто молніей осв'ятило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себь, что я титулярный совытникъ! Какъ могла взойти миъ въ голову эта сумазбродная мысль! Хорошо, что еще не догадался никто носадить меня тогда въ сумасшедний домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ-то туманъ. II это все происходить, думаю, оть того, что люди воображають, будто человъческій мозгъ находится въ головъ; совсьмъ ньть: онъ приносится вътромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявилъ Мавръ, кто я. Когда она услышала, что передъ нею Испанскій король, то всилеснула руками и чуть не умерла отъ страха. Она, глупая, еще никогда не видала Испанскаго короля. Я однакоже старался ее успоконть, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она мив иногда дурно чистила сапоги. Въдь это черный народъ. Имъ нельзя говорить о высокихъ матеріяхъ. Она иснугалась отъ того, что находится въ увъренности, будто всъ короли въ Испаніи похожи на Филипиа II. По я растолковаль ей, что между мною и Филиппомъ ивтъ никакого сходства. Въ департаментъ не ходилъ. Чортъ съ нимъ! Иътъ, пріятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

> Мартобря 86 инсла. Между днемь и ночью.

Сегодня приходиль нашь экзекуторь съ тѣмь, чтобы я шель въ денартаменть, что уже болье трехъ недѣль, какь я не хожу на должность. Я для штуки пошель въ денартаменть. Начальникъ отдъления думаль, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрѣлъ на него равнодушно, ни слишкомъ гиѣвно и ни слиш-

комъ благосилонно, сълъ на свое мъсто, какъ-будто никого не зачтвчая. Я глядълъ на всю канцелярскую сволочь и думаль, что если бы вы знали, кто между вами сидитъ... Господи Боже, какой бы вы ералашъ подняли! да и самъ начальникъ отдъленя началь бы мий такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія-то бумаги, чтобы я едблаль изъ нихъ экстрактъ. Но я и нальцемъ, не притронулся. Чрезъ ивсколько минутъ все засуетилось. Сказали, что директоръ идетъ. Многіе чиновники побъжали наперерывъ, чтобы показать себя передъ нимъ. Но я ин съ мъста. Когда опъ проходилъ чрезъ наше отдъленіе, всъ застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершение инчего! Что за директоръ! Чтобы я всталъ передъ нимъ-никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенияя, простая пробка, больше ничего — вотъ которою закупоривають бутылки. Мий больше всего было забавно, когда подсунули мив бумагу, чтобы я подписалъ. Они цумали, что я нанишу на самомъ кончикъ листа: Столоначальникъ такой-то, — какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мъстъ, гдъ нодинсывается директоръ департамента, черкнулъ: » Фердинандъ VIII. « Нужно было видъть, какое благоговъйное молчание воцарилось; но я кивнулъ только рукою, сказавъ: »Не нужно никакихъ знаковъ подданиичества! « и вышелъ. «Оттуда я пошелъ ирямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотълъ меня не впустить, но я ему такое сказаль, что онь и руки опустиль. Я прямо пробрался въ уборную. Она сидъла передъ зеркаломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я однакоже не сказалъ ей, что я Испанскій король. Я сказаль только, что счастіе ее ожидаеть такое, какого она и вообразить себъ не можеть, и что, не смотря на козни пенріятелей, мы будемъ вмість. Я больше инчего не хотіль говорить и вышель. О, это коварное существо женщины! Я теперь только постигнуль, что такое женинна. До сихъ поръ никто еще не узналъ, въ кого она влюблена: я первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, нешутя! Физики пишутъ глупости, что она то и то — она любитъ только одного чорта. Вонъ видите, изъ ложи перваго яруса она наводитъ лорнетъ. Вы думаете, что она глядить на этого толстяка со звъздою? Совсъмъ пъть: она

глядить на чорта, что у него стоить за спиною. Вонь онь спрятался къ нему во фракъ. Вонь онъ киваеть оттуда къ ней пальцемь! И она выйдеть за него, выйдеть. Все это честолюбіе и честолюбіе отъ того, что подъ язычкомъ находится маленькій пузырекъ и въ пемъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дълаеть какой-то цирюльникъ, который живеть въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовутъ; по достовърно извъстно, что онъ, вмъсть съ одною повивальною бабкою, хочетъ по всему свъту распространить Магометанство, и отъ того уже, говорять, во Франий большая часть народа признаеть въру Магомета.

Никотораго инсла. День быль безъ инсла.

Ходилъ инкогинто по Невскому проснекту; однакоже не подалъ никакого вида, что Испанскій король. Почелъ неприличнымъ открыться туть же при всёхъ; потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имёю Испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достатъ мантію. Я хотёлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; притомъ же они совсёмъ небрегутъ своею работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камии на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантію изъ новаго вицъ-мундпра, который надѣвалъ всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперши дверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножинцами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

Числа не помню. Мысяца тоже не было. Было, чорто знаето что такое.

Мантія совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надъль ее. Однакоже я еще не ръшаюсь представляться ко двору. До сихъ поръ иътъ депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично. Никакого не будстъ въса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Число 1.

Удивляетъ меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Неужели Франція? Да, это

самая неблагопріятствующая держава. Ходилъ справляться на почту, не прибыли ли Испанскіе депутаты; но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаетъ: »Нътъ«, говоритъ, »здъсь иътъ никакихъ Испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу.« — Чортъ возьми! Что письмо? Письмо вздоръ. Инсьма нишутъ аптекари....

## Мадрить. Февруарій тридцатый.

Итакъ я въ Испанін, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня поутру явились ко мит депутаты Испанскіе, и я вмѣстѣ съ ними сѣль въ карету. Миѣ ноказалась странною необыкновениая скорость. Мы вхали такъ шибко, что черезъ полчаса достигли Испанскихъ границъ. Впрочемъ, въдь теперь по всей Европъ чугунныя дороги, и пароходы ъздять чрезвычайно скоро. Странцая земля Пспанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидълъ множество людей съ выбритыми головами. Я однакоже догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они брѣютъ головы. Мнѣ показалось чрезвычайно страннымъ обхождение государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ токнулъ меня въ небольшую комнату и сказалъ: »Сиди туть, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбыю эту охоту.« Но я, зная, что это было больше ничего кромф искушенія, отвъчаль отрицательно, за что канцлеръ удариль меня два раза палкою по спинъ такъ больно, что я чуть было не вскрикнулъ, но удержался, веномнивши, что это рыцарскій обычай при вступлении въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донынт ведутся рыцарскіе обычан. Оставшись одинъ, я ртшился заняться дълами государственными. Я открылъ, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по нев'єжеству считаютъ ихъ за разныя государства. Я совътую всъмъ нарочно написать на бумагъ Испанія, то и выйдеть Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, имъющееся быть завтра. Завтра въ 7 часовъ совершится странное явленіе: земля сядеть на луну. Объ этомъ и знаменитый Англійскій химикъ Велингтонъ иншетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразилъ себъ необыкновенную ижжность и непрочность луны. Луна въдь обыкновенно дълается въ Гамбургъ, и прескверно дълается. Я удивляюсь, какъ не обратитъ на это винмание Англія. Дълаетъ ее хромой бочаръ, и видно, что дуракъ, — никакого понятія не имбеть о лунь. Онъ положилъ смоляной капатъ и часть деревянаго масла; и отъ того но всей земяй вонь страшная, такъ что нужно затыкать носъ. II отъ того самая луна такой нъжной шаръ, что люди никакъ не могутъ жить, и тамъ теперь живутъ только один носы. И потомуто самому мы не можемъ видъть посовъ своихъ, нбо они всъ находятся въ лунь. И когда я вообразиль, что земля вещество тяжелое и можеть, насъвин, размолоть въ муку носы нани, то мною овладъло такое безпокойство, что я, надъвши чулки и башмаки, посиъшиль въ залу государственнаго совъта, съ тъмъ, чтобы дать приказъ полиціи не допустить землі състь на луну. Бритые гранды, которыхъ я засталъ въ залъ государственнаго совъта великое множество, были народъ очень умный, и когда я сказаль: »Госнода, снасемь луну, нотому что земля хочеть състь на нее!« то вст въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе и многіе полізли на стіну съ тімь, чтобы достать луну; но въ это время вошель великій канцлерь. Увидівши его, всі разбіжались. Я, какъ король, остался одинъ. По канцлеръ къ удивленио моему ударилъ меня налкою и прогналъ въ мою комнату. Такую имъютъ власть въ Испаніи народные обычаи!

> Январь того же года, случившійся посль Февраля.

До сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычай и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю инчего. Сегодия выбрили миѣ голову, не смотря на то, что я кричаль изо всей силы о нежеланій быть монахомъ. По я уже не могу и вспоминть, что было со мною тогда, когда начали миѣ на голову канать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствоваль. Я готовъ быль внасть въ бѣшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страннаго обычая. Обычай глупый безсмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей которые до чихъ норъ не уничтожають его. Судя по всѣмъ вѣроя-

тіямъ догадываюсь, не нонался ли я въ руки пиквизиціи, и тотъ, котораго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ. Только я всё не могу понять, какъ же могъ король подвергнуться пиквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиніякъ. О, это бестія Полиніякъ! Поклялся вредить мит но смерть. И вотъ гонитъ да гонитъ; но я знаю, пріятель, что тебя водитъ Англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездѣ юлитъ. Это уже извѣстно всему свѣту, что когда Англія нюхаетъ табакъ, то Франція чихаетъ.

*Уисло* 25.

Сегодня великій инквизиторъ пришелъ въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидъвши, что пътъ меня, началъ звать. Сначала закричалъ: »Поприщинъ!«—Я ин слова. Потомъ: »Аксентій Ивановъ! титулярный совътникъ! дворянинъ!« — Я все молчу. — »Фердинандъ VIII, король Испанскій! — Я хотълъ было высунуть голову, по послъ подумалъ: »Нътъ, братъ, не надуешь! знаемъ мы тебя: опять будень лить холодную воду миъ на голову. «Однакоже онъ увидълъ меня и выгналъ налкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бъется проклятая палка! Впрочемъ, за все вознаградило меня имнъшнее открытіе: я узналъ, что у всякаго пътуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями. Великій инквизиторъ оданкоже ушель отъ меня разгиъванный и грозя миъ какимъ-то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегъ его безсильную злобу, зная, что онъ дъйствуетъ какъ машина, какъ орудіе Англичанина.

#### Ун 34 сло Ми гдао. чтового 349.

Нътъ, я больше не имъю силъ териеть. Боже! что они дълаютъ со мною! Они льютъ миъ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я сдълалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня бъднаго? Что могу дать я имъ? Я инчего не имъю. Я не въ силахъ, я не могу вынестн всъхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя и все кружится предо мною. Спасите меня! возъмите меня! дайте миъ тройку быстрыхъ какъ вихорь коней! садись мой ямицикъ, звени мой колокольчикъ,

взвейтеся кони и несите меня съ этого свъта! Далъе, далъе, чтобы не видно было ничего ничего. Вонъ небо клубится передо мною; звъздочка сверкаетъ вдали; лъсъ несется съ темпыми деревьями и мъсяцемъ; сизый туманъ стелется подъ погами; струна звенитъ въ туманъ; съ одной стороны море, съ другой Италія; вонъ п Русскія избы видитютъ. Домъ ли то мой синъетъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бъднаго сына. Урони слезинку на его больную головушку! посмотри, какъ мучатъ они его! прижми ко груди своей бъднаго спротку! ему пътъ мъста на свътъ! его гонятъ! — Матушка! пожалъй о своемъ больномъ дитяткъ!... А знаете ли, что у Алжирскаго Дея подъ самымъ носомъ шишка?

конецъ арабесокъ.

# APAWATH HECKIA

COTHEHIA.



# PEBH30PT.

Па зеркало неча пънять, коли рожа крива. Народная пословица.

#### дъйствующия лена.

Антонъ Антоновичъ Сквоз- Осипъ, слуга его.

Анна Андреевна, жеба его. Марья Антоновна, дочь его.

. Гука Лукичъ Хлоповъ, смотри- Иванъ . Лазаревичъ тель училищъ.

Hiena ero.

Аммось Обдоровичь Аяпкинь-Тяткинъ, судья.

Артемій Филипповичь Земляинка, попечитель богоугодныхъ | Свиступовъ, заведеній.

Иванъ Кузмичъ Шпекинъ, почт- Держиморда, мейстеръ.

Изтръ Ивановичъ городскіе Довчинскій.

Петръ Пвановичъ помъщики. Бобчинскій,

Иванъ Александровичъ Хле- Слуга трактирный. óypra.

пикъ-Дмухановский, город. Християнъ Ивановичъ Гибнегь, уъздный лекарь.

> Овдоръ Андревниъ отставные Люлюковъ. чиновники, почетныя Растаковскій, лица въ Стенанъ Ивановичъ городъ. Коробкинъ.

> Стенанъ Ильнчъ Уховертовъ. частный приставъ.

Пуговинынъ. \ полинейскіе.

Абдулинъ, купецъ. Февронья Петровна Поилеинил, слесарша.

Жена унтеръ-офицера.

Мишка, слуга городничаго.

стаковъ, чиновникъ изъ Петер- Гости и гостьи, купцы, мъщане, просители.

#### харантеры и ностюмы

замъчанія для господъ актеровъ.

Городинчій, уже постарѣвшій на службѣ и очень неглуный, посвоему, человѣкъ. Хотя и взяточникъ, однако ведетъ себя очень солидно, довольно серьезенъ, пъсколько даже резонеръ; говоритъ ин громко, ин тихо, ин много, ин мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, какъ у всякаго, начавшаго тяжелую службу съ низшихъ чиновъ. Переходъ отъ страха къ радости, отъ низости къ высокомѣрію, довольно быстръ, какъ у человѣка съ грубо-развитыми склонностями души. Опъ одѣтъ, по обыкновеню, въ своемъ мундирѣ съ петлицами и въ ботфортахъ со шпорами. Волоса на немъ стриженные съ просѣдью.

Анна Лидреевна, жена его, провинціяльная кокетка, еще не совсёмъ пожилыхъ лѣтъ, воспитанная въ половину на романахъ и альбомахъ, въ половину на хлопотахъ въ своей кладовой и дѣвичьей. Очень любопытна, и при случаѣ выказываетъ тщеславіс. Беретъ иногда власть надъ мужемъ потому только, что тотъ не находится, что отвѣчать ей; но власть эта распространяется только на мелочи, и состоитъ въ выговорахъ и насмѣшкахъ. Она четыре раза переодѣвается въ разныя платья въ продолженіе піесы.

Хлестаковъ, молодой человъкъ лѣтъ двадцати трехъ, топенькій, худенькій; нѣсколько приглуповатъ, и, какъ говорятъ, безъ царя въ головѣ; одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Говоритъ и дѣйствуетъ безъ всякаго соображенія. Онъ не въ

состоянія остановить постояннаго вниманія на какой-нибудь мысли. Рѣчь его отрывиста, и слова вылетають изъ усть его совершенно неожиданно. Чѣмъ болье исполняющій эту роль покажеть чистосердечія и простоты, тѣмъ болье онь выиграеть. Одѣть по модъ.

Осипъ, слуга, таковъ, какъ обыкновенно бываютъ слуги иѣсколько пожилыхъ лѣтъ. Говоритъ серьезно, смотритъ иѣсколько винзъ, резонеръ и любитъ самому сеоѣ читать иравоученія для своего барина. Голосъ его всегда почти ровенъ, въ разговорѣ съ бариномъ принимаетъ суровое, отрывистое и иѣсколько даже грубое выраженіе. Онъ умиѣе своего барина, и потому скорѣе догадывается, но не любитъ много говорить, и молча плутъ. Костюмъ его сѣрый или синій поношенный сюртукъ.

Бовчинскій и Добчинскій, оба низенькіе, коротенькіе, очень любонытные; чрезвычайно похожи другь на друга: оба съ небольшими брюшками, оба говорять скороговоркою и чрезвычайно много помогають жестами и руками. Добчинскій немного выше, серьезите Бобчинскаго, но Бобчинскій развязите и живте Добчинскаго.

Аянкинъ-Тянкинъ, судья, человѣкъ прочитавшій пять, или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодуменъ. Охотникъ большой на догадки, и потому каждому слову своему даетъ вѣсъ. Представляющій его долженъ всегда сохранять въ лицѣ своемъ значительную мину. Говоритъ басомъ съ продолговатой растяжкой, хриномъ и сапомъ, какъ старинные часы, которые прежде шипятъ, а потомъ уже быютъ.

Землянка, попечитель богоугодныхъ заведеній, очень толстый, неповоротливый и неуклюжій человъкъ; но при всемъ томъ проныра и плутъ. Очень услужливъ и суетливъ.

Почтмейстерь, простодушный до наивности человькь.

Прочія роли не требують особыхь изъясненій: оригиналы ихъ всегда почти находится передъ глазами.

Господа актеры особенно должны обратить вниманіе на послѣднюю сцену. Послѣднее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясеніе на всѣхъ — разомъ, вдругъ. Вся группа должна перемѣнить положеніе въ одниъ мигъ. Звукъ изумленія долженъ вырваться у всѣхъ женщинъ разомъ, какъ-будто изъ одной груди. Отъ несоблюденія этихъ замѣчаній можетъ исчезнуть весь эффектъ.

# дъйствие первое.

Комната въ домпь городишиаго.

#### STREET I.

тородничій, попечитель богоугодных в заведеній, смотритель училищь, судья, частный приставь, лекарь, два квартальныхь.

гогодинчий. Я пригласиль васъ, господа, съ тъмъ, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извъстіє: къ намъ тдетъ ревизоръ.

аммосъ оедоровичъ. Какъ, ревизоръ?

летемий филипповичь. Какъ, ревизоръ?

гог. Ревизоръ изъ Петербурга, инкогнито. И еще съ секретнымъ предписаніемъ.

амм. оед. Вотъ-те на!

арт. фил. Вотъ не было заботы, такъ подай!

лука лук. Господи Боже! еще и съ секретнымъ предписањемъ.

гор. Я какъ-будто предчувствоваль: сегодия мив всю ночь сиплись какія-то двѣ необыкновенныя крысы. Право, этакихъ я никогда не видываль: черныя, неестественной величины! пришли, пошохали—и пошли прочь. Вотъ я вамъ прочту письмо, которое получилъ я отъ Андрея Ивановича Чмыхова, котораго вы, Артемій Филипповичъ, знаетс. Вотъ что опъ пишетъ: »Любезный другъ,

кумъ и благодътель« (бормочето ет полголоса, пробыта скоро глазами)... » и увъдомить тебя.« А, вотъ: » спъну, между прочимъ, увъдомить тебя, что пріъхаль чиновникъ съ предписаніемъ осмотръть всю губерню и особенно нашъ уъздъ (значительно подпимаето палецъ вверхъ). Я узналь это отъ самыхъ достовърныхъ людей, хотя онъ представляетъ себя частнымъ липомъ. Такъбакъ я знаю, что за тобою, какъ за всякимъ, водятся грънки, нотому что ты человъкъ умиьй и не любишь пропускать того, что илыветъ въ руки...« (Остановлеь) ну, здъсь свои... » то совътую тебъ взять предосторожность: ибо онъ можетъ пріъхать во всякій часъ, если только уже не пріъхаль и не живетъ гдъ-инбудь пикогинто.... Вчеращияго дия...« Пу, тутъ ужъ пошли дъла семейныя: » сестра Анна Гириловна пріъхала къ намъ съ своимъ мужемъ; Пванъ Лириловичъ очень потолстълъ и все играетъ на скрынкъ...« и прочее и прочее. Такъ вотъ какое обстоятельство!

амм. оед. Да, обстоятельство такое необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь не даромъ.

лука лук. Зачёмъ же, Антонъ Антоновичъ, отчего это? зачёмъ къ намъ ревизоръ?

гор., испуская вздохт. Зачёмъ! такъ ужъ, видно, судьба! (Вздохнуст) До сихъ поръ, благодареніе Богу, подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь къ нашему.

амм. оед. Я думаю, Антонъ Антоновичъ, что эдѣсь тонкая и больше политическая причина. Это значитъ вотъ что: Россія.... да.... хочетъ вести войну, и министерія-то, вотъ видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны.

гор. Экъ куда хватили! Еще умный человѣкъ! Въ уѣздиомъ городѣ пэмѣна! Что онъ, пограничный, что ли? Да отсюда, хотъ три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь.

амм. оед. Ибтъ, я вамъ скажу. Вы не того... вы не.... Начальство имбетъ тонкіе виды; даромъ, что далеко, а оно себъ мотаетъ на усъ.

гор. Мотаетъ, или не мотаетъ, а я васъ, господа, предувъдоинлъ. Смотрите! но своей части я кое-какія распоряженія сдълалъ, совътую и вамъ. Особенно вамъ, Артемій Филипновичъ! Безъ соицьнія, проъзжающій чиновинкъ захочетъ прежде всего осмотръть подвъдомственныя вамъ богоугодныя заведенія — и потому вы едълаіте такъ, чтобы все было прилично. Колнаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузпецовъ, какъ обыкновенно они ходятъ по-домашиему.

арт. фил. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надъть и чистые.

гор. Да. И тоже надъ каждою кроватью надписать по-Латынь, или на другомъ какомъ языкъ... это ужъ по вашей части, Христіянъ Ивановичъ, —всякую бользнь: когда кто забольль, котораго дня и числа... Не хорошо, что у васъ больные такой крънкій табакъ курятъ, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы ихъ было меньше; тотчасъ отнесутъ къ дурному смотрънію, или къ неискусству врача.

лет. Фил. О! насчеть врачеванья мы съ Христіяномъ Ивановичемь взяли свои мѣры: чѣмъ ближе къ натурѣ, тѣмъ лучше, — лекарствъ дорогихъ мы не употреблямъ. Человѣкъ простой: если умретъ, то и такъ умретъ; если выздоровѣетъ, то и такъ выздоровѣетъ. Да и Христіяну Ивановичу затруднительно было бъ съ ними изъясняться — опъ но-Русски ин слова не знастъ.

христіянъ пвановичь издаеть звукь, отчасти похожій на на букву и, и ньсколько на с.

гор. Вамъ тоже посовътовалъ бы, Аммосъ Федоровичъ, обратить вниманіе на присутственныя мъста. У васъ тамъ въ передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашнихъ гусей съ маленькими гусенятками, которые такъ и шныряютъ подъ ногами. Оно, конечпо, домашнимъ хозяйствомъ заводиться всякому похвально, и почему жъ сторожу и не завесть его; только, знаете, въ такомъ мъстъ неприлично.... Я и прежде хотълъ вамъ это замътить, но всё какъ-то позабывалъ.

лмм. оед. А воть я ихъ сегодня же велю всъхъ забрать на кухню. Хотите, приходите объдать.

тор. Кромѣ того, дурно, что у васъ высушивается въ самомъ присутствіп всякая дрянь, и надъ самымъ шкафомъ съ бумагами охотничій арапникъ. Я знаю, вы любите охоту, по всё на время лучше его принять, а тамъ, какъ проѣдетъ ревизоръ, пожалуй онять можете его повѣсить.. Также засѣдатель вашъ.... онъ, ко-

нечно, человътъ свъдущій, но отъ него такой запахъ, какъ-будто бы сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго завода — это тоже не хорошо. Я хотълъ давно объ этомъ сказать вамъ, но былъ, не помню чъмъ-то, развлеченъ. Есть противъ этого средства, если уже это дъйствительно, какъ онъ говоритъ, у него природный запахъ: можно ему посовътовать ъсть лукъ, или чеснокъ, или что-нибудь другос. Въ этомъ случать можетъ помочь разными медикаментами Христіянъ Ивановнчъ.

христ. нв. издаеть тоть же звукь.

амм. оед. Нѣтъ, этого уже невозможно выгнать: онъ говорить, что въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдаетъ немного водкою.

гор. Да, я такъ только замѣтилъ вамъ. Насчетъ же внутренняго распоряженія и того, что называетъ въ письмѣ Андрей Ивановичъ грѣшками, я інчего не могу сказать. Да и странно говорить: нѣтъ человѣка, который бы за собою не имѣлъ какихъ-нибудъ грѣховъ. Это уже такъ самимъ Богомъ устроено, и Волтеріянцы напрасно противъ этого говорятъ.

амм. оед. Что жъ вы полагаете, Антонъ Антоновичъ, грѣшками? Грѣшки грѣшкамъ рознь. Я говорю всѣмъ открыто, что беру взятки, но чѣмъ взятки? Борзыми щенками. Это совсѣмъ иное дѣло.

гор. Ну, щенками или чемъ другимъ, все взятки.

Амм. Өед. Ну, ивтъ, Антонъ Антоновичъ. А вотъ, напримъръ, если у кого-нибудь шуба стоптъ пятьсотъ рублей, да супругъ шаль....

гот. Ну, а что изъ того, что вы берете взятки борзыми щенками? За то вы въ Бога не въруете; вы въ церковь инкогда не ходите; а я по крайней мъръ въ въръ твердъ и каждое воскресенье бываю въ церкви. А вы.... О, я знаю васъ: вы если начиете говорить о сотворении міра, просто волосы дыбомъ поднимаются.

амм. бед. Да вѣдь самъ собою дошелъ, собственнымъ умомъ гор. Ну, въ иномъ случаѣ много ума хуже, чѣмъ бы его совсѣмъ не было. Впрочемъ, я такъ только упомянулъ объ уѣздномъ судѣ; а по правдѣ сказать, врядъ ли кто когда-нибудь заглянетъ туда: это ужъ такое завидное мѣсто, самъ Богъ ему покровитель-

ствуетъ. А вотъ вамъ, Лука Лукичъ, такъ какъ смотрителю учебныхъ заведеній, нужно позаботиться особенно насчетъ учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались въ разныхъ коллегіяхъ, но имѣютъ очень странные поступки, натурально неразлучные съ ученымъ званіемъ. Одинъ изъ нихъ, напримѣръ вотъ этотъ, что имѣетъ толстое лицо.... не вспомню его фамиліи, никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы, взонедши на каведру, не сдѣлать гримасу, вотъ этакъ (дълаетъ гримасу); и нотомъ начиетъ рукою изъ-подъ галстуха утюжить свою бороду. Конечно, если онъ ученику сдѣлаетъ такую рожу, то оно еще ничего, можетъ быть, оно тамъ и нужно такъ, объ этомъ я не могу судить; но, вы носудите сами, если онъ сдѣлаетъ это посѣтителю — это можетъ быть очень худо: господинъ ревизоръ, или другой кто можетъ принять это на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ, что можетъ принять это на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ, что можетъ произойти.

лука лук. Что жъ мив, право, съ нимъ двлать? я ужъ нвсколько разъ ему говорилъ. Вотъ еще на дияхъ, какъ зашелъ было въ классъ нашъ предводитель, опъ скроилъ такую рожу, какой я никогда еще не видывалъ. Опъ-то ее сдвлалъ отъ добраго сердца, а мив выговоръ, зачемъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству.

гор. То же долженъ вамъ замѣтить и объ учителѣ по исторической части. Онъ ученая голова — это видно, и свѣдѣній нахваталь тьму, но только объясняеть съ такимъ жаромъ, что не номнить себя. Я разъ слушаль его: ну, покамѣсть говориль объ Асенріянахъ и Вавилоиянахъ — еще ничего, а какъ добрался до Александра Македонскаго, то я не могу вамъ сказать, что съ нимъ сдѣлалось. Я думалъ, что ножаръ, ей Богу! сбѣжаль съ каоедры и, что силы есть, хвать стуломъ объ полъ! Оно, конечно. Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же стулья ломать! отъ этого убытокъ казиѣ.

лука лук. Да, онъ горячъ! я ему это нѣсколько разъ уже замѣ-чалъ.... Говоритъ: »Какъ хотите, для науки я жизни не нощажу.« гор. Да, таковъ ужъ неизъяснимый законъ судебъ: умный человѣкъ или пьяница, или рожу такую строитъ, что хотъ святыхъ выноси.

лука лук. Не приведи Богъ служить по ученой части, всего боишься! Всякій мѣшается, всякому хочется показать, что онъ тоже умный человѣкъ.

гор. Это бы еще ничего, — инкогнито проктятое! Вдругъ заглянеть: »А, вы здъсь голубчики! А кто«, скажеть, »здъсь судья?« — »Ляпкинъ-Тяпкинъ!« — »А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?« — »Земляника.« — »А подать сюда Землянику!« Вотъ что худо!

#### явление и.

#### тъ же и почтмейстеръ.

почтм. Объясиите, господа, что, какой чиновникъ тдетъ? гор. А вы развъ не слышали?

почтм. Слышалъ отъ Петра Ивановича Бобчинскаго. Онъ только-что былъ у меня въ почтовой конторѣ.

гор. Ну, что? какъ вы думаете объ этомъ?

почтм. А что думаю? война съ Турками будеть.

амм. вед. Въ одно слово! я самъ то же думалъ.

гор. Да, оба пальцемъ въ небо попали!

почтм. Право, съ Турками. Это веё Французъ гадитъ.

гор. Какая война съ Турками! просто намъ плохо будетъ, а не Туркамъ. Это ужъ извъстно: у меня письмо.

почтм.  $\Lambda$ , если такъ, то не будетъ войны съ Турками.

гор. Ну, что же, какъ вы, Иванъ Кузьмичъ?

почтм. Да что я? Какъ вы, Антонъ Антоновичъ?

гор. Да что я? Страху-то ньть, а такъ, немножко. Купечество да гражданство меня смущаетъ. Говорятъ, что я имъ солоно пришелся, а я, вотъ ей Богу, если и взялъ съ иного, то, право, безъ всякой ненависти. Я даже думаю (береть его подъ руку и отводить въ сторону), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачъмъ же въ самомъ дълъ къ намъ ревизоръ? Послушайте, Иванъ Кузмичъ, исльзя ли вамъ, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибываетъ къ вамъ въ почтовую

контору, входящее и неходящее, знаете, этакъ немножко распечатать и прочитать, не содержится ли въ немъ какого-инбудь донесенія, или, просто, переписки. Если же ибтъ, то можно опачъзапечатать; впрочемъ, можно даже и такъ отдать инсьмо, распечатанное.

почтм. Знаю, знаю... Этому не учите, это я дълаю не то, чтобъ изъ предосторожности, а больше изъ любонитетка, — смерть люблю узнать, что есть новаго на свътк. Я вымъ свяку. что это пренитересное чтеніе! Иное инсьмо съ наслажденіемъ прочтешь — такъ описываются разные нассажи... а назидательности какая... лучше чъмъ въ Московскихъ въдомостяхъ!

гор. Ну, что жъ, скажите, инчего не начитывали о какомънибудь чиновникъ изъ Истербурга?

почтм. Изтъ. о Иетербургскомъ инчего изтъ. а о Костромскихъ и Саратовскихъ много говорится. Жаль, однакожъ, что вы не читаете писемъ. Есть прекрасныя мъста. Вотъ недавно, одинъ поручикъ иншетъ къ пріятелю и описаль баль въ самомъ перивомъ... очень, очень хорошо: »Жизнь моя, милый другъ, гечетъ« говоритъ, »въ эмпиреяхъ: барышень много, музыка пграетъ штандартъ скачетъ....« съ большимъ, съ большимъ чувствомъ описалъ. Я парочно оставилъ его у себя. Хотите, прочту?

гор. Пу, теперь не до того. Такъ сдълайте милость, Ивант. Кузьмичъ: если на случай попадется жалоба или донесение, то. безъ всякихъ разсуждений, задерживайте.

почти. Съ большимъ удовольствіемъ.

амм. оед. Смотрите, достанется вамъ когда-инбудь за это почтм. Ахъ, батюшки!

гор. Ничего, ничего. Другое двло, если бъ вы изъ этого публичное что-пибудь едблали, по въдь это дъло семейное.

амм. оед. Да, нехорошее дъло заварилось! А я, признаюсь шелъ было нъ вамъ, Антонъ Антоновичъ, съ тъмъ, чтобы нонодчивать васъ собачонкою. Родная сестра тому нобелю, которато вы знаете. Въдь вы слышали, что Чентовичъ съ Варховинсъимъ затъяли тяжбу, и тенерь миъ росконь: травлю зайцевъ на земляхъ и у того, и у другого. гот. Батониа, но милы чив тенерь вани зайцы: у меня инкогнито проклатое сидить въ голове! Такъ и ждешь, что вотъ отворится дверь и — пасть....

#### ABJEHIE HI.

ть же, вовчинскій и добчинскій оба входять запыхавшись.

товя. Чрезвычайнее происпиствие!

довч. Неожиданное павъстіе!

вст. Что, что такое?

добч. Иепредвиденное дело: приходимъ въ гостинивцу....

вок., перебивая. Приходимъ съ Петромъ Икановичемъ въ гостиницу....

добч., перебивая. Э. нозвельте. Истръ Ивановичъ, я разскажу.

БОБЧ. 3), ИБТЪ, НОЗВОЛЬТЕ УЖТЬ Я.... НОЗВОЛЬТЕ. НОЗВОЛЬТЕ.... БЫ УЖТЬ И СЛОГА ТАКОГО НЕ ИМЪЕТЕ....

добч. 1 вы собъетесь и не приноминте всего.

вови. Ирипомию, ей Вогу, приномию. Ужъ не мъщайте, пусть я разскаму, не мъщайте! Скажите, господа, сдълайте милость, чтобъ Истръ Ивановичъ не мъщалъ.

гот. Да говорите ради Бога, что такое? У меня сердце не на мъстъ. Садитесь, госнода! возъмите стулья! Нетръ Ивановичъ, вотъ вамъ стулъ (асп усаживаются вокруго обоихъ Истровъ Ивановичъ). Иу, что, что такое?

нови, полеодите, нозвольте: я все по порядку. Какъ только имъль в удовольстве выйти отъ васъ послъ того, какъ вы изволин смутвтьей полученнымъ инсьмомъ, да-съ — такъ я тогда же забъжаль... ужъ пожалуйета не перебивайте. Истръ Ивановичъ! Я ужъ все, все зимо-съ. Такъ я, вотъ извольте видъть, забъжаль къ Коробкиюу. А не заставии Коробкина-то дома, заворотиль къ Растаковскому, а не в ставии Растаковскаго, зашель вотъ къ Ивриу Кузьмичу, чтебы сообщить ему получениую вами новость, да идучи оттуда, встрътился съ Истромъ Ивановичемъ....

довч., перебивая. Возяв будки, гдв продаются ипроги.

вобч. Возлѣ будки, гдѣ продаются пироги. Да, встрѣтившись съ Петромъ Ивановичемъ, и говорю ему, слышали ли вы о новости, которую получилъ Антонъ Антоновичъ изъ достовѣршаго письма? А Петръ Ивановичъ ужъ слышали объ этомъ отъ ключницы вашей, Авдотьи, которая, не знаю за чѣмъ-то, была послана къ Филиппу Антоновичу Почечусву.

добч., перебивал. За бочонкомъ, для французской водки.

вовч., отводя его руки. За бочонкомъ для Французской водки. Вотъ мы пошли съ Петромъ-то Ивановичемъ къ Иочечуеву.... Ужъ вы, Петръ Ивановичъ.... энтого.... не неребивайте, пожалуйста не перебивайте!... Иошли къ Почечуеву, да на дорогъ Иетръ Ивановичъ говоритъ: »Зайдемъ«, говоритъ, »въ трактиръ. Въ желудкъ-то у меня.... съ утра я ничего не ълъ, такъ желудочное трясеніе....« Да-съ, въ желудкъ-то у Иетра Ивановича.... »А въ трактиръ«, говоритъ, »привезли теперь свъжей семги, такъ мы закусимъ.« Только-что мы въ гостиницу, какъ вдругъ молодой человъкъ....

дов ч., перебивая. Недурной паружности, въ партикулярномъ

вовч. Недурной наружности, въ партикулярномъ платьи, ходить этакъ по компатъ, и въ лицъ этакое разсуждение... физіономія... поступки и здёсь (вертить рукою около лба) много, много всего. Я будто предчувствоваль и говорю Петру Ивановичу: »Здъсь что-нибудь не спроста-съ.« Да. А Петръ-то Ивановичъ ужъ мигнулъ пальцемъ и подозвали трактирщика-съ, трактирщика Власа—у него жена три недёли назадъ тому родила, и такой пребойкій мальчикъ, будетъ такъ же, какъ и отецъ, содержать трактиръ. Подозвавши Власа, Петръ Ивановичъ и спроси его потихоньку: »Кто«, говорить, »этоть молодой человікь?« а Влась и отвічаеть на это: »Это«, говоритъ... Э, не перебпвайте, Петръ Ивановичъ, пожалуйста, не перебивайте, вы не разскажете, ей Вогу не разскажете: вы пришенетываете, у васъ, я знаю, одинъ зубъ во рту со свистомъ... «Это«, говорить, »молодой человъкь, чиновникь«, да-съ, » вдущій изъ Петербурга, а по фамиліи«, говоритъ, »Иванъ Александровичъ Хлестаковъ-съ, а ъдетъ« говоритъ, »въ Саратовскую губернію и«, говорить, »престранно себя аттестуеть: другую ужъ недёлю живеть,

изъ трактира не ъдетъ, забираетъ все на счетъ и ни копъйки не хочетъ платить.« Какъ сказалъ онъ мив это, а меня такъ вотъ свыше и вразумило. »Э!« говорю я Истру Ивановичу..:

довч. Нътъ, Петръ Ивановичъ, это я сказалъ »э!«

бовч. Сначала вы сказали, а потомъ и я сказалъ. »Э!« сказали мы съ Петромъ Ивановичемъ. »А съ какой стати сидъть ему здъсь, когда дорога ему лежитъ въ Саратовскую губерню?« — Да-съ. А вотъ онъ-то и есть этотъ чиновникъ.

гор. Кто, какой чиновникъ?

вовч. Чиновникъ-та, о которомъ изволили получить нотацію — ревизоръ.

гор., во страхъ. Что вы, Господь съ вами! это не онъ.

довч. Онъ! и денегъ не платить, и не ъдетъ. Кому же быть, какъ не ему? П нодорожная прописана въ Саратовъ.

бобч. Онъ, онъ, ей Богу онъ.... Такой наблюдательный: все осмотрѣлъ. Увидѣлъ, что мы съ Петромъ-то Ивановичемъ ѣли семгу, — больше потому, что Иетръ Ивановичъ на счетъ своего желудка... да, — такъ онъ и въ тарелки къ намъ заглянулъ. Меня такъ и проияло страхомъ.

гор. Гостоди, помилуй насъ гръшныхъ! Гдъ же онъ тамъ живетъ?

добч. Въ пятомъ нумерѣ, подъ лѣстинцей.

вовч. Въ томъ самомъ нумеръ, гдъ прошлаго года подрались проъзжіе офицеры.

гор. И давно онъ здёсь?

добч. А недѣли двѣ ужъ. Пріѣхалъ на Василья Египтянина.

гор. Двѣ недѣлн! (въ сторону) Батюшки, сватушки, выносите, святые угодинки! Въ эти двѣ недѣли высѣчена унтеръ-офицерская жена! арестантамъ не выдавали провизіи. На улицахъ кабакъ, нечистона! Позоръ! поношенье! (хватается за голову.)

тостиницу. Что жъ, Антонъ Антоновичъ, тхать нарадомъ въ

мм. оед. Нътъ иътъ! Впередъ пустить голову, духовенство, купечество; вотъ и въ кингъ: Дъянія Іоанна Масона....

гор. Нътъ, нътъ; позвольте ужъ мнъ самому! Бывали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спасибо получалъ. \*Авось, Богъ вынесетъ и теперь. (Обращаясь къ Бобчинскому) Вы говорите, онъ молодой человъкъ?

воб. Молодой, лътъ двадцати трехъ или четырехъ съ неболь-

гор. Тъмъ лучше: молодого скоръе пропохаешь. Бъда, если етарый чортъ; а молодой весь на верху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь одинъ, или, вотъ хоть съ Истромъ Ивановичемъ, приватно, для прогулки, навъдаться, не териятъ ли провъжающие пепріятностей. Эй, Свистуновъ!

свистуновъ. Что угодно?

гор. Ступай сейчась за частнымы приставомы, или изты, ты мив пужены. Скажи тамы кому-инбудь, чтобы какы можно поскорве ко мив частнаго пристава, и приходи сюда. (Квартальный быжите во-поныхахо.)

арт. фил. Пойдемъ, пойдемъ Аммосъ Оедоровичъ. Въ самомъ дълъ, можетъ случиться бъда.

амм. өед. Да вамъ чего бояться? Колнаки чистые надълъ на больныхъ, да и концы въ воду.

арт. фил. Какое колпаки! Больнымъ велѣно габеръ-супъ давать, а у меня но всѣмъ корридорамъ несетъ такая капуста, что береги только носъ.

амм. вед. А я на этотъ счеть покоень. Въ самомъ дѣль, кто зайдеть въ уѣздный судъ? А если и заглянеть въ какую-инбудь бумагу, такъ жизни не будеть радъ. Я вотъ ужь нятнадцать лѣть снжу на судейскомъ стулѣ, а какъ загляну въ докладную записку — а! только рукою махну! Самъ Соломонъ не разрѣшитъ. что въ ней правда и что неправда. (Судъя, попечитель богоугодныхъ заведеной, смотритель училищъ и почтиейстерт уходять, и въ дверяхъ сталкиваются съ возвращающимся квартальныль.)

## ABJEHIE H.

городинчій, вобчинскій, добчинскій и квартальный.

гор. Что, дрожки тамъ стоятъ? кварт. Стоятъ.

гот. Ступай на улицу... или ивтъ, ностой! ступай принеси... Да другіс-то гдв? неужели ты только одинъ? Въдь я примазывалъ, чтобы и Прохоровъ былъ здъсь. Гдъ Прохоровъ?

кварт. Прохоровъ въ частномъ домѣ, да только къ дѣлу не можетъ быть употребленъ.

гор. Какъ такъ?

кварт. Да такъ: привезли его поутру мертвецки. Вотъ уже два ушата воды вылили, до сихъ поръ не протрезвился.

гор., жватаясь за голову. Ахъ, Боже мой, Боже мой! Ступай скоръе на улицу, или нътъ— бъги прежде въ комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петръ Ивановичъ, ноъдемъ!

бовч. И я, и я... нозвольте и мив, Антонъ Антоновичъ! гор. Пътъ, нътъ, Петръ Пвановичъ, нельзя! не ловко, да и на дрожкахъ не номъстимся.

вовч. Ничего, ничего, я такъ: пътушкомъ, пътушкомъ, пътушкомъ побъту за дрожками. Миъ бы только немножко въ щелочку-та, въ дверь этакъ посмотръть, какъ у него эти ноступки...

гор., принимал шпагу къ квартальному. Бъги сейчасъ, возьми десятскихъ, да пусть каждый изъ нихъ возьметъ... Экъ шпага какъ исцараналась! Проклятый купчинка Авдулинъ—видитъ, что у городинчаго старая шпага, не прислалъ новой! О, лукавый народъ! А такъ, мошенинки, я чай просьбы изъ-подъ нолы и готовятъ. Пусть каждый возьметъ въ руки по улицъ... чортъ возьми, по улицъ — по метлъ! и вымели бы всю улицу, что идетъ къ трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты, ты, я знаю тебя: ты тамъ кумишься, да крадень въ ботфорты серебряныя ложечки,—смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сдълалъ съ купцомъ Черияевымъ, а? Опъ тебъ на мундиръ далъ два аршина сукна, а ты стянулъ всю штуку. Смотри! пе по чину берешь! ступай!

## ABAEHIE Y.

## ть же и частный приставъ.

гор. А, Степанъ Ильичъ, скажите ради Бога, куда вы запропастились? На что это похоже? части, прист. Я быль туть сейчась за воротами.

гор. Ну, слушайте же, Степанъ Ильпчъ! Чиновникъ-то изъ Истербурга прівхалъ. Какъ вы тамъ распорядились?

части, прист. Да такъ, какъ вы приказывали. Квартальнаго Пуговицына я послалъ съ десятскими подчищать тротуаръ.

гор. А Держиморда гдъ?

части. прист. Держиморда повхалъ на пожарной трубъ.

гор. А Прохохоровъ пьянъ?

части, прист. Пьянъ.

гор. Какъ же вы это такъ допустули?

части, прист. Да Богъ его знаетъ! Вчерашияго дня случилась за городомъ драка, — поъхалъ туда для порядка, а возвратился ньянъ.

гор. Послушайте жъ, вы сделайте вотъчто: квартальный поручикъ... онъ высокаго роста, такъ нусть стоитъ, для благоустройства, на мосту. Да разметать наскоро старый заборъ, что возлѣ сапожника, и поставить соломеную вѣху, чтобъ было похоже на планировку. Опо, чъмъ больше ломки, тъмъ больше означаетъ дъятельности градоправителя. Ахъ, Боже мой! я и позабылъ, что возять того забора навалено на сорокъ телегъ всякаго сору. Что это за скверный городъ: только гдь-нибудь поставь какойнибудь памятинкъ, или, просто, заборъ, чортъ ихъ знаетъ, откудова и нанесутъ всякой дряни! Да если прібзжій чиновникъ будеть спрашивать службу, довольны ли — чтобы говорили: »Всьмъ довольны, ваше благородіе!« а который будеть недоволень, то ему посль дамь такого неудовольствія... (Вздыхаеть.) О, охь, хо, хо, хъ! гришенъ, во многомъ гришенъ! (Берето вмисто шляпы футаярт) Дай только Боже, чтобы сошло съ рукъ поскорве, а тамъ-то я поставлю ужъ такую свѣчу, какой еще никто не ставиль: на каждую бестію купца наложу доставить по три пуда воеку. О Боже мой, Боже мой! Вдемъ, Петръ Ивановичъ! (Вмисто шляны хочеть надыть бумажный футлярь.)

части, прист. Антонъ Антоновичъ, это коробка, а не шляна! гог., бросаетъ коробку. Коробка такъ коробка! Чортъ съ ней! Да если спросятъ, отчего не выстроена церковь при богоугодномъ заведени, на которую, назадъ тому пять лътъ, была ассигнована

сумма, то не позабыть сказать, что началась строиться, но сгоръла. Я объ этомъ и рапортъ представляль. Ато, пожалуй, ктонибудь, позабывшись, сдуру скажеть, что она и не начиналась. Да сказать Держимордъ, чтобы не слишкомъ давалъ воли кулакамъ своимъ; онъ, для порядка, всъмъ ставитъ фонари подъ глазами, и правому и виноватому. Ъдемъ, ъдемъ, Истръ Ивановичъ. (Уходитъ и возгращаешся) Да не выпускать солдатъ на улицу безо всего: эта дрянная гарииза надънетъ только сверхъ рубанки мундиръ, а виизу инчего пътъ. (Всъ уходитъ.)

### ABJEHE VI.

анна андреевна и марья антоновна ебъгають на сцену.

анна андр. Гдё жъ, гдё жъ они? Ахъ, Боже мой!.. (Отворяя дверь) Мужъ! Антоша! Антонъ! (госорите скоро) а всё ты, а всё за тобой. И пошла копаться: »Я булавочку, я косынку.« (Подбъгаеть къ окну и кричить) Антонъ, куда, куда? Что, пріёхаль? ревизоръ? съ усами? съ какими усами?

голосъ городинчаго. Послъ, послъ, матушка!

анна андр. Послъ? Вотъ новости, послъ! Я не хочу послъ... Миъ только одно слово: что онъ нолковкикъ? А? (Съ препебрежепісмъ) Уъхалъ! я тебъ вепомию это! А все эта: »Маменька, погодите, зашинлю сзади косынку; я сейчасъ. «Вотъ тебъ и сейчасъ!
Вотъ тебъ инчего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстеръ здъсь, и давай предъ зеркаломъ жеманиться, и съ той стороны, и съ этой стороны подойдетъ. Воображаетъ, что онъ за ней волочится, а онъ, просто, тебъ дълаетъ
гримасу, когда ты отверненься.

марья ант. Да что жъ дълать, маменька? Все равно, черезъдва часа мы все узнаемъ.

анна андр. Чрезъ два часа! Покорнъйше благодарю! Вотъ одолжила отвътомъ! Какъ ты не догадалась сказать,—черезъ мъсяцъ еще лучше можно узнать! (Свъшивается въ окно) Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, слышала, тамъ пріъхаль кто-то?.. Не слы-

шала? Глуная какая! Машетъ руками? Пусть машетъ, а ты все бы таки его разспросила! Пе могла этого узнать, въ головъ ченуха, всё женихи сидятъ! А? Скоро уъхали! да ты бы нобъжала за дрожками! Стунай, стунай, сейчасъ! Слышишь, нобъти, разспроси: куда поъхали, да разспроси хорошенько, что за пріъзжій, каковъ опъ, —слышишь? подсмотри въ щелку и узнай все, и глаза какіе: чорные или пътъ, и сйо же минуту возвращайся назадъ, слышишь? Скоръе, скоръе, скоръе, скоръе! (Кричитъ до тъхъ поръ, пока не опускается занасисъ и не закрываетъ ихъ объихъ, стоящихъ у окна.)

# 

Маленькая комната вт гостинициь. Иостель, столт, чемодант, пустая бутылка, сапоги, платяная щотка и прочее.

### ABJEHIE 1.

осинъ, лежить на барской постель.

Чортъ побери, феть такъ хочется и въ животъ трескотия такая, какъ-будто бы целый полкъ затрубиль въ трубы. Вотъ, не довдемъ, да и только, домой! Что ты прикажень двлать? Второй мъсяцъ пошелъ, какъ уже изъ Питера! профинтилъ дорогою денежки, голубчикъ, теперь сидитъ и хвостъ подвернулъ, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; итть, вишь ты, нужно въ каждомъ городъ показать себя! (Дразнить сто) »Эй, Осипъ, ступай, посмотри комнату, лучшую, да объдъ сироси самый лучшій: я не могу беть дурного объда, мив нуженъ лучшій объдъ. « Добро бы было въ самомъ дълъ что-инбудь путное, ато вёдь елистратишка простой! Съ пробажающимъ знакомится, а потомъ въ картишки — вотъ тебъ и доперался! Эхъ, надовла такая жизнь! право на деревит лучше: опо хоть итть публичности, да и заботности меньше; возмешь себъ бабу, да и лежи весь въкъ на палатихъ, да ты нироги. Ну, кто жъ споритъ, конечно, если пойдеть на правду, такъ житье въ Интерф лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь топкая и политичная: кеятры, собаки тебъ танцуютъ, и все, что хочешь. Разговариваетъ все на

тонкой деликатности, что развѣ только дворянству уступитъ; пойдешь на Щукинъ-купцы тебъ кричатъ: »Ночтенный!« на перевозъ въ лодкъ съ чиновинкомъ сядень; компаніц захотъль — ступай въ лавочку: тамъ тебъ кавалеръ разскажетъ про лагери и объявить, что всякая звъзда значить въ небъ, такъ воть, какъ на ладони все видишь. Старуха офицерша забредеть; горинчная иной разъ заглянетъ такая: . . . фу, фу, фу! (Усмъхается и трясеть головою / Галантерейное, чортъ возьми, обхождение! Невъжливато слова шикогда не услышины: всякой тебѣ говорить вы. Наскучило идти — берешь извощика, и сидишь себф, какъ баринъ, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждаго дома есть сквозныя ворота, и ты такъ шмыгнешь, что тебя инкакой дьяволь не сыщеть. Одно и плохо: пной разъ славно набшься, а въ другой, чуть не лоннешь съ голоду, какъ тенерь, напримѣръ. А все онъ виноватъ. Что съ нимъ дълать? Батюшка пришлетъ денежки, чъмъ бы ихъ нопридержать—и куды!... ношолъ кутить: фадить на извощикъ, каждый день ты доставай въ кеятръ билеть, а тамъ черезъ недълю, глядь, и посылаеть на толкучій продавать новый фракъ. Шной разъ все до последней рубашки спустить, такъ что на немъ всего останется сертучинка да шинелишка, ей Богу правда! И сукно такое важное, Аглицкое! рублевъ полтораста ему одинъ фракъ станеть, а на рынкъ снустить рублей за двадцать; а о брюкахъ и говорить нечего — ни по чемъ идутъ. Л отчего? оттого, что дъломъ не занимается: вийсто того, чтобы въ должность, а онъ идетъ гулять по прешнекту, въ картишки играетъ. Эхъ, если бъ узналь это старый баринь! Онь не посмотрыль бы на то, что ты чиновникъ, а поднявши рубашонку, такихъ бы засыпалъ тебъ, что дня бъ четыре ты почесывался. Коли служить, такъ служи. Вотъ теперь трактирицикъ сказалъ, что не дамъ вамъ фсть, нока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатимъ? (Со вздохоль) Ахъ, Боже ты мой, хоть бы какія-шпоудь щи! Кажись, такъ бы теперь весь свъть съвль. Стучится, върно это онъ идеть. (Поспъшно схатывается съ постели.

### ABJEHIE II.

#### осинъ и хлестаковъ.

хлест. На, прими это (отдаеть фуражку и тросточку). А, опять валялся на кровати?

ос. Да зачёмъ же бы мив валяться? Не видаль я развѣ кровати, что ли?

хлест. Врешь, валялся; видишь, вся склокочена!

ос. Да на что мит она? Не знаю я развт, что такое кровать? У меня есть ноги: я и постою. Зачтит мит ваша кровать?

хлест. ходить по комнать. Посмотри тамъ, въ картузъ, табаку нътъ?

ос. Да гдъ жъ ему быть, табаку? Вы четвертаго дня послъднее выкурили.

хлест. ходить и разнообразно сжимаеть свои губы; наконець говорить громкимь и рышительнымь голосомь. Послушай, эй, Осипь!

ос. Чего изволите?

хлест. громкиме, но не столь ръшительныме голосоме. Ты ступай туда.

ос. Куда?

хлест. голосомъ вовсе неръшительнымъ и негромкимъ, очень близкимъ къ просьбъ. Виизъ, въ буфетъ.... Тамъ скажи.... чтобы миѣ дали пообъдать.

ос. Да ивтъ, я и ходить не хочу.

хлест. Какъ ты смъещь, дуракъ?

ос. Да такъ, все равно, хоть и пойду, инчего изъ этого не будетъ. Хозяннъ сказалъ, что больше не дастъ объдать.

хлест. Какъ онъ смъстъ не дать? Вотъ еще вздоръ!

ос. Еще говорить, и къ городинчему пойду; третью недъло баринь денеть не платить. Вы-де съ бариномъ, говорить, мошенники, и баринь твой плутъ. Мы-де, говорить, этакихъ широмыжинковъ и подледовъ видали.

хлест. А ты ужъ и радъ, скотина, сейчасъ пересказывать мив все это.

ос. Говорить: »Этакъ всякій прівдеть, обживется, задолжается, послв и выгнать нельзя. Я«, говорить, » шутить не буду, я прямо съ жалобою, чтобъ на съвзжую, да въ тюрьму.«

хлест. Ну, ну, дуракъ, нолно! Ступай, ступай, скажи ету!

Такое грубое животное!

ос. Да лучше я самого хозянна позову къ вамъ. хлест. На что жъ хозянна? ты поди самъ скажи. ос. Да право, сударъ....

хлест. Ну, ступай, чортъ съ тобой! позови хозяща.

Осинь уходить.)

# ABJERIE H.

ХЛЕСТАКОВЪ одинъ.

Ужасно какъ хочется всть! Такъ немножко прошелся; думаль, не пройдетъ ли апиетитъ — ивтъ, чортъ возьми, не проходитъ! Да, если бъ въ Нензв и не покутилъ, стало бы денегъ довхать домой. Ивхотный капитанъ сильно поддвлъ меня: штосы удивительно, бестія, срвзываетъ. Всего какихъ-инбудь четверть часа посидвлъ — и все обобралъ. А при всемъ томъ, страхъ хотвлось бы съ нимъ еще разъ сразиться. Случай только не приведетъ. Какой скверный городишка! Въ овощенныхъ лавкахъ ничего не даютъ въ долгъ. Это ужъ просто, подло! (Нассистываетъ сначала изъ »Роберта« потоль»: »Не шей ты мить, матушка, « а наконецъ ни то, ни сё.) Никто не хочетъ идти.

# ABJENIE IV.

ХЛЕСТАВОВЪ, ОСИНЪ И ТРАВТИРНЫЙ СЛУГА.

сл. Хозяннъ приказалъ спросить, что вамъ угодно. хлест. Здравствуй, братецъ! Ну, что ты, здоровъ? сл. Слава Богу!

хлест. Ну, что, какъ у васъ въ гостининцъ? хорошо ли все идетъ?

сл. Да, слава Богу, все хороно. хлест. Много пребажающихъ? сл. Да, достаточно.

хлест. Послушай, любезный, тамъ мий до сихъ поръ обида не приносять, такъ пожалуйста поторони, чтобъ поскорие—видинь, мий сейчасъ посли обида нужно кое-чимъ заняться.

сл. Да хозяниъ сказалъ, что не будетъ больше отпускать. Онъ, ин какъ, хотълъ идти сегодня же жаловаться городничему.

хлест. Да что вть наловаться? Носуди самъ, дюбезный какъ же? въдь чик нужно ъсть. Этакъ могу я совсъмъ отощать. Мик очень ъсть хочется; я не шутя это говорю.

сл. Такъ-съ. Онъ говорилъ: »Я ему объдать не дамъ, покамъсть онъ не заилатитъ миъ за прежиес.« Таковъ умъ отвътъ его былъ.

хлест. Да ты урезонь, уговори его.

сл. Да что жъ ему такое говорить?

хлест. Ты растолкуй ему серьезно, что мив нужно всть. Деньги сами собою.... Опъ думаетъ, что какъ ему, мужнку, ничего, если не поветъ день, такъ и другимъ тоже. Вотъ новости!

сл. Пожалуй, я скажу.

## BRUIE L.

### хлестаковъ одино.

Это свверно, однакожъ, если онъ совсёмъ инчего не дастъ всть. Такъ хочется, какъ еще инкогда не хотълось. Развъ изъ платья что-инбудь пустить въ оборотъ? Штаны, что ли, продать? Нътъ, ужъ лучше ноголодать, да прібхать домой въ Истербургекомъ костюмъ. Жаль, что Іохимъ не далъ на прокатъ кареты, а хорошо бы, чортъ нобери, прібхать домой въ каретъ, подкатить этакимъ чортомъ къ какому-инбудь сосъду-помъщику подъ крыльцо, съ фонарями, а Осина сзади, одъть въ ливрею. Какъ бы, я воображаю, всъ переполошились! » Кто такой, что такое? « А лакей входитъ: (вытяливаясь и представляя лакея) » Иванъ Александровичь Хлестаковъ изъ Петербурга, прикажете принять? « Они,

пентюхи, и не знають, что такое значить »прикажете принять«. Къ нимъ если прівдеть какой-инбудь гусь, помъщикъ, такъ и валить, медвёдь, прямо въ гостинную. Къ дочечкъ какой-инбудь хорошенькой подойдешь: »Сударыня, какъ я...« (Нотираето руки и подшаркисаето ножкой). Тьфу (плюето), даже тошнить, такъ всть хочется!

### ABJEHIE VI.

хлестаковъ, осипъ, нотомъ слуга.

хлест. А что?

ос. Несуть объдъ.

хлест. прихлопывая въ ладоши и слегка подпрыгиваетъ на стуль. Песутъ! несутъ! несутъ!

сл. ст тарелками и салфеткой. Хозяинъ въ послъдній разъ

хдест. Ну, хозяннъ, хозяннъ.... Я плевать на твоего хозянна! что тамъ такое?

сл. Супъ и жаркое.

хлест. Какъ, только два блюда?

сл. Только-съ.

хлест. Вотъ вздоръ какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему, что это въ самомъ дътъ такое!... этого мало!

сл. Пътъ, хозяннъ говоритъ, что еще много.

хлест. А соусу почему нътъ?

сл. Соусу нътъ.

хлест. Отчего же нѣтъ? Я видѣлъ самъ, проходя мимо кухни, тамъ много готовилось. И въ столовой сегодня поутру двое какихъ-то коротенькихъ человѣка ѣли семгу и еще много кое-чего.

сл. Да оно-то есть, пожалуй, да нътъ.

хлест. Какъ ивтъ?

сл. Да ужъ ивтъ.

хлест. А семга, а рыба, а котлеты?

сл. Да это для тъхъ, которые ночище-съ.

хлест. Ахъ, ты, дуракъ!

сл. Да-съ.

хлест. Поросеновъ ты свверный.... Какъ же, они ъдятъ, а я не ъмъ? отчего же я, чортъ возьми, не могу также? развъ они не такіе проъзжающіе, какъ и я?

сл. Да ужъ извъстно, что не такіе.

хлест. Какіе же?

сл. Обнаковенно какіе! они ужъ, повъстно: они деньги платять.

хлест. Я съ тобою, дуракъ, не хочу разсуждать. (Наливает супт и всть) Что это за супъ? Ты, просто, воды налилъ въ чашку: никакого вкусу нътъ, только воняетъ. Я не хочу этого суну, дай миъ другого.

сл. Мы примемъ-съ. Хозяннъ сказалъ, коли не хотите, то и не надо.

хлест., защищая рукою кушанье. Ну, ну, ну... оставь, дуракь! ты привыкь тамь обращаться съ другими: я, брать, не такого рода! со мной не совътую... (всть) Боже мой, какой супь! (продолжаеть всть) Я думаю, еще ин одниь человъкь въ мірт не вдаль такого суну; какія-то перья илавають вмъсто масла. (Ръжеть курищу) Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Тамъ супу немного осталось, Осинь, возьми себъ. (Ръжеть жаркое) Что за жаркое? Это не жаркое.

сл. Да что жъ такое?

хлест. Чортъ его знаетъ, что такое, только не жаркое. Это топоръ, зажаренный вмъсто говядины. (Бсть) Мошенники, канальи, чъмъ они кормятъ? П челюсти заболятъ, если съъсть одинъ такой кусокъ. (Косырлеть пальцемь въ зубахъ) Подлецы! совершенно, какъ деревяная кора — ничъмъ вытащить нельзя, и зубы ночериъютъ послъ этихъ блюдъ, мошенники! (Вытираетъ роть салфеткой) Больше инчего иътъ?

сл. Нътъ.

хлест. Канальн! подлецы! и даже хотя бы какой-инбудь соусъ или пирожное. Бездѣльники! дерутъ только съ проъзжающихъ.

слуга убираеть и уносить тарелки вмъсть съ Осипомъ.

### SBJEHIE VII.

хлестаковъ, потомъ осинъ.

хлест. Право, какъ-будто п не тът; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынокъ и купить хоть сайку.

ос. входить. Тамъ зачъмъ-то городинчій прівхаль, освъдом-ляется и спрашиваеть объ васъ.

хлест., испугаешись. Воть тебь на! Эка бестія трактирщикъ, усньль уже ножаловаться! Что, если въ самомъ двль онъ нотащить меня къ тюрьму? Что жъ! Если благороднымъ образомъ, я ножалуй.... нътъ, нътъ, не хочу! Тамъ въ городъ таскаются офицеры и народъ, а я какъ нарочно задалъ тону и неремигнулся съ одной купеческой дочкой.... иътъ, не хочу.... Да что онъ, какъ онъ смъсть въ самомъ дъль? Что я ему, развъ купецъ или ремесленникъ? (Бодрится и сыпрямляется) Да я ему прямо скажу: "Какъ вы....« (у дверей вертится ручка; хлестаковъ блюдињетъ и съеживается.)

## ABJEHIE YHL

хлестлковъ, городинчій и добчинскій.

Городничій, вошедт, останавливается. Оба вт испунь смотрятт нъсколько минутт одинт на другого, выпучивт глаза.

гор., немного оправиешись и протянува руки по швама. Желаю здравствовать!

хлест. кланяется. Мое почтеніе!...

гор. Извините!

хлест. Ничего....

гор. Обязанность моя, какъ градоначальника здѣшняго города, заботиться о томъ, чтобы проѣзжающимъ и веѣмъ благороднымъ людямъ никакихъ притѣсненій....

хлест. сначала немного заикается, но ко концу рычи говорить громко. Да что жъ дёлать?... Я не виновать.... я право за-

плачу́.... мнѣ пришлютъ изъ деревни (Бобчинскій выглядываєть изъ-за дверей). Онъ больше виновать: говядину мнѣ подаєть такую твердую, какъ бревно; а сунь — онъ, чортъ знаєть, что плеснуль туда, я долженъ былъ выбросить его за окно. Онъ меня голодомъ по цѣлымъ диямъ.... чай такой странный: воняетъ рыбой, а не чаемъ. За что жъ я.... Вотъ новость!

гор., робъя. Извините, я право не виноватъ. На рынкъ у меня говядина всегда хорошая. Привозятъ Холмогорскіе купцы, люди трезвые и поведенія хорошаго, Я ужъ не знаю, откуда опъ беретъ такую. А если что не такъ, то.... Позвольте мнъ предложить вамъ переъхать со мною на другую квартиру.

хлест. Нътъ, не хочу! Я знаю, что значитъ на другую квартиру: то есть — въ тюрьму. Да какое вы имъете право, да какъ вы смъете?... Да вотъ я.... я служу въ Петербургъ.... (Гордо) Я, я, я....

гор., во сторону. О Господи ты Боже, какой сердитый! Все узналъ, вее разсказали проклятые купцы!

хлест., *храбрясь*. Да воть вы хоть туть со всей своей командой — не пойду! Я прямо къ министру! (Стучить кулаком по столу) Что вы? что вы?

гор., вытянувшись и дрожа всьме тьломе. Помилуйте, не погубите! Жена, дъти маленькія.... не сдълайте несчастнымъ человъка!

хлест. Нёть, я не хочу! Воть еще! мив какое дёло? Оттого, что у васъ жена и дёти, я должень идти въ тюрьму, воть прекрасно! (Бобчинский выглядываеть въ дверь и въ испуль прячется) Нёть, благодарю покорно, не хочу!

гор., дрожа. По неопытности, ей Богу по неопытности. Недостаточность состоянія. Сами изволите посудить, казеннаго жалованья не хватаеть даже на чай и сахарь. Если же и были какія взятки, то самая малость: къ столу что-нибудь, да на пару платья. Что жъ до унтеръ-офицерской вдовы, занимающейся купечествомъ, которую я будто-бы высъкъ, то это клевета, ей Богу клевета. Это выдумали злодъи мон; это такой народъ, что на жизнь мою готовы нокуситься.

хлест. Да что, мив ивть никакого двла до нихь.... (Въразмишлении) Я не знаю однакожь, зачвиь вы говорите о злодвяхь, или о какой-то унтерь-офицерской вдовв.... Унтерь-офицерская жена совевиь другое, а меня вы не смвете высвчь, до этого вамы далеко.... Воть еще! смотри ты какой!... Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь ивть. Я потому и сцжу здвеь, что у меня ивть ни копъйки.

гор. вз сторону. О, тонкая штука! Экъ куда метнулъ! какого туману напустилъ! разберп, кто хочетъ! Не знаешь, съ которой стороны и приняться. Ну, да ужъ попробовать; не куда пошло, что будетъ, то будетъ. Попробовать на-авось. (Вслухъ) Если вы точно имъете нужду въ деньгахъ, или въ чемъ другомъ, то я готовъ служить спо минуту. Моя обязанность помогать проъзжающимъ.

хлест. Дайте, дайте мив въ займы! я сейчасъ же расплачусь съ трактирицикомъ. Мив бы только рублей двъсти, или хоть даже и меньше.

гор., *поднося бумаженик*. Ровно двъсти рублей, хоть и не трудитесь считать.

хлест., *принимая деньги*. Покоривійше благодарю! Я вамъ тотчасъ пришлю ихъ изъ деревни... у меня это вдругъ.... я вижу, вы благородный человъкъ. Теперь другое дъло.

гор. въ сторону. Ну, слава Богу! деньги взялъ. Дѣло, кажется, пойдетъ теперь на ладъ. Я таки ему вмѣсто двухъ-сотъ, четыреста ввернулъ.

хлест. Эй, Осинъ! (Осинъ входить) Позови сюда трактирнаго слугу! (Къ городинчему и Добчинскому) А что жъ вы стоите! сдълайте милость, садитесь! (Добчинскому) садитесь, прошу покориъйше!

гор. Ничего, мы и такъ постоимъ.

хлест. Сдёлайте милость, садитесь! Я теперь вижу совершенно откровенность вашего права и радушіе; ато, признаюсь, я ужъ думаль, что вы пришли съ тёмъ, чтобы меня.... (Добчинскому) Садитесь! (Городничій и Добчинскій садятся. Бобчинскій выглядываеть въ дверь и прислушивается.)

гор., во сторому. Нужно быть посмылые. Оны хочеть, чтобы считали его инкогнитомы. Хорошо, подпустимы и мы турусы:

прикинемся, какъ-будто совсёмъ и не знаемъ, что онъ за человёкъ. (Вслухт) Мы, прохаживаясь по дѣламъ должности, вотъ съ Петромъ Пвановичемъ Добчинскимъ, здѣшнимъ помѣщикомъ; зашли въ гостиницу, чтобы освѣдомиться, хорошо ли содержатся проѣзжающіе, нотому что я не такъ, какъ нной городничій, которому ин до чего дѣла нѣтъ, но я, кромѣ должности, но Христіянскому человѣколюбію, хочу, чтобъ всякому смертному оказывался хорошій пріемъ,—и вотъ, какъ-будто въ награду, случай доставиль такое пріятное знакомство.

хлест. Я тоже самъ очень радъ. Безъ васъ я, признаюсь, долго бы просидёль здёсь: совсёмъ не зналъ, чёмъ заплатить.

гор., въ сторону. Да, разсказывай! не зналь, чъмъ заплатить! (Вслухъ) Осмълюсь ли спросить, куда и въ какія мъста такать изволите?

хлест. Я ъду въ Саратовскую губернію, въ собственную деревню.

гор., съ сторону, съ лицомъ, принимающимъ проническое сыраженіе. А? и не покрасиветь! О, да съ нимъ пужно ухо востро! (Вслужъ) Благое двло изволили предпринять! Ввдь вотъ, относительно дороги: говорятъ, съ одной стороны непріятности насчетъ задержки лошадей; а ввдь съ другой стороны развлеченье для ума. Ввдь вы, чай, больше для собственнаго удовольствія вдете?

хлест. Нѣтъ, батюшка меня требуетъ. Разсердился старикъ, что до сихъ поръ инчего не выслужилъ въ Петербургѣ. Онъ думаетъ, что такъ вотъ пріѣхалъ, да сейчасъ тебѣ Владиміра въ петлицу и дадутъ. Нѣтъ, я бы послалъ его самого потолкаться въ канцелярію.

гог., вт сторону. Прошу посмотрѣть, какія пулц отливаетъ! и старика-отца приплелъ! (Вслухт) II на долгое время изволите ѣхать?

хлест. Ираво не знаю. Вѣдь мой отецъ упрямъ и глупъ, старый хрѣпъ, какъ бревно. Я ему прямо скажу: какъ хотите, я не могу жить безъ Истербурга. За что жъ въ самомъ дѣлѣ я долженъ погубить жизнь съ мужиками? Теперь не тѣ потребности, душа моя жаждетъ просвѣщенія.

гор., вт сторону. Славно завязаль узелокъ! Вретъ, вретъ, и пигдъ не оборвется! А въдь какой невзрачный, инзенький, кажется, ногтемъ бы придавилъ его. Ну, да постой! ты у меня проговоришься. Я тебя ужо заставлю побольше разсказать! (Вслухъ) Справедливо изволили замътить! Что можно едълать въ глуши? Въдь вотъ хотя бы здъсь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалъешь инчего, а награда неизвъстно еще когда будетъ. (Окидываетъ глазами комиату) Кажется, эта комната нъсколько сыра?

хлест. Скверная компата, и клопы такіе, какихъ я нигдѣ не видывалъ: какъ собаки кусаютъ.

гор. Скажите! такой просвъщенный гость, и терпить отъ кого же? Отъ какихъ-инбудь негодныхъ клоновъ, которымъ бы и на свътъ не слъдовало родиться. Пикакъ даже темно въ этой комнатъ?

хлест. Да, совсѣмъ темно. Хозяннъ завелъ обыкновеніе не отпускать свѣчеіі. Иногда что-нибудь хочется сдѣлать, почитать, или придетъ фантазія сочинить что-нибудь—не могу: темно, темно!

гор. Осмилюсь ли просить васъ.... но ийть, я недостопиъ.

хлест. А что?

гор. Ивтъ, нвтъ, недостопнъ, недостопнъ!

хлест. Да что жъ такое?

гот. Я бы дерзнулъ.... У меня въ домѣ есть прекрасная для васъ комната, свѣтлая, покойная.... по иѣтъ, чувствую самъ, это ужъ слишкомъ большая честь.... Не разсердитесь, ей Богу отъ простоты души предложилъ!

хлест. Напротивъ, извольте, я съ удовольствіемъ. Мит гораздо пріятите въ приватномъ домъ, чъмъ въ этомъ кабакъ.

гот. А ужъ я такъ буду радъ! А ужъ какъ жена обрадуется! У меня уже такой правъ: гостепримство съ самого дѣтства, особливо если гость просвѣщенный человѣкъ. Не подумайте, чтобы я говорилъ это изъ лести; нѣтъ, не имѣю этого порока, отъ полноты души выражаюсь.

хлест. Покорно благодарю! Я самъ тоже не люблю людей двуличныхъ. Миъ очень правится ваша откровенность и радушіе,

и я бы, признаюсь, больше бы ничего п не требоваль, какъ только оказывай мив преданность и уваженье, уваженье и преданность.

### ABJEHIE IX.

ть же и трактирный слуга, сопровождаемый осиномъ. Бобчинскій выглядывает в дверь.

сл. Изволили спрашивать?

хлест. Да, подай счетъ!

сл. Я ужъ давича подалъ вамъ другой счетъ.

хлест. Я ужъ не помию твоихъ глупыхъ счетовъ. Говори, сколько тамъ?

сл. Вы изволили въ первый день спросить объдъ, а на другой день только закусили семги и потомъ пошли все въ долгъ брать.

хлест. Дуракъ! еще началъ высчитывать. Всего сколько елъдуетъ?

гор. Да вы не извольте безпоконться: онъ подождеть. (Слугь) Пошель вонь, тебъ пришлють.

хлест. Въ самомъ дълъ, и то правда. (Прячеть деньги. Слуга уходить. Въ дверь выглядываеть Бобчинскій:)

# ABJEHIE X.

городничій, хлестаковъ, добчинскій.

гор. Не угодно ли вамъ будетъ осмотръть теперь ивкоторыя заведенія въ нашемъ городь, какъ-то — богоугодныя и другія?

хлест. А что тамъ такое? гор. А такъ, посмотрите, какое у пасъ течение дълъ... порядокъ какой...

хлест. Съ большимъ удовольствіемъ, я готовъ. (Бобшискій выставляет голову въ дверь.)

гор. Такъ же, если будетъ ваше желаніе, оттуда въ увздное училище, осмотрѣть порядокъ, въ какомъ преподаются у насъ науки.

хлест. Избольте, извольте.

гор. Потомъ, если пожелаете посътить острогъ и городскія тюрьмы — разсмотрите, какъ у насъ содержатся преступники.

хлест. Да зачёмъ же тюрьмы? Ужъ лучше мы осмотримъ богоугодныя заведенія.

гор. Какъ вамъ угодно. Какъ вы намърены, въ своемъ экипажъ, или вмъстъ со мною на дрожкахъ?

хлест. Да, я лучше съ вами на дрожкахъ повду.

гор. *Добишскому*. Ну, Петръ Пвановичъ, вамъ теперь нѣтъ мѣста.

довч. Инчего, я такъ.

гор., тихо Бобинскому. Слушайте: вы побътите, да бътомъ, во всъ лопатки, и снесите двъ записки, одну въ богоугодное заведение Земляникъ, а другую женъ. (Хлестакову) Осмълюсь ли я попросить позволенія написать въ вашемъ присутствіи одну строчку къ женъ, чтобъ она приготовилась къ принятію почтеннаго гостя?

хлест. Да зачёмъ же?.... А впрочемъ тутъ и чернила, только бумаги, не знаю.... Развъ на этомъ счетъ?

гот. Я здѣсь напншу. (Пишетт и ет то же время говоритт про-себя) А вотъ носмотримъ, какъ пойдетъ дѣло послѣ фриштика да бутылки-толстобрюшки! Да есть у насъ губериская мадера, не-казиста на видъ, а слона повалитъ съ ногъ. Только бы миѣ узнать. что онъ такое и въ какой мѣрѣ нужно его опасаться. (Написавши, отдаетъ Добинскому, который подходить къ двери, но въ это время дверь обрывается, и подслушивавшій съ другой стороны Бобинскій летить вмъсть съ нею на сцену. Всь издають восклицанія. Бобинскій подымается.)

хлест. Что? не ушиблись ли вы гдъ-нибудь?

бобч. Ничего, ничего-съ, безъ всякаго-съ номѣшательства. только сверхъ носа небольшая нашлепка! Я забъту къ Христіяну Ивановичу: у него-съ есть пластырь этакой, — оно и пройдетъ.

гор., далая Бобинскому укорительный знакт, Хлестакову. Это-съ ничего. Прошу покоривінне, пожалунте! а слугъ вашему я скажу, чтобы перенесъ чемоданъ. (Осипу) Любезивниній, ты перенеси все ко мив, къ городинчему, тебѣ всякій покажетъ. Прошу покоривніне! (Пропускаетъ впередъ Хлестакова и слюдуетъ за нимъ; но, оборотившись, говорить съ укоризной Бобинскому) Ужъ и вы! не нашли другого мъста упасть! п растянулся, какъ, чортъ знаетъ, что такое. (Уходить; за нимъ Бобинскій. Занавъст опускается.)

# ABÜCTBIE TPETIE.

Комната перваго дийстсія.

### EBJENIE L.

анна андреевна, марья антоновна стоять у окна въ тьхъ же самыхъ положеніяхъ.

анна андр. Ну, вотъ, ужъ цѣлый часъ дожидаемся, а всё ты съ своимъ глупымъ жеманствомъ: совершенно одѣлась, нѣтъ еще нужно копаться.... Не слушать бы ея вовсе. Экая досада! какъ нарочно, ип души! какъ-будто бы вымерло все.

марья ант. Да право. маменька; минуты черезъ двѣ все узнаемъ. Ужъ скоро Авдотья должна придти. (Всматривается втокно и вскрикивается) Ахъ, маменька, маменька! кто-то идетъ, вонъ на концѣ улицы.

Анна андр. Гдъ пдетъ? У тебя въчно какія-инбудь фантазін! Ну. да , пдетъ. Кто жъ это идетъ? Небольшого роста... во фракъ.... Кто жъ это? А? Это однакожъ досадно! Кто жъ бы это такой быль?

марья ант. Это Добчинскій, маменька!

лина лидр. Какой Добчинскій! Тебъ всегда вдругъ вообразится этакое! совсъмъ не Добчинскій. (Машеть платколь) Эй, вы, ступайте сюда! скоръе!

марья ант. Право, маменька, Добчинскій!

анна андр. Пу, вотъ, нарочно, чтобы только поспорить. Говорятъ тебъ — не Добчинскій.

марья ант. А что? а что, маменька? видите, что Добчинскій. анна андр. Ну, да, Добчинскій, теперь я вижу; изъ чего же ты споришь? (Кричите ег окпо) Скоръй, скоръй! вы тихо идете. Ну, что, гдъ они? А? Да говорите же, откуда, все равно. Что, очень строгій? А? А мужъ, мужъ? (Немного отступал от окпа, ст досадою) Такой глуный: до тъхъ поръ, пока не войдеть въ комнату, инчего не разскажеть!

## ABJEHIE H.

### тъ же и добчинскій.

анна андр. Ну, скажите пожалуйста: ну, не совъстно ли вамъ? Я на васъ однихъ полагалась, какъ на порядочнаго человъка: всъ вдругъ выбъжали, и вы туда-жъ за ними! и я вотъ ии отъ кого до сихъ поръ толку не доберусь. Не стыдио ли вамъ? Я у васъ крестила вашего Ваничку и Лизаньку, а вы вотъ какъ со мною поступили!

довч. Ей Богу, кумушка, такъ бъжалъ засвидътельствовать почтеніе, что не могу духу перевесть. Мое почтеніе, Марья Антоновна!

марья ант. Здравствуйте, Петръ Ивановичъ!

анна андр. Ну, что? ну, разсказывайте, что и какъ тамъ?

добч. Антонъ Антоновичъ прислалъ вамъ записочку.

анна андр. Ну, да онъ кто такой? генералъ?

довч. Ивтъ, не генералъ, а не уступитъ генералу. Такое образованіе и важные поступки-съ!

анна андр. А! такъ это тотъ самый, о которомъ было писано мужу.

довч. Настоящій! Я это первый открыль вмістії съ Петромь Пвановичемь.

анна андр. Пу, разскажите, что и какъ?

дов ч. Да слава Богу, все благополучно. Сначала онъ принялъ было Антона Антоновича немного сурово; да-съ, сердился и го-

ворилъ, что и въ гостинницѣ все не хорошо, и къ иему не потомъ, какъ узналъ невинность Антона Антоновича и какъ покороче разговорился съ нимъ, тотчасъ перемѣнилъ мысли и, слава Богу, все пошло хорошо. Они теперь поѣхали осматривать богоугодимя заведенія... ато, признаюсь, уже Антонъ Антоновичъ думали, не было ли тайнаго доноса. Я самъ тоже перетрухнулъ немножью.

лина андр. Да вамъ-то чего бояться? Въдь вы не служите. довч. Да такъ, знасте, когда вельможа говоритъ, чувствуещь страхъ.

анна апдр. Ну, что-жъ.... это все однакожъ вздоръ; разскажите, каковъ онъ собою? что, старъ, или молодъ?

довч. Молодой, молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати трехъ; а говоритъ совсѣмъ какъ старикъ. »Пзвольте«, говоритъ, »я ноѣду и туда, и туда...« (размахиваетъ руками) такъ это все славно. »Я«, говоритъ, »и написатъ, и почитатъ люблю; но мѣшаетъ, что въ комнатъ«, говоритъ, »немножко темно«.

анна андр. А собой каковъ онъ, брюнетъ, или блондинъ? добч. Нътъ, больше шантретъ, и глаза такіе быстрые, какъ звърки, такъ въ смущенье даже приводятъ.

лина лидр. Что туть пишеть онъ мив въ запискъ: (иитаетъ) »спъщу тебя увъдомить, душенька, что состояніе мое
было весьма печальное; но, уповая на милосердіе Божіе, за два соленые огурца особенио и полнорціи икры рубль двадцать-пять копъекъ....« (останавливается) Я ничего не понимаю, къ чему
же туть соленые огурцы и икра?

дов ч. А, это Антонъ Антоновичъ писали на черновой бумагѣ по скорости: тамъ какой-то счетъ былъ написанъ.

лина лиде. А, да, точно. (Продолжает читать) »но уповая на милосердіе Божіе, кажется, все будеть къ хорошему концу. Приготовь поскоръе компату для важнаго гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; къ объду прибавлять не трудись, потому что закусимъ въ богоугодномъ заведеніи, у Артемія Филипповича; а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислаль самаго лучшаго; а не то, я перерою весь его погребъ. Цалуя, ду-

шенька, твою ручку, остаюсь твой: Антопъ Сквозникъ-Дмухановскій....« Ахъ, Боже мой! это однакожъ нужно поскоръй! Эй, кто тамъ? Мишка!

довч. бъжить и кричить въ дверь. Мишка! Мишка! Мишка! (Мишка входить.)

анна андр. Послушай: бѣгй къ купцу Авдулину... постой, я дамъ тебѣ записочку (садится къ столу, пишетъ записку и между тымъ говоритъ): эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобъ онъ побѣжалъ къ кунцу Авдулину и принесъ оттуда вина. А самъ поди сейчасъ прибери хорошенько эту комнату для гостя. Тамъ поставить кровать, рукомойникъ и прочее.

добч. Ну, Анна Андресвиа, я побъту теперь поскоръе посмотръть, какъ тамъ онъ обозръваетъ.

анна андр. Ступайте, ступайте, я не держу васъ.

### ABJEME M.

#### АННА АНДРЕЕВНА И МАРЬЯ АНТОНОВИА.

анна андр. Ну, Машенька, намъ нужно теперь заняться тоалетомъ. Онъ столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмёнлъ. Тебе приличне всего надёть твое голубое платье съ мелкими оборками.

марья ант. Фи, маменька, голубое! мий совсёмы не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходить вы голубомы, и дочь Земляники тоже вы голубомы. Нать, лучше я надану цватное.

анил лидр. Цвѣтное!... право, говоришь, лишь бы только наперекоръ. Оно тебѣ будетъ гораздо лучше, потому что я хочу надѣть палевое; я очень люблю палевое.

марья ант. Ахъ, маменька, вамъ нейдетъ палевое!

анна андр. Мит палевое нейдетъ?

марья апт. Нейдеть, я, что угодно, даю, нейдеть: для этого нужно, чтобы глаза были совствы темные.

анна лидр. Вотъ хорошо! а у меня глаза развѣ не темные? самые темные! Какой вздоръ говоришь! Какъ же не темные, когда я и гадаю про-себя всегда на трефовую даму?

марья ант. Ахъ, маменька, вы больше червонная дама! анна андр. Пустяки, совершенные пустяки! Я инкогда не была червонная дама. (Поспъшно уходите влъсть се Марьей Антоновной и говорите за сценой.) Этакое вдругъ вообразится: червонная дама! Богъ знаетъ, что такое! (По уходъ ихе отворяются двери, и Мишка выбрасываете изе нихе соре. Изе другихе дверей выходите Осипе се чемоданоме на головъ.)

### ABJEHLE IV.

#### мишка и осипъ.

ос. Куда тутъ?

мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

ос. Постой, прежде дай отдохнуть. Ахъ ты горемычное житье! на пустое брюхю всякая ноша кажется тяжела.

мишка. Что, дядюшка, скажите, скоро будеть тенераль? ос. Какой генераль?

мишка. Да баринъ вашъ.

ос. Баринъ? да какой онъ гепералъ?

мишка. А развъ не генераль?

Ос. Генераль, да только съ другой стороны.

мишка. Что-жъ это, больше, или меньше настоящаго генерала? ос. Больше.

мишка. Вишь ты какъ! то-то у насъ сумятицу подияли.

ос. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка намъ что-инбудь поъсть!

мишка. Да для васъ, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать, а вотъ какъ баринъ вашъ сядетъ за столъ, такъ и вамъ того же кушанья отпустятъ.

ос. Ну, а простого-то, что у васъ есть?

мишкл. Щи, каша, да пироги.

ос. Давай ихъ, щи, кашу и пироги! ничего, все будемъ леть. Ну, понесемъ чемоданъ! Что, тамъ другой выходъ есть?

мишка. Есть. (Оба несуть чемодань въ боковую комнату.)

### ABJENIE Y.

Квартальные отворяють обы половинки дверей. Входить хлестаковь; за нимь городничій, далее попечитель богоугодных заведеній, смотритель училищь, добчийскій и бобчинскій, съ пластыремь на посу. городинчій указываеть квартальнымь на полу бумажку— они былуть и поднимаеть ее, толкая другь друга въ-попыхахь.

хлест. Хорошія заведенія! Мит правится, что у васъ показывають пробажающимъ все въ городі. Въ другихъ городахъ мит ничего не показывали.

гор. Въ другихъ городахъ, осмълось доложить вамъ, градоправители и чиновники больше заботятся о своей пользъ; а здъсь, можно сказать, иътъ другого помышленія, кромъ того, чтобы благочиніемъ и бдительностію заслужить випманіе начальства.

хлест. Завтракъ быль очень хорошъ; я совсѣмъ объѣлся. Что, у васъ каждый день бываетъ такой?

гор. Нарочно для такого пріятнаго гостя.

хлест. Я люблю повсть. Вёдь на то живешь, чтобы срывать цвёты удовольствія. Какъ называлась эта рыба?

арт. фил., подбъгая. Лабарданъ-съ.

хлест. Очень вкусная! Гдѣ это мы завкракали? въ больницѣ. что ли?

дет. фил. Такъ точно-съ, въ богоугодномъ заведеніи.

хльст. Помню, номню, тамъ стояли кровати. А больные выздоровъли? тамъ ихъ, кажется, не много.

лет. фил. Человъкъ десять осталось, не больше; а прочіе всъ выздоровъли. Это ужъ такъ устроено, такой норядокъ. Съ тъхъ поръ, какъ я принялъ пачальство, можетъ быть, вамъ покажется даже невъроятнымъ, всъ, какъ мухи, выздоравливаютъ. Больной не усиъетъ войти въ лазаретъ, какъ уже здоровъ; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядкомъ.

гор. Ужъ на что . осмълюсь вамъ, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежитъ всякихъ дълъ, относительно од-

ной чистоты, починки, поправки.... словомъ, найумивійшій человіжь пришель бы къ затрудненіе, но, благодареніе Богу, все пдетъ благополучно. Иной городинчій, конечно, радъль бы о своихъ выгодахъ; но върите ли, что, даже когда ложинься спать, всё думаень: »Господи Боже ты мой, какъ бы такъ устроить, чтобы начальство увидъло мою ревность и было довольно.... Наградитъ ли оно, пли нътъ, конечно, въ его волъ, по крайней мъръ я буду спокоенъ въ сердцъ. Когда въ городъ во всемъ порядокъ, улицы выметены, арестанты хоромо содержатся, ньяницъ мало.... то чего-жъ миъ больше? Ей-ей, и ночестей никакихъ не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но предъ добродътелью все прахъ и суета.«

арт. фил., *въ сторону.* Эка, бездъльникъ, какъ расписываетъ! далъ же Богъ такой даръ!

хлест. Это правда. Я, признаюсь, люблю тоже пногда зауметвоваться: иной разъ прозой, а въ другой и стишки выкинутся.

бобч. *Добчинскому*. Справедливо, все справедливо, Петръ Ивановичъ! Замъчанія такія.... видно, что наукамъ учился.

хлест. Скажите пожалуста, итъть ли у васъ какихъ-нибудь развлеченій, обществъ, гдт бы можно было, напримтръ, поиграть въ карты?

тор., во сторону. Эге, знаемъ, голубчикъ, въ чей огородъ камешки бросаютъ! (Вслухо) Боже сохрани! здъсь и слуху ивтъ о такихъ обществахъ. Я картъ и въ руки никогла не бралъ; даже не знаю, какъ пграть въ карты. Смотръть не могъ на нихъ равнодушно, и если случится увидъть этакъ какого-инбудь бубноваго короля, или что-инбудь другое, то такое омерзеніе нападстъ, что, просто, илюнешь. Разъ какъ-то случилось, забавляя дътей, выстроилъ будку изъ картъ, да послъ того всю ночь сиплись проклятыя! Богъ съ инми! Какъ можно, чтобы такое драгоцънное время убивать на инхъ!

лука лук., ет сторону. А у меня, подлецъ, выпонтировалъ вчера ето рублей.

гор. Лучше жъ я употребляю это время на нользу государственную.

хлест. Ну, нътъ, вы напрасно однакоже.... все зависитъ отъ того, съ какой стороны, кто смотритъ на вещь. Если, напримъръ,

абастуешь тогда, какъ нужно гнуть отъ трехъ угловъ.... ну, тогда конечно!... Нътъ, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

### явление ун.

ТЪ ЖЕ, АННА АНДРЕЕВНА И МАРЬЯ АНТОНОВНА.

гор. Осмълюсь представить семейство мое: жена и дочь.

хлест., раскланиваясь. Какъ я счастливъ, сударыня, что мийло въ своемъ родъ удовольстве васъ видъть.

анна андр. Намъ еще болъе пріятно видъть такую особу.

хлест., *рисуясь*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротивъ: мнъ еще пріятите.

анна андр. Какъ можно-съ! вы это такъ изволите говорить для комплимента. Прошу покорно садиться.

хлест. Возлѣ васъ стоять есть уже счастіе; впрочемъ, если вы такъ непремѣню хотите, я сяду. Какъ я счастливъ, что наконецъ сижу возлѣ васъ.

анна андр. Помилуйте, я никакъ не смѣю принять на свой счетъ.... Я думаю, вамъ послѣ столицы вояжировка показалась очень непріятною.

хлест. Чрезвычайно непріятна! Привыкши жить, comprenez vous, въ свѣтѣ и вдругъ очутиться въ дорогѣ—грязные трактиры, мракъ невѣжества.... Если бъ, признаюсь, не такой случай, который меня.... (посматриваеть на Анну Андреевну и рисуется передъ ней) такъ вознаградилъ за все....

анна андр. Въ самомъ дёлё, какъ вамъ должно быть непріятно!

хлест. Впрочемъ, сударыня, въ эту минуту мнѣ очень пріятно. анна андр. Какъ можно-съ! Вы дѣлаете много чести. Я этого не заслуживаю.

хлест. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андр. Я живу въ деревит....

Cou. n II. For., II.

хлест. Да, деревия впрочемъ тоже имъетъ свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнитъ съ Петербургомъ! Эхъ, Петербургъ! что за жизнь, право! Вы, можетъ быть, думаете, что я только переписываю; пътъ, начальникъ отдъленія со мной на дружеской ногъ. Этакъ ударитъ по плечу: »Приходи, братецъ, объдать!« Я только на двъ минуты захожу въ департаментъ, съ тъмъ только, чтобы сказать—это вотъ такъ, это вотъ такъ. А тамъ ужъ чиновникъ для письма, этакая крыса, перомъ только—тртр.... пошелъ инсать! Хотъли было даже меня коллежскимъ ассессоромъ сдълать, да, думаю, зачъмъ. П сторожъ летитъ еще на лъстицъ за мною со щеткою: »Позвольте, Пванъ Александровичъ, я вамъ«, говоритъ, » саноги почищу. « (Городишему) Что вы, господа, стоите? Пожалуйста садитесь!

гор. Чинъ такой, что еще можно постоять. АРТ. ФИЛ. Мы постоимъ. лука лук. Не извольте безпокоиться!

хлест. Безъ чиновъ, прошу садиться! (Городиший и есть садятся.) Напротивъ, я даже стараюсь, всегда проскользнуть незамѣтно. Но никакъ нельзя скрыться, никакъ нельзя! Только выйду куда-нибудь, ужъ и говорятъ: »Вонъ«, говорятъ, »Иванъ Александровичъ идетъ!« А одинъ разъ меня приняли даже за главнокомандующаго, солдаты выскочили изъ гаунтвахты и сдълали ружьемъ. Послъ уже офицеръ, который миъ очень знакомъ, говоритъ мнъ: »Ну, братецъ, мы тебя совершенио приняли за главнокомандующаго.«

анна андр. Скажите какъ!

хлест. Съ хорошенькими актрисами знакомъ. Я вѣдь тоже разные водевильчики.... литераторовъ часто вижу. Съ Нушкинымъ на дружеской ногѣ. Бывало, часто говорю ему: »Ну, что братъ Пушкинъ?«—»Да такъ, братъ«, отвѣчалъ бывало: »такъ какъ-то все....« Большой оригиналъ!

лина андр. Такъ вы и нишете? Какъ это должно быть пріятно сочинптелю! Вы, върно, и въ журналы помъщаете?

хлест. Да, и въ журналы помъщаю. Монхъ впрочемъ много есть сочиненій: Женитьба Фигаро, Робертъ Дьяволъ, Норма. Ужъ и названій даже не помню. И всё случаемъ: я не хотълъ писать,

но театральная дирекція говорить: »Пожалуйста, братець, напини что-инбудь.« Думаю себь: «Пожалуй, изволь, братець.« ІІ туть же въ одинь вечерь, кажется, все написаль. У меня легкость необыкновенная въ мысляхь. Все это, что было подъ именемъ барона Брамбеуса, Фрегать Надежды и Московскій Телеграфъ.... все это я наинсаль.

лина андр. Скажите, такъ это вы были Брамбеусъ?

хлест. Какъ же, я имъ встмъ поправляю стихи. Мит Смирдинъ даетъ за это сорокъ тысячъ.

анна андр. Такъ, върно, и Юрій Милославскій ваше сочиненіе?

хлест. Да, это мое сочинение.

лина андр. Я сейчасъ догадалась.

марья ант. Ахъ, маменька, тамъ написано, что это Загоскина сочинение.

анна апдр. Ну вотъ: я и знала, что даже и здѣсь будешь спорить.

хлест. Ахъ, да, это правда, это точно Загоскина; а есть другой Юрій Милославскій, такъ тотъ ужъ мой.

анна андр. Ну это, вфрно, я вашъ читала. Какъ хорошо написано!

хлест. Я, признаюсь, литературой существую. У меня домъ первый въ Петербургъ. Такъ ужъ и извъстенъ: домъ Ивана Александровича. (Обащаясь ко всплъ) Сдълайте милость, господа, если будете въ Петербургъ, прошу, прошу ко миъ. Я въдь тоже балы даю.

лина андр. Я думаю, съ какимъ тамъ вкусомъ и великолъпіемъ даются балы!

хлест. Просто, не говорите. На столь, напримъръ, арбузъ— въ семьсотъ рублей арбузъ. Супъ въ кострюлькъ прямо на пароходъ прівхаль изъ Парижа; откроютъ крышку— паръ, которому подобнаго нельзя отыскать въ природъ. Я всякій день на балахъ. Тамъ у насъ и вистъ свой составился: министръ иностранныхъ дъль, Французскій посланникъ, Нъмецкій посланникъ и я. И ужъ такъ уморишься, играя, что, просто, ни на что не похоже. Какъ взбъжишь по лъстницъ къ себъ на четвертый этажъ— скажешь

только кухаркъ: »На, Маврушка, шинель....« Что жъ я вру — я н позабыль, что живу въ бельэтажъ. У меня одна лъстница.... А любопытно взглянуть ко мит въ переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжать такъ какъ шмели, только и слышно: ж.... ж.... Иной разъ и министръ.... (городишчій и прочіє съ робостію встають съ своих встульевь) Мий даже на пакетахъ нишутъ: ваше превосходительство. Одинъ разъ я даже управляль департаментомъ. И странно: директоръ убхалъ-куда увхаль, неизвъстно. Ну, натурально, ношли толки: какъ, что, кому занять мъсто? Многіе изъ генераловъ находились охотники и брались, но подойдутъ бывало—нѣтъ, мудрено! Кажется и легко на видъ, а раземотръть — просто, чортъ возьми! Видятъ, нечего дълать — ко миъ. II въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры.... можете представить себф, тридцать пять тысячъ одинхъ курьеровъ! Каково положение, я спрашиваю? » Пвапъ Александровичъ, ступанте департаментомъ управлять! « Я, признаюсь, немного смутился, вышель въ халатъ, хотъль отказаться, но думаю, дойдеть до государя, ну, да и послужной списокъ тоже... »Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю«, говорю, »такъ и быть«, говорю, »я принимаю, только ужъ у меня: ни, ни, ни! ужъ у меня ухо востро! ужъ я....« II точно бывало: прохожу черезъ департаментъ — просто землетрясенье, все дрожить, трясется, какъ листъ. (городиший и прочие трясутся от страха; Хлестаково горячится сильное.) О, я шутить не люблю; я имъ всёмъ задалъ острастку! Меня самъ государственный совётъ боится. Да что въ самомъ дълъ? Я такой! я не посмотрю ни на кого.... я говорю всёмъ: »Я самъ себя знаю, самъ«. Я вездё, вездё. Во дворецъ всякій день тажу. Меня завтра же произведуть сейчась въ фельдмарии... (поскальзывается и чуть-чуть не падаеть на поль, но съ почтеніемъ поддерживается чиновниками.)

гор., подходя и трясясь встых тылому, силится выговорить. А ва ва ва... ва...

хлест., быстрыми отрывистыми голосоми. Что такое?

гор. А ва ва ва.... ва....

хлест., *такимь же голосомь*. Не разберу ничего, все вздоръ.

гор. Ва ва ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть... вотъ и комната и все, что нужно.

хлест. Вздоръ— отдохнуть! Извольте, я готовъ отдохнуть. Завтракъ у васъ, господа, хорошъ.... я доволенъ, я доволенъ. (Съ декламаціей) Лабарданъ! лабарданъ! (входить въ боковую компату, за нимь городничій.)

### ABJEHIE YH.

тъ же, кромъ хлестакова и городничаго.

бовч. Вотъ это, Петръ Ивановичъ, человъкъ-то! Вонъ оно что значитъ человъкъ! Въ жисть не былъ въ присутствін такой важной персоны, чуть не умеръ со страху. Какъ вы думаете, Петръ Ивановичъ, кто онъ такой въ разсужденіи чина?

добч. Я думаю, чуть ли не генераль.

вовч. А я такъ думаю, что генералъ то ему и въ подметки не станетъ! а когда генералъ, то ужъ развъ самъ генералиссимусъ. Слышали: государственный-то совътъ какъ прижалъ! Пойдемъ, разскажемъ поскоръе Аммосу Өедоровичу и Коробкипу. Прощайте, Апна Андреевна!

довч. Прощайте, кумушка! (Оба уходять.)

арт. фил., Аукт Лукичу. Страшно, просто. А отчего, и самъ не знаешь. А мы даже и не въ мундиръ. Ну, что, какъ проснется, да въ Петербургъ махнетъ донесеніе! (Уходишь въ задумчивости вмъсть съ смотрителемъ учимищъ, произнося:) прощайте, сударыня!

### REJEHIE VIII.

АННА АНДРЕЕВНА И МАРЬЯ АНТОНОВНА.

анна андр. Ахъ, какой пріятный! марья ант. Ахъ, милашка! лина андр. Но только какое тонкое обращение! сейчась можно увидъть столичную штучку. Пріемы и все это такое.... Ахъ, какъ хорошо! я страхъ люблю такихъ молодыхъ людей! я, просто, безъ намяти. Я однакожъ ему очень поправилась: я замътила — всё на меня поглядывалъ.

марья ант. Ахъ, маменька, онъ на меня глядълъ!

анна андр. Пожалуйста, съ своимъ вздоромъ подальше! Это здёсь вовсе неумъстно.

марья ант. Нъть, маменька, право!

анна андр. Ну, вотъ! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя да и полно! Гдѣ ему смотрѣть на тебя? и съ какой стати ему смотрѣть на тебя?

марыя ант. Право, маменька, всё смотрёль. И какъ началь говорить о литературё, то взглянуль на меня, и потомъ, когда разсказываль, какъ пграль въ вистъ съ посланниками, и тогда посмотрёлъ на меня.

анна андр. Ну, можеть быть, одинь какой-нибудь разъ, да и то такъ ужъ, лишь бы только. »A«, говорить себъ: »дай ужъ посмотрю на нееl«

### яндение их.

# ть же и городничій.

гор. входить на цыпочкахь. Чш... ш....

анна андр. Что ?

гор. П не радъ, что напоплъ. Ну, что, если хоть одна половина изъ того, что онъ говорилъ, правда? (задумывается) Да какъ же и не быть правдъ? Подгулявши, человъкъ все несетъ наружу: что на сердцъ, то и на языкъ. Конечно, прилгнулъ немного; да въдъ, не прилгнувши, не говорится пикакая ръчь. Съ министрами играетъ и во дворецъ ъздитъ.... Такъ вотъ, право, чъмъ больше думаешь.... чортъ его знаетъ, не знаешь, что и дълается въ головъ; просто, какъ-будто или стоишь на какой-нибудь колокольнъ, или тебя хотятъ повъсить.

анна анна анна Андр. А я никакой совершению не ощутила робости; я просто видёла въ немъ образованнаго, свътскаго, высшаго топа человъка; а о чинахъ его мит и нужды нътъ.

гор. Ну, ужъ вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вамъ все — финтирлюшки! Вдругъ брякнутъ ни изъ того, ни изъ другого словцо. Васъ посъкутъ, да и только, а мужа и поминай какъ звали. Ты, душа моя, обращалась съ нимъ такъ свободно, какъ-будто съ какимъ-нибудь Добчинскимъ.

анна андр. Объ этомъ я ужъ совътую вамъ не безпоконться. Мы кой-что знаемъ такое... (посматриваеть на дочь.)

гор. одинг. Ну, ужъ съ вами говорить!... Эка въ самомъ дълъ оказія! До сихъ норъ не могу очнуться отъ страха. (Отворяет дверь и говорите въ дверь) Минка! позови квартальныхъ, Свистунова и Держиморду: они тутъ недалеко гдъ-нибудь за воротами. (Посль небольшого молчанія) Чудно все завелось теперь на свътъ: хотя бы народъ-то ужъ былъ видный, а то худенькій, тоненькій— какъ его узнаешь, кто онъ? Еще военный все-таки кажетъ изъ себя; а какъ надънстъ фрачишку— ну, точно муха съ подръзанными крыльями. А въдь долго кръпился давича въ трактиръ, заламливалъ такія аллегоріи и екивоки, что, кажись, въкъ бы не добился толку. А вотъ наконецъ и подался. Да еще наговорилъ больше, чъмъ нужно. Видно, что человъкъ молодой!

## явление х.

тъже и осипъ. Всю бюгуте ко нему навстрючу, кивая пальцами.

анна андр. Подойди сюда, любезный! гор. Тш!.. что? что? спить? ос. Нътъ, еще немножко потягивается. Анна Андр. Послушай, какъ тебя зовутъ? Ос. Осипъ, сударыня.

гор., *экень и дочери*. Полно, полно вамъ! (Ocuny) Ну что, другъ, тебя накормили хорошо?

ос. Накормили, покоривіние благодарю, хорошо накормили.

анна андр. Ну, что, скажи: кътвоему барину, я думаю, много ъздитъ графовъ и князей?

ос., вт сторону. А что говорить! коли теперь накормили хорошо, значить, нослё еще лучше накормить! (Вслухт) Да, бывають и графы.

марья ант. Душенька Осипъ, какой твой баринъ хорошенькій! анна андр. А что, скажи пожалуста, Осипъ, какъ опъ...

гор. Да перестаньте пожалуста! Вы этакими пустыми ръчами только мнъ мъщаете. Ну что, другъ...

анна андр. А чинъ какой на твоемъ баринъ?

ос. Чинъ обыкновенно какой.

Гор. Ахъ, Боже мой, вы все съ своими глупыми разспросами! не дадите ни слова поговорить о дѣлъ. Ну, что, другъ, какъ твой баринъ?.. строгъ? любитъ этакъ распекать, или иѣтъ?

ос. Да, порядокъ любитъ. Ужъ ему чтобы все было въ неправности.

гор. А мит очень правится твое лицо, другъ! ты долженъ быть хорошій человткъ. Ну, что...

анна андр. Послушай, Осипъ, а какъ баринъ твой тамъ, въ мундиръ ходитъ, или...

гор. Полно вамъ, право, трещотки какія! Здѣсь нужная вещь: дѣло идетъ о жизни человѣка... (Къ Ocuny) Ну, что, другъ, право мнѣ ты очень правишься, въ дорогѣ не мѣшаетъ, знаешь, чайку выпить лиший стаканчикъ. Оно теперь холодновато, такъ вотъ тебѣ пара цѣлковыхъ на чай.

Ос., *принимая деньги*. А, покоривние брагодарю, сударь! Дай Богь вамь всякаго здоровья! бъдный человъкь, помогли ему.

гор. Хорошо, хорошо, я и самъ радъ. А что, другъ...

анна андр. Послушай, Осипъ, а какіе глаза больше всего нравятся твоему барину?...

марья ант. Осипъ, душенька! какой миленькій носикъ у твоего барина!

гор. Да постойте, дайте мив!.. (Kv Ocuny)  $\Lambda$  чтv, другъ, скажи пожалуста: на чтv больше баринъ твой обращаетъ вниманіе, то есть, чтv ему въ дорогv больше нравится?

ос. Любитъ онъ, по разсмотрънію, что какъ придется. Больше всего любитъ, чтобы его приняли хорошо, угощеніе чтобъ было хорошее.

гов. Хорошее?

ос. Да, хорошее. Вотъ ужъ на что я, крѣпостной человѣкъ, но и то смотритъ, чтобы и миѣ было хорошо. Ей Богу! Бывало, заѣдемъ куда-ипбудь: »Что, Осипъ, хорошо тебя угостили?«—»Илохо, ваше высокоблагородіе!«—»Э,« говоритъ, »то, Осипъ, нехорошій хозяниъ. Ты«, говоритъ, »напомни миѣ, какъ пріѣду.«—»А«, думаю себѣ, (махиувъ рукою) »Богъ съ нимъ! я человѣкъ простой!«

гор. Хорошо, хорошо, и дѣло ты говоришь. Тамъ я тебѣ даль на чай, такъ вотъ еще сверхъ того на баранки.

ос. За что жалуете, ваше высокоблагородіе? (прячеть деньги) разв'є ужъ вынью за ваше здоровье.

чина андр. Приходи, Осинъ, ко миъ, также получишь.

марыя ант. Осипъ, душенька, поцълуй своего барина! (Слышенъ изъ другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.)

гор. Чш! (поднимается на цыпочки; вся сцена въ полюлоса) Боже васъ сохрани шумъть! идите себъ! полно ужъ вамъ. : .

анна андр. Пойдемъ, Машенька! я тебъ скажу, что я замътила у гостя такое, что намъ вдвоемъ только можно сказать.

Гор. О, ужъ тамъ говорятъ! я думаю, ноди только, да подслушай! и уши потомъ заткнешь. (Обращаясь къ Осипу) Ну, другъ...

## ABJEHIE M.

тъ же, держиморда и свистуновъ.

гот. Чи! экіе косоланые медвѣди стучать сапогами! такъ и валится, какъ-будто сорокъ пудъ сбрасываеть кто-инбудь съ телеги! Гдѣ васъ чортъ таскаеть?

держ. Былъ по приказанію...

гор. Чш! (закрывает ему ротг.) Экъ какъ каркнула ворона! (Дразните его) былъ по приказанію! Какъ изъ бочки, такъ ры-

чить! (Къ Осипу) Ну, другъ, ты ступай, приготовляй тамъ, что ии есть въ домѣ, требуй. (Осипъ уходитъ) А вы—стоять на крыльцѣ и ни съ мѣста! И никого не впускать въ домъ сторонняго, особенно купцовъ! Если хоть одного изъ нихъ впустите, то... Только увидите, что идетъ кто-нибудь съ просьбою, а хоть и не съ просьбою, да похожъ на такого человѣка, что хочетъ подать на меня просьбу, въ-зашей такъ прямо его и толкайте! такъ его! хорошенько! (показываетъ ногою) слышите? чш... чш... (уходитъ на цыпочкихъ вслъдъ за квартальными.)

# ДВЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Та же комната въ домъ городиичаго.

#### ABJEHLE 1.

Входять осторожно почти на цыпочкахь: Амоссь ведоровичь, Артемий филипповичь, почтмейстерь, лука лукичь, добчинский, всь вы полномы парады и мундирахы. Вся сцена происходить вы полголоса.

амм. оед. строит всьхо полукружісмо. Ради Бога, господа, скорбе въ кружокъ, да побольше порядку! Богъ съ нимъ: и во дворецъ бздитъ и государственный совътъ распекаетъ! Стройтесь на военную погу, непремънно на военную погу! Вы, Петръ Ивановичъ, станьте, вотъ тутъ. (Оба Петра Ивановича забигаюто на цыпочкахо.)

дет. фил. Воля ваша, Аммосъ Өедоровичъ, намъ цужно бы кое-что предпринять.

амм. оед. А что именно?

арт. фил. Ну, извъстно что.

амм. оед. Подсунуть?

арт. фил. Ну да, хоть и подсунуть.

амм. оед. Опасно, раскричится: государственный человъкъ. Развъ въ видъ приношенія со стороны дворянства — какой-нибудь памятникъ.

почтм. Или же: вотъ-молъ пришли по почтѣ деньги, неизвъстно кому принадлежащія.

арт. фил. Смотрите, чтобъ онъ васъ по почтѣ не отправилъ куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дѣла не такъ дѣлаются въ благоустроенномъ государствѣ. Зачѣмъ насъ здѣсь цѣлый эскадронъ? Представиться нужно поодиночкѣ, да между четырехъ глазъ и того... какъ тамъ слѣдуетъ; да чтобы и уши не слыхали! Вотъ какъ въ обществѣ благоустроенномъ дѣлается! Ну, вотъ вы, Аммосъ Федоровичъ, первые начните.

амм. оед. Такъ лучше жъ вы: въ вашемъ заведени высокій

посѣтитель вкусиль хлѣба.

арт. фил. Такъ ужъ лучше Лукъ Лукичу, какъ просвѣтителю юношества.

лука лук. Не могу, не могу, господа! Я, признаюсь, такъ воспитань, что заговори со мною однимъ чиномъ кто-нибудь повыше, у меня просто и души нѣтъ, и языкъ, какъ въ грязь, завязнулъ. Нѣтъ, господа, увольте, право увольте!

арт. фил. Да, Аммосъ Өедоровичь, кром'в васъ, некому. У васъ, что ни слово, то Цицеронъ съ языка слетълъ.

амм. вед. Что вы! что вы: Цицеронъ! смотрите, что выдумали! Что иной разъ увлечешься, говоря о домашией сворѣ, или гончей ищейкъ...

всь пристають къ нему. Нътъ, вы не только о собакахъ, вы и о столнотворении... Нътъ, Аммосъ Федоровичъ, не оставляйте насъ, будьте отцомъ нашимъ!.. Нътъ, Аммосъ Федоровичъ!

АММ. ОЕД. ОТВЯЖИТЕСЬ, ГОСПОДА! (Въ это время слышны шаги и откашливание въ комнать Хлестакова. Всъ спъщать наперерывь къ дверямь, толпятся и стараются выдти, чтд происходить не безъ того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются въ полголоса восклицанія:)

голосъ бобч. Ой! Петръ Ивановичъ, Петръ Ивановичъ, наступили на ногу!

голосъ земляники. Отпустите, отпустите, госнода, хоть душу на покаяніе— совсъмъ прижали!

Выхватываются нъсколько восклицаній: ай, ой! наконець всь выпираются, и комната остаєтся пуста.)

#### явление и.

Хлестаковъ, одинъ, выходить съ заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнулъ порядкомъ. Откуда они набрали такихъ тюфяковъ и перинъ? даже вспотълъ. Кажется, они вчера мит подсунули чего-то за завтракомъ: въ головъ до сихъ поръ стучитъ. Здъсь, какъ я вижу, можно съ пріятностію проводить время. Я люблю радушіе, и мит, признаюсь, больше правится, если мит угождаютъ отъ чистаго сердца, а не то чтобы изъ интереса. А дочка городничаго очень недурна, да и матушка такая. что еще можно бы... Нътъ, я не знаю, а мит, право, правится такая жизнь.

## явление ин.

#### хлестаковъ и судья.

судья, входя и останавливаясь, про-себя. Боже! вынеси благонолучно; такъ вотъ колънки и ломаетъ. (Вслухъ, вытянувшись и придерживая рукою шпагу) Имъю честь представиться: судья здъшняго уъзднаго суда, коллежскій ассессоръ Ляпкинъ-Тяпкинъ.

хлест. Прошу садиться! Такъ вы здъсь судья?

судья. Съ 816-го былъ избранъ на трехлѣтіе по волѣ дворянства и продолжалъ должность до сего времени.

хлест. А выгодно однакоже быть судьею?

судья. За три трехлътія представлень къ Владиміру 4-й степени съ одобренія со стороны начальства. (Въ сторону) А деньги въ кулакъ, да кулакъ-то весь въ огиъ.

хлест. А мит нравится Владиміръ. Вотъ Анна 3-й степени ужъ не такъ.

судья, высовывая понемногу впередз сжатый кулакъ, — въ сторону. Господи Боже, не знаю, гдъ сижу! Точно горячие угли подъ тобою.

хлест. Что это у васъ въ рукћ?

амм.  $\theta E Д.$ , потерявшись и роняя на поль ассигнаціи. H H- 4 e ro-c -c.

хлест. Какъ ипчего? Я вижу, деньги упали.

амм. вед., *дрожа всима тилома*. Никакъ ивтъ-съ! (Въ сторону) О Боже! вотъ ужъ я и подъ судомъ! и тележку подвезли схватить меня!

хлест., подымая. Да, это деньги.

амм. оед., во сторону. Ну, всеконечно пропадъ! пропадъ! хлест. Знаете лн, дайте ихъ миъ взаймы!

амм. вед., поспъшно. Какъ же-съ, какъ же-съ.... съ большимъ удовольствіемъ! (Въ сторону) Ну, смълъе, смълъе! вывозп, Пресвятая Матерь!

хлест. Я, знаете, въ дорогъ издержался: то да сё.... вирочемъ я вамъ изъ деревни сейчасъ ихъ пришлю.

амм. оед. Помилуйте, какъ можно! и безъ того это такая честь.... Конечно, слабыми моими силами, рвеніемъ и усердіемъ къ начальству.... постараюсь заслужить.... (приподымается со стула, вытянувшись и руки по швалю) Не смъю болъе безноконть своимъ присутствіемъ. Не будетъ никакого приказанья?

хлест. Какого приказанья?

лмм. оед. Я разумфю, не дадите ли какого приказанья здфшнему уфздному суду?

хлест. Зачемъ же? Ведь мие инкакой исть теперь въ немъ надобности; исть, ничего, покоритише благодарю.

**А**ММ.  $\theta$ ЕД., раскланивалсь и уходя, — въ сторону. Пу, городъ нашъ!

хлест., по уходь его. Судья хороній челов'ять!

## ABJERIE IT.

хлестаковъ и ночтмейстеръ, входить вытянувшись, въ мундиръ, придерживая шпагу.

почтм. Имъю часть представиться: почтмейстеръ, надворный совътникъ Шпекинъ! хлест. А, милости просимъ! Я очень люблю пріятное общество. Садитесь. Въдь вы здъсь всегда живете?

почтм. Такъ точно-съ.

хлест. А мит правится здъшній городокъ. Конечно, не такъ многолюдно — ну, что жъ? Въдь это не столица. Не правда ли, въдь это не столица?

почтм. Совершенная правда.

хлест. Въдь это только въ столицъ бонъ-тонъ, и нътъ провинціяльныхъ гусей. Какъ ваше мивніе, не такъ ли?

почтм. Такъ точно-съ! (Въ сторону) А онъ однакожъ ничуть не гордъ: обо всемъ разспрашиваетъ.

хлест. А вёдь однакожъ признайтесь, вёдь и въ маленькомъ городкё можно прожить счастливо?

почтм. Такъ точно-съ.

хлест. По моему мивнію, что нужно — нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренно — не нравда ли?

почтм. Совершенно справедливо.

хлест. Я, признаюсь, радъ, что вы одного мивнія со мною. Меня, конечно, назовуть страннымь, но ужь у меня такой характерь. (Глядя вт глаза кму, говорить про-себя) А попрошу-ка я у этого почтмейстера възаймы. (Въ слухъ) Какой странный со мною случай: въ дорогъ совершенно издержался. Не можете ли вы миъ дать триста рублей въ займы?

почтм. Почему же, почему? за величайшее счастіе. Вотъ-съ извольте. Отъ души готовъ служить.

хлест. Очень благодаренъ! А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себъ въ дорогъ, да и къ чему? Не такъ ли?

почтм. Такъ точно-съ! (встаеть, вытливается и придерживает шпагу) Не смъю болье безпоконть своимъ присутствіемъ.... Не будеть ли какого замьчанія по части почтоваго управленія?

хлест. Иътъ, пичего!

(Почтмейстеръ раскланивается и уходить.)

хлест., раск ризая сигару. Почтмейстеръ, мив кажется, тоже очень хорошій человъкъ. По крайней мъръ услужливъ; люблю такихъ людей.

#### ABJEHIE Y.

хлестаковъ и лука лукичъ, который почти выталкивается изо дверей. Сзади его слышено голосо почти вслухо: » Чего робъешь?«

лука лук., вытягиваясь не безг трепета и придерживая шпагу. Имъю честь представиться: смотритель училищъ, титулярный совътникъ Хлоновъ!

хлест. А, милости просимъ! Садитесь, садитесь! Не хотите ли сигарку? (Подаеть ему сигару.)

дука дук., *про-себя во нервшимости*. Вотъ тебъ разъ! Ужъ этого никакъ не предполагалъ. Брать или не брать?

хлест. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка! Конечно, не то, что въ Петербургъ. Тамъ, батюшка, я куривалъ сигарки по двадцати пяти рублей сотенка, просто, ручки себъ потомъ по-цълуешь, какъ выкуришь. Вотъ огонь, закурите. (Нодаетъ ему свъчу.)

лука лук. пробуеть раскурить и весь дрожить.

хлест. Да не съ того конца!

дука лук. от испуга сырониль сигару, плюнуль и махнуль рукою про-себя. Чорть побери все! сгубила проклятая робость!

хлест. Вы, какъ я вижу, не охотникъ до сигарокъ. А я, признаюсъ, это моя слабость. Вотъ еще на счетъ женскаго пола, такъ не могу быть равнодушенъ. Какъ вы? Какія вамъ больше правятся, брюнетки или блондицки?

лука лук. находится въ совершенном недоумъніи, что сказать.

хлест. Нѣтъ, скажите откровенно, брюнетки или блондинки? лука лук. Не смѣю знать.

хлест. Нътъ, нътъ, не отговаривайтесь! Мнъ хочется знать непремънно вашъ вкусъ.

лука лук. Осмълюсь доложить.... (Во сторону) И самъ не знаю, что говорю; въ головъ все ношло кругомъ.

хлест. A! a! не хотите сказать! Върно ужъ какая-инбудь брюнетка сдълала вамъ маленькую загвоздочку! Признайтесь, сдълала?

ЛУКА ПУК. молчито.

хлест. A! a! покрасивли, видите, видите! Отчего жъ вы не говорите?

лука лук. Оробълъ, ваше бла.... превос.... сіят.... (Въ сторону) Продалъ проклятый языкъ, продалъ!

хлест. Оробѣли? А въ монхъ глазахъ точно есть что-то такое, что внущаетъ робость. По крайней мъръ я знаю, что ни одна женицина не можетъ ихъ выдержать, не такъ ли?

лука лук. Такъ точно-съ.

хлест. Вотъ со мной престранный случай — въ дорогъ совсъмъ издержался. Не можете ли вы мнъ дать триста рублей взаймы?

лука лук., хваталсь за кармант, про-себя. Вотъ же штука, если нътъ! Есть, есть! (Вышмаетт и подаетт, дрожа, асситаціи.) хлест. Покорно благодарю.

лука лук. Не сміно доліве безпоконть присутствіемъ.

хлест. Прощайте.

лука лук. летите воне почти быголе и госорите ве сторону. Ну, слава Богу! авось не заглянеть въ классы.

# ABJEHIE M.

ХЛЕСТАКОВЪ И АРТЕМІЙ ФИЛИППОВИЧЪ, вытянувшись и придерживая шпагу.

арт. фил. Имѣю честь представиться: попечитель богоугодныхъ заведеній, надворный совѣтникъ Земляника.

хлест. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

арт. фил. Имѣлъ честь сопровождать васъ и принимать янчно во ввъренныхъ моему смотрънію богоугодныхъ заведеніяхъ.

хлест. А, да, помию. Вы очень хорошо угостили завтракомъ. арт. фил. Радъ стараться на службу отечеству.

Cov. u H. Pot., H

хлест. Я признаюсь, это моя слабость—люблю хорошую кухию. Скажите пожалуйста, мит кажется, какъ-будто бы вчера вы были немножко ниже ростомъ, не правда ли?

трт. фил. Очень можеть быть. (Помолчаев) Могу сказать, что не жалбю ничего и ревностно исполняю службу. (Придвигается ближе ст своимт стулом и говорить вт полголоса) Вотъ здъшній ночтмейстеръ совершенио ничего не дълаетъ: всъ дъла въ большомъ запущении, посылки задерживаются.... извольте сами нарочно розыскать. Судья тоже, который только-что быль передъ монмъ приходомъ, ъздитъ только за зайцами, въ присутственныхъ мъстахъ держитъ собакъ, и поведенія, если признаться предъ вами, --- конечно, для пользы отечества, я долженъ это сдълать, хотя онъ мий родия и пріятель — новеденія самаго предосудительнаго. Здёсь есть одинъ помещикъ Добчинскій, котораго вы изволили видъть, и какъ только этотъ Добчинскій куда-инбудь выйдеть изъ дому, то опъ тамъ уже и сидитъ у жены его, я присягнуть готовъ.... ІІ нарочно посмотрите на дътей: ин одно изъ нихъ не похоже на Добчинскаго, но већ, даже дѣвочка маленькая, какъ вылитый судья.

хлест. Скажите пожалуйста! а я никакъ этого не думаль.

арт. фил. Вотъ и смотритель здёшияго училища. Я не знаю, какъ могло начальство повёрнть ему такую должность. Онъ хуже, чёмъ якобинецъ, и такія внушаетъ юношеству неблагонамёренныя правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумагъ?

хлест. Хороно, хоть на бумагъ. Мит очень будеть пріятно. Я, знаете, этакъ люблю въ скучное время прочесть что-нибудь

забавное.... Какъ ваша фамилія? всё я позабываю.

трт. фил. Земляника.

хлест. А, да! Земляника. И что жъ, скажите пожалуйста. есть у васъ дътки?

трт. фил. Какъ же-съ? пятеро; двое уже взрослыхъ.

хлест. Скажите, взрослыхь! а какъ они.... какъ они того?... лет. фил. То есть, не изволите ли сиранивать, какъ ихтзовутъ?

хавет. Да. какт ихъ золуть?

лет. фил. Николай, Иванъ, Елисавета, Марья и Перепетуя. хлест. Это хорошо.

арт. Фил. Не смѣя безпоконть своимъ присутствіемъ, отнимать времени, опредѣленнаго на священныя обязанности.... (Раскланивается съ тъль, чтобы уйти.)

хлест., провожая. Нёть, ничего. Это все очень смёшно, что вы говорили. Пожалуйста и въ другое тоже время.... Я это очень люблю. (Возвращается и, отворивши дверь, кричить вслъдъ ему) Эй вы! какъ васъ? я всё позабываю, какъ ваше имя и отечество.

дрт. фил. Артемій Филипповичь.

хлест. Сдълайте милость, Артемій Филипповичь, со мной странный случай: въ дорогъ совершенно издержался. Иъть ли у васъ денегъ взаймы рублей четыреста?

арт. фил. Есть.

хлест. Скажите, какъ кстати! Покоривние васъ благодарю.

## ABJEHIE PH.

# хлестаковъ, бобчинскій и добчинскій.

вовч. Им'єю честь представиться: житель здімняго города, Петръ Ивановъ сынъ, Бобчинскій.

доб. Помъщикъ Петръ Ивановъ сынъ, Добчинскій.

хлест. А, да я ужъ васъ видѣлъ! Вы, кажется, тогда упали? Что, какъ вашъ носъ?

дов. Слава Богу! не извольте безпоконться: присохъ, теперь совсёмъ присохъ.

хлест. Хорошо, что присохъ. Я радъ.... (Вдругъ и отрывисто) Денегъ ивтъ у васъ?

добч. Денегъ? какъ денегъ?

хлест. Взаймы рублей тысячу.

бов. Такой суммы, ей Богу, итть. А итть ли у васъ, Петръ Пвановичь?

довч. При мит-съ не имъется, нотому что деньги мои, если изволите знать, положены въ приказъ общественнаго призрънія.

хлест. Да, ну если тысячи ивть, такъ рублей сто.

вовч., *шаря ст карманахт*. У васъ, Петръ Ивановичъ, иттъ ста рублей? У меня всего сорокъ ассигнаціями.

довч. Двадцать пять рублей всего.

бобч. Да вы пониците-то получие, Петръ Ивановичъ! У васъ тамъ, я знаю, въ карманъ-то съ правой стороны проръха, такъ въ проръху-то върно какъ-нибудь запали.

довч. Нътъ, право и въ проръхъ иътъ.

хлест. Ну, все равно! Я въдь только такъ. Хорошо, пусть будетъ шестьдесять иять рублей.... это все равно. (принимаетъ деньги.)

дов'ч. Я осмъливаюсь попросить васъ, относительно одного, очень тонкаго обстоятельства.

хлест. А что это?

довч. Дѣло очень тонкаго свойства-съ: старийй-то сынъ мой, изволите видѣть, рожденъ мною еще до брака....

хлест. Да?

добч. То есть, оно такъ только говорится, а онъ рожденъ мною такъ совершенно, какъ-бы и въ бракъ, и все это, какъ слъдуетъ, я завершилъ потомъ законными-съ узами супружества-съ. Такъ я, изволите видъть, хочу, чтобъ онъ теперь уже былъ совеъмъ, то есть, законнымъ моимъ сыномъ-съ и назывался бы такъ, какъ я, Добчинскій-съ.

влест. Хорошо, пусть называется, это можно.

добч. Я бы и не безпокошль васъ, да жаль насчеть способностей. Мальчинка-то этакой.... большія надежды подаеть: наизусть стихи разные разскажеть и, если гдѣ попадеть ножикъ, сейчась сдѣлаеть маленькія дрожечки такъ искусно, какъ фокусникъ-съ. Вотъ и Истръ Ивановичь знаетъ.

вовч. Да, большія способности имфеть!

хлест. Хорошо, хорошо! я объ этомъ ностараюсь, я буду говорить.... я надъюсь.... все это будетъ сдълано, да, да.... (Обращаясь ка Бобчинскому) Не имъете ли и вы чего-имбудь сказать миъ?

вобч. Какъ же, имью очень инжайшую просьбу.

хлест. А что, о чемъ?

вобч. Я прошу васъ покоривійне, какъ повдете въ Петербургъ, скажите всвиъ тамъ вельможамъ разнымъ, сенаторамъ и адмираламъ, что вотъ, ваше сіятельство, или превосходительство, живетъ въ такомъ-то городъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій. Такъ и скажите: живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

хлест. Очень хорошо.

вовч. Да если этакъ и государю придется, то скажите и государю, что вотъ-моль, ваше императорское величество, въ такомъ-то городъ живетъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій.

хлест. Очень хорошо.

добч. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

вовч. Извините, что такъ утрудили васъ своимъ присутствіемъ.

хлест. Инчего, ничего! Ми<br/>ѣ очень пріятно. (выпровождаето ихъ.)

## ABJEHIE VIII.

## хлестаковъ, одинг.

Здёсь много чиновниковъ. Мит кажется, однакожъ, что меня принимають за государственнаго человъка. Върно, я вчера пмъ нодпустилъ пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всемъ въ Петербургъ къ Тряпичкину: онъ ноцисываетъ статейки — пусть-ка онъ ихъ общелкаетъ хорошенько. Эй, Осниъ! нодай мит бумаги и чернилъ! (Осипъ выглянулъ изъ дверей, произнесши: »сейчасъ«) А ужъ Тряпичкину точно, если это попадетъ на зубокъ, — берегисъ: отца роднаго не пощадитъ для словца, и деньгу тоже мобитъ. Впрочемъ, чиновники эти добрые люди; это съ ихъ стороны хорошая черта, что они мит дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денегъ. Это отъ судън триста; это отъ почтмейстера триста, шестьсотъ, семьсотъ, восемьсотъ.... какая замасленная бумажка! Восемьсотъ, девятьсотъ.... Ого! за тысячу неревалило.... Ну-ка теперь, канитанъ? ну-ка, попадисъ-ка ты мит теперь, посмотримъ, кто кого!

#### ABJEHIE IX.

хлестаковъ и осипъ, се чернилами и бумагою.

хлест. Ну, что, видишь, дуракъ, какъменя угощаютъ и принимаютъ! (Начинаето писать.)

ос. Да, слава Богу! Только знаете что, Иванъ Александровичъ? хлест. А что?

ос. Убажайте отсюда! Ей Богу уже пора! хлест. пишеть. Воть вздорь! Зачёмь?

ос. Да такъ. Богъ съ ними со всъми! Погуляли здѣсь два денька, ну—и довольно! Что съ ними долго связываться. Плюньте на нихъ! неровенъ часъ: какой-нибудь другой наѣдетъ—ей Богу, Иванъ Александровичъ! А лошади тутъ славные—такъ бы закатили!...

хлест. пишеть. Нъть, мижеще хочется пожить эдъсь. Пусть

завтра.

ос. Да что завтра! Ей Богу повдемъ, Иванъ Александровичъ!
Оно хоть и большая тутъ честь вамъ, да всё, знаете, лучше увхать скорве... Ввдь васъ, право, за кого-то другого приняли, и батюшка будетъ гиваться, что такъ замвшкались... Такъ бы, право, закатили славно! а лошадей бы важныхъ здвсь дали.

хлест. пишет». Ну, хорошо. Отнесн только напередъ это письмо, ножалуй вивств и подорожную возьми. Да за то смотри, чтобы лошади хорошія были. Ямщикамъ скажи, что я буду давать по цвлковому, чтобы такъ, какъ фельдъегеря катили! и пвени бы пвли!.. (Продолжать писать) Воображаю, Тряпичкинъ умретъ совевмъ...

ос. Я, сударь, отправлю его съ человѣкомъ здѣшнимъ, а самъ лучше буду укладываться, чтобъ не прошло понапрасну время.

хлест. Хорошо. Принеси только свъчу.

ос. выходить и говорить за сценой. Эй, послушащай, брать! Отнесешь письмо на почту, п скажи почтмейстеру, чтобъ онъ прийяль безъ денегъ, да скажи, чтобъ сейчасъ привели къ барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, баринъ не

платить: прогонь-моль, скажи, казенной. Да чтобъ все живѣе, а не то-моль, баринъ сердится. Стой, еще письмо неготово.

хлест. продолжает писать. Любонытно знать, гдв онъ теперь живеть, въ Почтамтской, пли Гороховой. Онъ, въдь, тоже любить часто перевзжать съ квартиры и не доилачивать. Нанишу наудалую въ Почтамтскую. (Свертывает и падписавает.)

осипъ приносите свичу. Хлестакове печатаете. Ве это времи слышене голосе Дерэкиморды:) Куда лёзешь, борода? Говорять тебѣ, инкого не велёно пускать.

хлест. даеть Осипу письмо. Па, отнеси.

голоса купцовъ. Допустите, батюшка! Вы не можете не долустить: мы за дъломъ пришли.

голосъ держиморды. Пошелъ, пошелъ! Не принимаетъ, епитъ. (Шумъ увеличивается.)

хлест. Что тамъ такое, Осипъ? Посмотри, что за шумъ.

ос., глядя въ окно. Кунцы какіе-то хотять войти, да не нускаеть квартальный. Машуть бумагами: върно, вась хотять видъть.

хлест., подходя ко окну. А что вы, любезные?

голоса купц. Къ твоей милости прибъгаемъ! Прикажите, государь, просьбу принять.

хлест. Впустите ихъ, впустите! пусть идутъ, Осипъ, скажи имъ: пусть идутъ. (Осипъ уходитъ.)

хлест. принимаеть изь окна просьбы, разоертываеть одну изь нихь и читаеть. »Его высокоблагородному свётлости господину финансову отъ купца Абдулина. . . « Чортъ знаетъ, что: и чина такого нётъ!

#### · ABJEHIE Y.

хлестаковъ и кунцы, ст кузовом вина и сахарными головами.

хлест. А что вы, любезные?

купцы. Челомъ бъемъ вашей милости.

хлест. А что вамъ угодно?

купцы. Не погуби, государь! обижательство терпимъ совсёмъ понапрасну.

хлест. Отъ кого?

одинъ изъ купц. Да все отъ городинчаго здъшняго. Такого городинчаго инкогда еще, государь, не было. Такія обиды чинить, что описать нельзя. Постоемъ совстмъ заморилъ, хоть въ нетлю пользай. Не по поступкамъ поступаетъ. Схватитъ за бороду, говоритъ: »Ахъ ты Татаринъ!« Ей Богу! Еслибы, то есть, чъмъ-нибудь не уважили его; ато мы ужъ норядокъ всегда исполняемъ: что слъдуетъ на платья супружницъ его и дочкъ — мы противъ этого не стоимъ. Нътъ, вишь ты, ему всего мало — ей, ей! Придетъ въ лавку и что ни попадетъ, все беретъ: сукна увидитъ штуку, говоритъ: »Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко миъ.« Ну и несешь, а въ штукъ-та будетъ безъ мала аршинъ иятъдесятъ.

хлест. Неужели? Ахъ, какой же онъ мошенникъ!

купцы. Ей Богу! такого никто не заномнить городинчаго. Такъ все и припрятываешь въ. лавкъ, когда его завидишь. То есть, не то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, всякую дрянь беретъ: черносливъ такой, что лѣтъ уже по семи лежитъ въ бочкъ, что у меня сидълецъ не будетъ ѣсть, а онъ цълую горсть туда запуситъ. Имянины его бываютъ на Антона, и ужъ, кажисъ, всего нанесень, ин въ чемъ не нуждается; иѣтъ, ему еще подавай: говоритъ, и на Онуфрія его имянины. Что дѣлать? и на Онуфрія несень.

хлест. Да это просто разбойникъ!

купцы. Ей, ей! А попробуй прекословить, наведсть къ тебѣ въ домъ цѣлый полкъ на постой. А если что, велитъ запереть двери: »Я тебя не буду«, говоритъ, »подвергать тѣлесному наказанію, или пыткой пытать — это«, говоритъ, »запрещено закономъ, а вотъ ты у меня, любезный, поѣшь селедки!«

хлест. Ахъ, какой мошенникъ! Да за это просто въ Сибирь. кунцы. Да ужъ куда милость твоя ин запровадить его, все будетъ хорошо, лишь бы, то есть, отъ насъ подальше. Не побрезгай отецъ нашъ хлъбомъ и солью: кланяемся тебъ сахарцемъ и кузовкомъ вина.

хлест. Нътъ, вы этого не думайте; я не беру совсъмъ никакихъ взятокъ. Вотъ, еслибы вы, напримъръ, предложили мнъ взаймы рублей триста, ну, тогда совстмъ другое дъло: я могу взять.

купцы. Изволь, отеңъ нашъ! (Вышимають деныи) Да что триста! ужъ лучше иятьсотъ возьми, помоги только.

хлест. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.

кунцы подносять на серебряноль поднось деньги. Ужъ пожалуйста и подносикъ вмъсть возьмите.

хлест. Ну, и подносикъ можно.

купцы, *кланялеь*. Такъ ужъ возьмите за однимъ разомъ и сахарцу.

хлест. О, ивтъ, я взятокъ никакихъ....

ос. Ваше высокоблагородіе! зачёмь вы не берете? Возьмите! на дорогѣ все пригодится. Давай сюда го́ловы и кулекъ! нодавай все! все пойдеть въ прокъ. Что̀ тамъ? веревочка? Давай и веревочку! и веревочка въ дорогѣ пригодится: тележка обломается, или что̀ другое — подвязать можно.

кунцы. Такъ ужъ сдълайте такую милость, ваше сіятельство! Если уже вы, то есть, не номожете въ нашей просьбъ, то ужъ не знаемъ, какъ и быть: просто хоть въ нетлю полъзай.

хлест. Пепремѣнно, непремѣнно! Я постараюсь. (Купцы уходять; слышень голост эксепщины:) Нѣтъ, ты не смѣешь не допустить меня! на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся такъбольно!

хлест. Кто тамъ? (Подходить къ окну) А что ты, матушка? голоса двухъ женщинъ. Милости твоей, отецъ, прошу! повели, государь, выслушать.

хлест. во окно. Пропустить ее.

# ABJEHIE XI.

ХЛЕСТАКОВЪ, СЛЕСАРША И УНТЕРЪ-ОФИЦЕРША.

слес., кланяясь въ ноги. Милости прошу! унт.-офицерша. Милости прошу.... хлест. Да что вы за женщины? унт.-оф. Унтеръ-офицерская жена Иванова.

слес. Слесарша, здёшняя мѣщанка, Февронья Петрова Поиленкина, отецъ мой....

хлест. Стой, говори прежде одна, что тебъ нужно?

слес. Милости прошу, на городничаго челомъ быо! Пошли ему Богъ всякое зло, чтобъ ни дѣтямъ его, ни ему, мошеннику, ни дядьямъ, ни теткамъ его, ни въ чемъ никакого прибытку не было!

хлест. А что?

слес. Да мужу-то моему приказаль забрить лобь въ солдаты, и очередь-то на насъ не принадала, мошенникъ такой! да и по закону пельзя — онъ женатый.

хлест. Какъ же онъ могъ это едълать?

слес. Сделаль, мошенникь, сделаль—побей Богь его и на томь, и на этомь свете! чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая накость, и отець, если живъ у него, то чтобъ и онь, каналья, околель, или понерхиулся на веки, мошенникъ такой! Следовало взять сына портного, онъ же и пьянюшка быль, да родители богатый подарокъ дали, такъ онъ и присыкнулся къ сыну кунчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала къ супруге полотна три штуки, такъ онъ ко мив: »Па что«, товорить, »тебе мужъ—онъ уже тебе не годится.« Да я-то знаю—годится, или не годится: это мое дело, мошенникъ такой. »Онъ«, говорить, »воръ: хоть онъ теперь и не украль, да все равно«, говорить, »онъ украдеть, его и безъ того на следующій годъ возьмуть въ рекруты.« Да мив-то каково безъ мужа, мошенникъ такой! чтобъ всей родит твоей не довелось видёть свёта Божьяго, и если есть теща, то чтобъ и теше....

хлест. Хорошо, хорошо! Ну, а ты? (Выпроваживаеть старуху.)

слес., уходл. Не позабудь, отецъ мой! будь милостивъ! унт.-оф. На городиичаго, батюшка, пришла.... хлест. Ну да что, зачъмъ? говори въ короткихъ словахъ. унт.-офиц. Высъкъ, батюшка! хлест. Какъ? унт.-оф. По ошибкъ, отецъ мой. Бабы-то наши задрались на рынкъ, а полиція не подосиъла, да и схвати меня, да такъ отрапортовали: два дия сидъть не могла!

хлест. Такъ что жъ теперь дълать?

унт.-оф. Да дёлать-то конечно нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафть. Мий отъ своего счастья неча отказываться, а деньги бы мий теперь очень пригодились.

хлест. Хорошо, хорошо! ступайте, ступайте, я распоряжусь. (Вт окна высовываются руки ст просыбами) Да кто тамъ еще? (подходить къ окну) Не хочу, не хочу! не нужно, не нужно! (отходя) Надобли, чортъ возьми! Не впускай, Осипъ!

ос. кричите въ окно. Пошли, ношли, не время, завтра приходите! (Дверь отворяется и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели съ небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею въ перспективъ показывается инсколько другихъ.)

ос. Пошель, пошель! что льзешь? (Упирается первому руками вт брюхо и вытирается вмъсть съ нимъ въ прихожую, захлопнувъ за собою дверь.)

## явление хи.

#### ХЛЕСТАКОВЪ И МАРЬЯ АНТОНОВИА.

марья ант. Ахъ!

хлест. Отчего вы такъ пепугались, сударыня?

марья ант. Нътъ, я не пспугалась.

хлест. *рисуется*. Помилуйте, сударыня, мнѣ очень пріятно, что вы меня приняли за такого человѣка, который.... Осмѣлюсь ли спросить васъ: куда вы намѣрены были идти?

марья ант. Право, я никуда не шла.

хлест. Отчего же, напримъръ, вы никуда не шли?

марья ант. Я думала, не здёсь ли маменька....

хлест. Нътъ, миъ хотълось бы знать, отчего вы никуда не иили?

марья ант. Я вамъ помѣшала. Вы занимались важными дѣлами.

хлест., рисуется. А ваши глаза лучше, нежели важныя дёла... Вы никакъ не можете мив номёшать, никакимъ образомъ не можете; напротивъ того, вы можете принесть удовольствіе.

марья ант. Вы говорите по-столичному.

хлест. Для такой прекрасной особы какъ вы. Осмълюсь ли быть такъ счастливъ, чтобы предложить вамъ стуль? Но ивтъ, вамъ должно не стуль, а тронъ.

марыя ант. Право, я не знаю.... мит такъ нужно было идти. (Съла.)

хлест. Какой у васъ прекрасный платочекъ!

марья ант. Вы наемъщники, лишь бы только посмъяться надъ провинціяльными.

хлест. Какъ бы я желалъ, сударыня, быть вашимъ платоч-комъ, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

марья ант. Я совсёмъ не понимаю, о чемъ вы говорите; какой-то платочекъ.... Сегодня какая странная погода.

хлест. А ваши губки, сударыня, лучше всякой погоды.

марья ант. Вы все этакое говорите.... Я бы васъ попросида, чтобъ вы мив написали лучше на память какіе-нибудь стишки въ альбомъ. Вы, върно, ихъ знасте много.

хлест. Для васъ, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какіе стихи вамъ?

марья ант. Какіе-инбудь, этакіе — хорошіе, новые.

хлест. Да что стихи! я много ихъ знаю.

марья ант. Ну скажите же, какіе же вы мит напишете?

хлест. Да къ чему же говорить? я и безъ того ихъ знаю.

марья ант. Я очень люблю ихъ....

хлест. Да у меня много ихъ всякихъ. Пу, пожалуй, я вамъ хоть это: »О ты, что въ горести напрасно на Бога ропщень, человъть...« ну и другіе.... теперь не могу приноминть, вирочемъ это все инчего. Я вамъ лучие вмъсто этого представлю мою любовь, которая отъ вашего взгляда.... (Придвигая стуль.)

марья ант. Любовь? Я не понимаю любовь.... я инкогда и не знала, что за любовь.... (Отодвигает стуль.) хлест. Отчего жъвы отодвигаете свой стулъ? Намъ лучне будеть сидъть близко другъ къ другу.

марья ант., *отодошаясь*. Для чего жъ близко? все равно и далеко.

хлест., придешаясь. Отчего жъ далеко? все равно и близко. марья Ант. отодешается. Да къ чему жъ это?

хлест., придешаясь. Да вёдь это вамъ кажется только, что близко; а вы вообразите себѣ, что далеко. Какъ бы я былъ счастливъ, сударыня, если бъ могъ прижать васъ въ свои объятія.

марыя ант. *смотрить въ окно*. Что это, такъ какъ будто бы полетьло? Сорока, или другая какая птица?

хлест. увлует се ст плечо и смотрит ст окно. Это сорока. марыя ант. встает ст негодования. Нъть, это ужъ слин-комъ.... Паглость такая!...

хлест., yдерживая ее. Простите, сударыня: я это сдвлаль отъ любви, точно отъ любви.

марыя ант. Вы почитаете меня за такую провинціялку.... (Силитея уйти.)

хлест., продолжая удерживать ее. Изъ любви, право изъ любви. Я такъ только, пошутилъ, Марья Антоновиа, не сердитесь! Я готовъ на колънкахъ у васъ просить прощенія. (Падаетъ на кольни) Простите же, простите! Вы видите, я на кольняхъ.

## ABJEHIE XIII.

# тъ же и анна андреевна.

анна андр., увидя Хлестакова на кольняхъ. Ахъ, какой пассажъ!

хлест., вставая. А, чортъ возьми!

анна андр.  $\partial ouepu$ . Это что значить, сударыня, это что за поступки такіе?

марья ант. Я, маменька....

анна андр. Поди прочь отсюда! слышишь, прочь, прочь! и не смъй показываться на глаза. (Марья Антоновна уходить въ слезахъ.) Извините, я, признаюсь, приведена въ такое изумленіе....

хлест. въ сторону. А она тоже аппетитна, очень недурна. (Бросается на кольна) Сударыня, вы видите, я стараю отъ любви.

анна андр. Какъ, вы на колбияхъ? Ахъ встаньте, встаньте! здъсь полъ совсъмъ нечистъ.

хлест. Ифтъ, на колбияхъ, непрембино на колбияхъ, я хочу знать, что такое миъ суждено, жизнь или смерть!

анна андр. По позвольте, я еще не понимаю вполив значенія словъ. Если не ошибаюсь, вы ділаете декларацію насчеть моей дочери.

хлест. Нътъ, я влюбленъ въ васъ. Жизнь моя на волоскъ. Если вы не увънчаете постоянную любовь мою, то я не достоинъ земного существованія. Съ пламенемъ въ груди прошу руки вашей.

анна андр. Но позвольте замътить: я въ нъкоторомъ родъ.... я за мужемъ.

хлест. Это ничего! Для любви пѣтъ различія; и Карамзинъ сказалъ: »Законы осуждаютъ«. Мы удалимся подъ сѣнь струй. Руки вашей, руки прошу.

## ABJEHIE MV.

ть же и марья антоновна, вдруго вбыгаеть.

марья ант. Маменька, папенька сказаль, чтобы вы.... (Увидя Хлестакова на кольняхъ, вскрикаваетъ:) Ахъ, какой нассажъ!

анна андр. Ну что ты? къ чему? зачёмъ? Что за вѣтренность такая! Вдругъ вобжала какъ угорѣлая кошка. Ну что ты нашла такого удивительнаго? Ну что тебѣ вздумалось? Право, какъ дитя какое-инбудь трехлѣтисе. Пе похоже не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лѣтъ. Я не знаю, когда ты будешь благоразумиѣе, будешь вести себя, какъ прилично благовоспитанной дѣвнцѣ; когда ты будешь знать, что такое хорошія правила и солидность въ поступкахъ!

марья ант., сквозь слезы. И право, маменька, не знала....

лина лидр. У тебя въчно какой-то сквозной вътеръ разгуливаетъ въ головъ; ты берешь примъръ съ дочерей Лянкина-Тяпкина. Что тебъ глядъть на нихъ? не должно тебъ глядъть на нихъ. Тебъ есть примъры другіе—передъ тобою мать твоя. Вотъ какимъ примърамъ ты должна слъдовать.

хлест., *схватывая за руку дочь*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучію, благословите постоянную любовь!

анна андр., ст изумленіемт. Такъ вы въ нее?...

хлест. Решите, жизнь или смерть?

лина андр. Ну, вотъ видишь, дура, ну вотъ видишь изъ-за тебя, этакой дряни, гость изволиль стоять на кольияхъ; а ты вдругъ воъжала, какъ сумасшедшая. Пу вотъ, право, стоитъ, чтобы и нарочно отказала: ты недостойна такого счастія.

марья ант. Не буду, маменька, право впередъ не буду.

## ABJEHIE XV.

тъ же и городничий, вт попыхахт.

гог. Не буду, ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

хлест. Что съ вами?

гор. Тамъ купцы жаловались вашему превосходительству. Честью увъряю, и на половину иътъ того, что они говорятъ. Они сами обманываютъ и обмъриваютъ народъ. Унтеръ-офицерша налгала вамъ, будто-бы я ее высъкъ; она вретъ, ей Богу вретъ. Она сама себя высъкла.

хлест. Провались унтеръ-офицерию, мит не до нея!

гор. Не върьте, не върьте! это такіе лгуны.... имъ вотъ этакой ребенокъ не повъритъ. Они ужъ и по всему городу извъстны за лгуновъ. А насчетъ мошенничества осмълюсь доложить: это такіе мошенники, какихъ свътъ не производилъ.

анна андр. Знаешь ли ты, какой чести удостоиваетъ насъ Иванъ Александровичъ? Онъ проситъ руки нашей дочери. гор. Куда! куда!... Рехнулась, матушка! Не изволте гитьваться, ваше превосходительство, она немного съ придурью, такова же была и мать ея.

хлест. Да, я точно прошу руки. Я влюбленъ.

гор. Не могу вършть, ваше превосходительство!

анна андр. Да когда говорять тебъ?

хлест. Я не шутя вамъ говорю.... Я могу отъ любви свихнуть съ ума.

гор. Не сміно вірнть, не достоннь такой чести.

хлест. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марын Антоновны, то я, чортъ знаетъ, что готовъ!

гор. Не могу върпть: изволите шутить, ваше превосходительство.

анна андр. Ахъ, какой чурбанъ въ самомъ дълъ! Ну, когда тебъ толкуютъ!

гор. Не могу вършть.

хлест. Отдайте, отдайте — я отчаянный человъть, я ръшусь на все: когда застрълюсь, васъ подъ судъ отдадуть.

гор. Ахъ, Боже мой! Я ей, ей, не виноватъ ни душою, ни тъломъ! Не извольте гиваться! Извольте поступать такъ, какъ вашей милости угодио! у меня, право, въ головъ теперь.... я и самъ не знаю, что дълается. Такой дуракъ теперь едълался, какимъ еще инкогда не бывалъ.

анна андр. Ну, благословляй!

(Хлестаковъ подходить съ Марьей Антоновной.)

гор. Да благословить васъ Богъ, а я не виновать. (Хлестаковъ цълуется съ Марьей Антоновной. Городнийй смотрить на нихъ) Что за чортъ! въ самомъ дълъ! (Протираетъ глаза) Да, да, цълуются! точно цълуются! Какъ-будто бы точно женихъ! Эхе! какое счастье привалило! Вотъ тебъ на!

# ABJEHIE XVI.

тв же и осипъ.

ос. Лошади готовы. хлест. А, хорошо.... я сейчасъ. гор. Изволите ъхать?

хлест. Да, ѣду.

гор. А когда же, то есть.... Вы изволили сами намекнуть насчеть, кажется, свадьбы?

хлест. А это у меня вдругъ, я ъду только на одинъ день къ дядъ — богатый старикъ; а завтра же и назадъ.

гор. Не смѣемъ никакъ удерживать, въ надеждѣ благополучнаго возвращенія.

хлест. Какъ же, какъ же, я вдругъ. Прощайте, любовь моя... нътъ, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! (увлуетъ ел ручку.)

гот. Да не нужно ли вамъ въ дорогу чего-нибудь? вы изволили, кажется, нуждаться въ деньгахъ?

хлест. О, нътъ, къ чему это? (Немного подумавъ) А впрочемъ, пожалуй.

гор. Сколько угодно вамъ?

хлест. Да вотъ тогда вы дали двъсти, то есть не двъсти, а четыреста, — я не хочу воснользоваться вашею ошибкою — такъ пожалуй и теперь столько же, чтобы уже равно было восемьсотъ.

гор. Сейчасъ! *(вынимаетъ изъ бумажника)* еще, какъ нарочно, самыми новенькими бумажками.

хлест. А, да! (Береть и разсматриваеть ассигнаціи) Это хорошо! Въдь это, говорять, новое счастіе, когда новенькими бумажками?

гор. Такъ точно-съ.

хлест. Прощайте, Антонъ Антоновичъ! Очень обязанъ за ваше гостепримство; мит нигдт не было такого хорошаго пріема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна!

# за сценой.

голосъ хлест. Прощайте, ангелъ души моей, Марья Антоновна!

голосъ гор. Какъ же это вы? прямо такъ на перекладной и ъдете?

Соч. и П. Гог., П.

голосъ хлест. Да, я привыкъ ужъ такъ. У меня голова болить отъ рессоръ.

голосъ ямщика. Тир....

голосъ гор. Такъ по крайней мъръ чъмъ-нибудь застлать; хотя бы коврикомъ. Не прикажите ли, я велю подать коврикъ? голосъ хлест. Нътъ, зачъмъ? это пустое; а впрочемъ, но-

жалуй, пусть даютъ коврикъ.

голосъ гор. Эй, Авдотья! ступай въ кладовую, вынь коверъ самый лучшій, что по голубому полю, Персидскій, скоръй!

голосъ ямщика. Тпр....

голосъ гор. Такъ когда же прикажете ожидать васъ? голосъ хлест. Завтра, или послъ завтра.

голосъ осина. А, это коверъ? давай его сюда, клади вотъ такъ! теперь давай-ко съ этой стороны съна.

голосъ ямщика. Тпр....

голосъ оснил. Вотъ съ этой стороны! сюда! еще! хорошо! Славно будетъ! (бъетъ рукою по ковру) Теперь садитесь, ваше благородіе!

голосъ хлест. Прощайте, Антонъ Антоновичъ! голосъ гор. Прощайте, ваше превосходительство! женские голоса. Прощайте, Иванъ Александровичъ! голосъ хлест. Прощайте, маменька!

голосъ ямщика. Эй, вы, залетныя! (Колокольчикъ звенить; занавъсъ опускается.)

# ДВЙСТВІЕ ПЯТОВ.

Та же компата.

#### ABJEHIE I.

городинчій, анна андреевна и марья антоновна.

гот. Что, Анна Андреевна? а? думала ли ты что-инбудь объ этомъ? Экой богатый призъ, канальство! Ну, признайся откровенно: тебѣ и во сиѣ не видѣлось — просто изъ какой-инбудь городиичихи и вдругъ, фу ты, канальство, съ какимъ дъяволомъ породиилась!

анна андр. Совсёмъ нётъ; я давно это знала. Это тебё въ диковинку, потому что ты простой человёкъ, никогда не видёлъ порядочныхъ людей.

гор. Я самъ, матушка, порядочный человъкъ. Однакожъ, право, какъ подумаешь, Анна Андреевна, какія мы съ тобою теперь птицы сдълались! а, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери! Постой же, теперь же я задамъ перцу всёмъ этимъ охотинкамъ подавать просьбы и доносы! Эй, кто тамъ? (еходито квартальный) А, это ты, Иванъ Карповичъ! призови-ка сюда, братъ, купцовъ. Вотъ я ихъ, канальевъ! Такъ жаловаться на меня! Вишь ты, проклятый Гудейскій народъ. Постойте жъ, голубчики! прежде я васъ кормилъ до усовъ только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всёхъ, кто только ходилъ бить челомъ на меня,

и вотъ этихъ больше всего писакъ, писакъ, которые закручивали имъ просьбы. Да объяви всёмъ, чтобы знали, что вотъ-дескать, какую честь Богъ послалъ городничему, что выдаетъ дочь свою—не то, чтобы за какого-нибудь простого человёка, а за такого, что и на свётъ еще не было, что можетъ все сдёлать, все, все, все! Всёмъ объяви, чтобы всё знали! Кричи во весь народъ, валяй въ колокола, чортъ возьми! ужъ когда торжество, такъ торжество. (Квартальный уходитъ) Такъ вотъ какъ, Анна Андреевна, а? Какъ же мы теперь, гдъ будемъ жить? здёсь или въ Питеръ?

апна андр. Натурально, въ Петербургъ. Какъ можно здъсь

оставаться?

гор. Ну, въ Питеръ, такъ въ Питеръ; а оно хорошо бы и здъсь. Что, въдь я думаю, уже городиичество тогда къ чорту, а, Анна Андреевна?

анна андр. Натурально, что за городничество!

гор. Вѣдь оно, ка̀къ ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чинъ зашибить, потому что онъ за-панибрата со всѣми министрами и во дворецъ ѣздитъ; такъ поэтому можетъ такое производство сдѣлать, что со временемъ и въ гепералы влѣзешь. Какъ ты думаешь, Анна Андреевна: можно влѣзть въ генералы?

анна андр. Еще бы! конечно можно.

гор. А, чортъ возьми, славно быть генераломъ! Кавалерію повъсять тебъ черезъ плечо. А какую кавалерію лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

анна андр. Ужъ конечно голубую лучше.

тор. Э? вишь чего захотьла! хорошо и красную. Въдь почему хочется быть генераломь? потому что, случится, поъдешь куда-нибудь—фельдъегеря и адъютанты поскачуть вездв впередълошадей! и тамъ на станціяхь никому не дадуть, все дожидается: всё эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себъ и въ усъ не дуешь! Объдаешь гдъ-пибудь у губернатора, а тамъ— стой городничій! Хе, хе, хе! (заливается и помирает со смьху) Воть что, канальство, заманчиво!

анна андр. Тебѣ все такое грубое нравится. Ты долженъ помнить, что жизнь падо будетъ совсѣмъ перемѣнить, что твои знакомые будуть не то, что какой-нибудь судья-собачникъ, съ которымъ ты вздишь травить зайцевъ, или Земляника; напротивъ, знакомые твои будутъ съ самымъ тонкимъ обращениемъ: графы и всъ свътские.... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого въ хорошемъ обществъ никогда не услышищь.

гор. Что жъ, въдь слово не вредитъ!

анна андр. Да хорошо, когда ты былъ городинчимъ; а тамъ, въдь, жизнь совершенно другая.

гот. Да! тамъ, говорятъ, есть двѣ рыбицы: ряпушка и корюшка, такія, что только слюнка потечетъ, какъ начнешь ѣсть.

анна андр. Ему бы все только рыбки! Я не иначе хочу, чтобъ нашъ домъ былъ первый въ столицѣ, и чтобъ у меня въ комнатѣ такое было амбре, чтобъ исльзя было войти и надо бы только этакъ зажмурить глаза. (Зажмуриваетъ глаза и похаетъ) Ахъ, какъ хорошо!

## ABJERIE II.

#### тъ же и купцы.

гот. А! здорово, соколики!

купцы, кланянсь. Здравія желаемъ, батюшка!

гор. Что, голубчики, какъ поживаете? какъ товаръ идетъ вашъ? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архинлуты, протобестіи, надувалы морскіе, жаловаться? Что, много взяли? »Вотъ», думаютъ, »такъ въ тюрьму его и засадятъ!....« Знаете ли вы, семь чертей и одна въдьма вамъ въ зубы, что....

анна андр. Ахъ, Боже мой! какія ты, Антоша, слова произносниь!

гор., ст неудовольствісмт. А, не до словъ теперь! Знаете ли, что тотъ самый чиновникъ, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я васъ!... обманываете народъ!.. Сдълаешь подрядъ съ казною, на сто тысячъ надуешь ее, поставивши гиплого сукна, да потомъ по-

жертвуешь двадиать аршинъ, да и давай тебѣ еще награду за это! Да если бъ знали, такъ бы тебѣ.... И брюхо суетъ впередъ: опъ купецъ, его не тронь; »мы«, говоритъ, »и дворянамъ не уступимъ«. Да дворянинъ.... ахъ ты рожа! дворянинъ учится наукамъ: его хотъ и сѣкутъ въ школѣ, да за дѣло, чтобъ онъ зналъ полезное. А ты что? начинаешь плутнями, тебя хозяинъ бъетъ за то, что не умѣешь обманывать. Еще мальчишка, »Отче нашъ« не знаешь, а уже обмѣриваешь; а какъ разопретъ тебѣ брюхо, да набъешь себѣ карманъ, такъ и заважничалъ! Фу, ты какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваровъ выдуешь въ день, такъ оттого и важничаешь! Да я илевать на твою голову и на твою важность!

купцы, кланяясь. Виноваты, Антонъ Антоновичъ!

гор. Жаловаться? а кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода! Ты позабылъ это? Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь. Что скажешь? а?

одинъ изъ купц. Богу виноваты, Антонъ Антоновичъ, лукавый попуталъ! И закаемся впередъ жаловаться. Ужъ какое хошь удовлетвореніе, не гитвись только!

гор. Не гиввись! Воть ты теперь валяешься у ногъ моихъ. Отчего? оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей сторонв, такъ ты бы меня, каналья, втопталь въ самую грязь, еще бы и бревномъ сверху навалилъ.

купцы, клаияются въ ноги. Не погуби, Антонъ Антоновичъ! гог. »Не погуби!« теперь: »не погуби!« а прежде что? я бы васъ... (махнувъ рукою) Ну, да Богъ проститъ! полно! Я пе памятозлобленъ; только теперь смотри, держи ухо востро! я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина; чтобъ поздравлене было... понимаещь? не то, чтобъ отбояриться какимъ-нибудь балычкомъ, или головою сахару... ну, ступай съ Богомъ! (Купцы уходять.)

#### явление ии.

ТЪ ЖЕ, АММОСЪ ӨЕДОРОВИЧЪ, АРТЕМІЙ ФИЛИППОВИЧЪ, ПОТОМЪ РАСТАКОВСКІЙ.

амм. вед., еще вт дверяхт. Върить ли слухамъ, Антонъ Антоновичъ? къ вамъ привалило необыкновенное счастіе?

арт. фил. Имѣю честь поздравить съ необыкновеннымъ счастіемъ! Я душевно обрадовался, когда услышаль. (Подходить къручкъ Аппы Андреевны) Анна Андреевна! (подходя къручкъ Марги Антоновна) Маръя Антоновна!

растаковский входить. Антона Антоновича поздравляю, да продлить Богь жизнь вашу и новой четы, и дасть вамь потомство многочисленное, виучать и правнучать! Анна Андреевна! (подходить къ ручкъ Анны Андреевны) Марыя Антоновиа! (подходить къ ручкъ Мары Антоновиы.)

#### ABJEHIE W.

тъ же, коробкинъ съ женою, люлюковъ.

кор. Имбю честь ноздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! (подходить къ ручкъ Анны Андреевны) Марья Антоновна! (подходить къ ея ручкъ.)

жена коробициа. Душевно поздравляю васъ, Анна Андреевна, съ новымъ счастіемъ.

люл. Имбю честь поздравить, Анна Андреевна! (подходить къ ручкъ, и потомъ, обратившись къ зрителямъ, щемаетъ языкомъ съ видомъ удальства) Марья Антоновна! имбю честь поздравить (подходить къ ел ручкъ, и обращается къ зрителямъ съ тъмъ эке удальствомъ.)

## явление у.

множество гостей въ сюртукахъ и фракахъ подходять сначала къ ручкъ Анны Андресвны, говоря: »Анна андресвна! « пото́мъ къ Марыъ Антоновнъ, говоря: »марыя антоновна! « бобчинскій и добчинскій проталкиваются.

вовч. Имъю честь поздравить.

добч. Антонъ Антоновичъ! имъю честь поздравить.

вовч. Съ благополучнымъ происшествіемъ!

довч. Анна Андреевна!

БОБЧ. Анна Андреевна! (оба подходять въ одно время, сталкиваются лбами.)

довч. Марья Антоновна! (подходить къ ручкъ) честь имѣю поздравить. Вы будете въ большомъ, большомъ счастіп, въ золотомъ платьи ходить и деликатные разные супы кушать, очень забавно будете проводить время.

бобч., перебивая. Марья Антоновна, имѣю честь поздравить! Дай Богъ вамъ всякаго богатства, червонцевъ и сынка-съ этакого маленькаго, энтакого-съ! (показываето рукою) чтобъ можно было на ладонку посадить, да-съ! все будетъ мальчишка кричать: уа! уа! уа!

## ABJEHIE VI.

еще нъсколько гостей подходять къ ручкамь, лука лукичъ съженою.

лука лук. Имъю честь....

жена луки лук. бъжите впереде. Поздравляю васъ, Анна Андреевна! (уълуются.) А я такъ право обрадовалась! Говорятъ миъ: »Анна Андреевна выдаетъ дочку.«— »Ахъ, Боже мой!« думаю себъ, и такъ обрадовалась, что говорю мужу: »Послушай, Луканчикъ: вотъ какое счастіе Аннъ Андреевнъ! Ну«, думаю себъ, »слава Богу!« п

говорю ему: »Я такъ восхищена, что стараю нетеривніемъ изъявить лично АнивАндреевив..... Ахъ, Боже мой!« думаю себв: »Анна Андреевна именно ожидала хорошей партін для своей дочери, а вотъ тенерь такая судьба: именно такъ сдѣлалось, какъ она хотъла«, и такъ право обрадовалась, что не могла говорить. Илачу, илачу, вотъ просто рыдаю! Уже Лука Лукичъ говоритъ: »Отчего ты, Настенька, рыдаешь?« — »Луканчикъ«, говорю, »я и сама не знаю, слезы такъ вотъ рѣкой и льются.«

гор. Покоривище прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульевь! (Гости садятся.)

## ABAEHIE PH.

ТЪ ЖЕ, ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВЪ И КВАРТАЛЬНЫЕ.

част. пр. Имбю честь поздравить васъ, ваше высокоблагородіе, и пожелать благоденствія на многія льта!

гор. Спаснбо, спаснбо! Прошу садиться, господа! (гости усаживаются.)

амм. өед. Но скажите пожалуста, Антонъ Антоновичъ, какимъ образомъ все это началось, постепенный ходъ всего дъла.

гор. Ходъ дѣла чрезвычайный: изволилъ собственнолично едѣлать предложеніе.

анна андр. Очень почтительнымъ и самымъ тонкимъ образомъ. Все чрезвычайно хорошо говорилъ: »Я, Анна Андреевна, изъ одного только уваженія къ вашимъ достоинствамъ. « ІІ такой прекрасный, воспитанный человѣкъ, самыхъ благородиѣйшихъ правилъ! »Миъ, върите ли, Анна Андреевна, миъ жизнь копъйка; я только потому, что уважаю ваши ръдкія качества. «

марья ант. Ахъ, маменька! вёдь это онъ миё говорилъ.

анна андр. Перестань, ты ничего не знаешь и не въ свое дъло не мъшайся! »Я, Анна Андреевна, изумлялюсь. «Въ такихъ лестныхъ разсынался словахъ... и когда я хотъла сказать: »Мы никакъ не смъемъ надъяться на такую честь«, онъ вдругъ уналъ на колъни и такимъ самымъ благороднъйшимъ образомъ: »Анна

Андреевна! не сдълайте несчастивйшимъ! согласитесь отвъчать монмъ чувствамъ, не то, я смертью окончу жизнь свою.«

марья ант. Право, маменька, онъ обо мий это говорилъ.

анна андр. Да, конечно.... и объ тебѣ было, я ничего этого не отвергаю.

гор. II такъ даже напугалъ: говорилъ, что застрълится. » Застрълюсь, застрълюсь! « говоритъ.

многіє изъ гостей. Скажите пожалуйста!

амм. оед. Экая штука?

лука лук. Вотъ подлинно, судьба ужъ такъ вела.

Арт. фил. Не судьба, батюшка, судьба пидѣйка: заслуги привели къ тому. (Въ сторону) Этакой свиньѣлѣзетъвсегда въ ротъ счастье!

амм. оед. Я пожалуй, Антонъ Антоновичъ, продамъ вамъ того кобелька, котораго торговали.

гор. Нътъ, миъ теперь не до кобельковъ!

амм. оед. Ну, не хотите, на другой собакъ сойдемся.

жена коробкина. Ахъ, какъ, Анна Андреевна, я рада вашему счастію! вы не можете себъ представить.

коробкинъ. Гдъ жъ теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышаль, что онъ убхаль за чъмъ-то.

гор. Да, онъ отправился на одинъ день, по весьма важному дълу.

анна андр. Къ своему дядъ, чтобъ испросить благословеніе. гор. Испросить благословеніе; по завтра же.... (Чихаеть; поздравленія сливаются въ одинь гуль) Много благодаренъ! но завтра же и назадъ.... (Чихаеть; поздравительный гуль; слышные другихъ голоса:)

частнаго пр. Здравія желаемь, ваше высокоблагородіе!

вовчинского. Сто лътъ и куль червонцевъ!

добчинскаго. Продли Богъ на сорокъ сороковъ!

арт. фил. Чтобъ ты пропалъ!

жена коробк. Чорть тебя нобери!

гор. Покоривійне благодарю! ІІ вамъ того же желаю.

лина лидр. Мы теперь въ Петербургъ намърены жить. А здъсь, признаюсь, такой воздухъ.... деревенскій ужъ слишкомъ!...

признаюсь, большая непріятность.... Вотъ и мужъ мой.... онъ тамъ получить генеральскій чинъ.

гор. Да, признаюсь, господа, я, чортъ возьми, очень хочу быть генераломъ.

лука лук. И дай Богъ получить!

РАСТАКОВСКІЙ. ОТЪ человека невозможно; а отъ Бога все возможно.

амм. оед. Большому кораблю — большое плаванье.

арт. фил. По заслугамъ и честь.

амм. оед., въсторону. Вотъвыкинетъ штуку, когда въ самомъ дъль сдълается генераломъ! Вотъ ужъ кому пристало генеральство, какъ коровъ съдло! Нътъ, до этого еще далека пъсия. Тутъ и почище тебя есть, а до сихъ-поръ еще не генералы.

АРТ. ФИЛ., ег сторону. Эка, чортъ возьми, ужъ и въ генералы лѣзетъ. Чего добраго, можетъ и будетъ генераломъ. Вѣдь у него важности, лукавый не взялъ бы его, довольно! (Обращась къ нему) Тогда, Антонъ Антоновичъ, и насъ не позабудьте.

амм. өед. II если что случится, напримъръ, какая-инбудь надобность по дъламъ, не оставьте покровительствомъ.

коробкинъ. Въ следующемъ году повезу сынка въ столицу на пользу государства, такъ, сделайте милость, окажите ему вашу протекцио, вместо отца заступите спротке.

гор. Я готовъ съ своей стороны, готовъ стараться.

анна андр. Ты, Антоша, всегда готовъ объщать. Во первыхъ, тебъ не будетъ времени думать объ этомъ. И какъ можно, и съ какой стати себя обременять этакими объщаніями?

гор. Ночему жъ, душа моя, иногда можно!

анил андр. Можно, конечно, да вѣдь не всякой же мелузгѣ оказывать покровительство.

жена коробкина. Вы слышали, какъ она трактуетъ насъ? гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за столъ, она и ноги свои....

## ABJEHIE Y .

ть же и почтмейстерь, вы-попыхахь и съ распечатаннымь писымомы вы рукть.

почтм. Удивительное дѣло, господа! Чиновникъ, котораго мы приняли за ревизора, былъ не ревизоръ.

всъ. Какъ, не ревизоръ?

почм. Совстмъ не ревизоръ; я узналъ это изъ письма.

гор. Что вы, что вы, изъ какого письма?

почтм. Да изъ собственнаго его письма. Приносять ко мив на ночту письмо. Взглянуль на адресь, вижу: »въ Почтамтскую улицу«. Я такъ и обомлъль. »Ну«, думаю себъ, »върно нашелъ безпорядки по почтовой части и увъдомляеть начальство.« Взяль, да и распечаталъ.

гог. Какъ же вы?...

почтм. Самъ не знаю: неестественная спла побудила. Призваль было уже курьера съ тъмъ, чтобы отправить его съ эстафетой — но любопытство такое одолъло, какого еще никогда не чувствовалъ. Не могу, не могу, слышу, что не могу! тяпетъ, такъ вотъ и тянетъ! Въ одномъ ухъ такъ вотъ и слышу: »Эй не распечатывай, пропадешь, какъ курица! « а въ другомъ словно бъсъ какой шепчетъ: »Распечатай, распечатай! « И какъ придавилъ сургуръ — по жиламъ огонь, а распечаталъ — морозъ, ей Богу морозъ. И руки дрожатъ и все помутилось.

гор. Да какъ же вы осмълились распечатать письмо такой

уполномоченной особы?

почтм. Въ томъ-то и штука, что онъ не уполномоченный, п не особа!

гор. Что жъ онъ по вашему такое?

почтм. Ни сё, ни то́; чортъ знаетъ, что́ такое!

гор., запальчиво. Какъ ни сё ни то? Какъ вы смъете назвать его ни тъмъ, ни съмъ, да еще и чортъ знаетъ чъмъ? я васъ подъ арестъ....

почтм. Кто? вы?

гов. Да, я!

почт. Коротки руки!

гор. Знаете ли, что онъ женится на моей дочери, что я самъ буду вельможа, что я въ самую Сибирь законопачу!

почтм. Эхъ, Антонъ Антоновичъ! что Сибирь, далеко Сибирь! Вотъ лучше я вамъ прочту. Господа! позвольте прочитать инсьмо?

всъ. Читайте, читайте!

почтм. читаеть. »Спышу увъдомить тебя, душа Тряничкинъ, какія со мної чудеса. На дорогъ обчистиль меня кругомъ пъхотный капитанъ, такъ что трактирщикъ хотвлъ уже было посадить вътюрьму; какъ вдругъ по моей Петербургской физіогноміи и по костюму весь городъ принялъ меня за генералъ-губернатора. И я теперь живу у городинчаго, жупрую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не ръшаюсь только, съ которой начать — думаю прежде съ матушки, потому что, кажется, готова сейчасъ на всъ услуги. Помнишь, какъ мы съ тобой бъдствовали, объдали наширомыжку, и какъ одинъ разъ было кандиторъ схватилъ меня за воротникъ, по поводу събденныхъ пирожковъ на счетъ доходовъ Англійскаго короля? Теперь совсёмъ другой обороть! Всё мнё дають възаймы, сколько угодно. Оригиналы страшные, отъ смъху ты бы умеръ! Ты, я знаю, пишень статейки: помъсти ихъ въ свою литературу. Во первыхъ: городничій — глупъ, какъ сивый меринъ...«

гор. Не можеть быть! тамъ нътъ этого!

почтм. показываеть письмо. Читайте сами.

гор. читает». »какъ сивый меринъ. « Не можетъ быть, вы это сами написали!

почти. Какъ же бы я сталъ писать?

арт. фил. Читайте!

лука лук. Читайте!

почти. *продолжая читать*. »городинчій — глупъ, какъ енвый меринъ...«

гор. О, чорть возьми! нужно еще повторять! какъ-будто оно тамь и безъ того не стоить.

почтм., продолжая читать. »Хм.... хм.... хм.... сивый мерниъ. Почтмейстеръ тоже добрый человъкъ...« (Оставляя читать) Ну туть онъ и обо мнъ тоже неприлично выразился.

гор. Нътъ, читайте!

почтм. Да къ чему жъ?...

гор. Нътъ, чортъ возьми, когда ужъ читать, такъ читать! Читайте все!

арт. фил. Позвольте, я прочитаю. (Надъвает очки и читает:) -»Почтмейстеръ точь-въ-точь департаментскій сторожъ Михъевъ, должно быть, также йолдецъ, пьетъ горькую.«

почтм., ко зрителямо. Ну, скверный мальчишка, котораго надо высъчь: больше инчего!

арт. фил., продолжая читать. »Надзиратель надъ богоугоднымъ заведе... и... и... « (заикается.)

коробкинъ. А что жъ вы остановились?

арт. фил. Да нечеткое перо... впрочемъ видно, что негодяй.

кор. Дайте мив! вотъ у меня, я думаю, получше глаза. ( $\emph{Be-pems письмо.}$ )

лет. фил., *не давая письма*. Нѣтъ, это мѣсто можно пропустить, а тамъ дальше разборчиво.

кор. Да позвольте, ужъ я знаю.

арт. фил. Прочитать, я и самъ прочитаю, — далье, право, все разборчиво.

почтм. Нътъ, все читайте! въдь прежде все читано.

всъ. Отдайте, Артемій Филипповичъ, отдайте письмо! (Ко-робкину) Читайте!

арт. фил. Сейчасъ. (отдает письмо) Вотъ, позвольте.... (закрывает пальцемъ) вотъ отсюда читайте. (Всъ приступают ив нему.)

почт. Читайте, читайте! вздоръ, все читайте!

кор., *читая*. »Надзиратель за богоугоднымъ зкведеніемъ, Земляника: совершенная свинья въ ермолкъ.«

арт. фил., ко зрителямо. II не остроумно! свинья въ ермолкъ! гдъ жъ свинья бываетъ въ ермолкъ?

кор., npoдолжая читать. » Смотритель училищъ протухнулъ насквозь лукомъ. «

лука лук., къ зрителямъ. Ей Богу, и въ ротъ никогда не бралъ луку!

амм. оед. во сторону. Слава Богу, хоть по крайней мёрё обо мнё нёть!

кор. читаето. »Судья....

амм. оед. Вотъ тебъ на! (Bcayx) Господа, я думаю, что письмо данино. Да и чортъ ли въ немъ, дрянь этакую читать!

лука лук. Нѣтъ!

почтм. Ифтъ, читайте!

арт. фил. Нътъ, ужъ читайте!

кор. продолжаеть. » Судья Лянкинъ-Тянкинъ въ сильнъйшей степени моветонъ....« (останавливается) Должно быть Французское слово.

амм. оед. А чортъ его знаетъ, что оно значитъ! Еще хорощо, если только мошенникъ, а можетъ быть того еще хуже.

кор., продолжая читать. » А впрочемъ, народъ гостепрінмный и добродушный. Прощай, душа Тряппчкинъ. Я самъ, по примъру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, братъ, такъ жить, хочешь на конецъ пищи для души. Вижу, точно надо чъмънибудь высокимъ заняться. Пиши ко мит въ Саратовскую губернію, а оттуда въ деревню Подкалитовку. (Переворачиваеть письмо и читаеть адресь) Его благородію, милостивому государю, Ивану Васпльевичу Тряпичкину, въ Санктиетербургт, въ Почтамтскую улицу, въ домт подъ нумеромъ девяносто седьмымъ, поворотя на дворъ въ третьемъ этажъ, направо. «

одна изъ дамъ. Какой репримантъ неожиданный!

гор. Вотъ когда заръзалъ, такъ заръзалъ! убитъ, убитъ, совсъмъ убитъ! Ничего не вижу: вижу какія-то свинныя рыла, вмъсто лицъ, а больше ничего.... Воротить, воротить его! (машетъ рукою.)

почтм. Куда воротить! я, какъ нарочно, приказалъ смотрителю дать самую лучшую тройку; чортъ угораздилъ дать и впередъ предписаніе.

жена коробкина. Вотъ ужъ точно, котъ ужъ безпримърная конфузія!

амм. оед. Однакожъ, чортъ возьми, господа! онъ у меня взялъ триста рублей взаймы.

арт. фил. У меня тоже триста рублей.

почтм. вздыхаеть. Охъ! и у меня триста рублей.

вовч. У насъ съ Петромъ Ивановичемъ шестьдесятъ пять-съ на ассигнаціи-съ, да-съ.

амм. вед. вт недоумьній разставляетт руки. Какъ же это, господа? какъ это въ самомъ дълъ мы такъ оплошали?

тор. быема себя по плечу. Какъ я—нътъ, какъ я, старый дуракъ? выжилъ, глуный баранъ, изъ ума!... Тридцать лътъ живу на службъ; ни одинъ купецъ, ни подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свътъ готовы обокрасть, поддъвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!... что губернаторовъ! (Махиувъ рукой) нечего и говорить про губернаторовъ....

анна андр. Но это не можетъ быть, Антоша: онъ обручился съ Машенькой! . . .

гор. вт сердцахт. Обручился! кукишъ съ масломъ — вотъ тебъ обручился! Лъзетъ миъ въ глаза съ обрученьемъ!... (Въ изумленіи ) Вотъ смотрите, смотрите, весь міръ, все Христіянство, вей смотрите, какъ одураченъ городничій! Дурака ему, дурака старому подлецу! (Грозить самому себь кулакомь) Эхъ ты толстоносый! Сосульку, трянку приняль за важнаго человъка! Вонь онъ теперь по всей дорогъ заливаетъ колокольчикомъ! Разнесетъ по всему свъту исторно! мало того, что пойдешь въ посмъщище найдется щелкоперъ, бумагомарака, въ комедію тебя вставитъ. Воть что обидно! чина, званія не пощадить, и будуть вет скалить зубы и бить въ ладоши. Чему смиетесь? надъ собою смиетесь!... Эхъ вы!... (стучить со злости погами объ поль) Я бы всёхъ этихъ бумагомаракъ! У, щелкоперы, либералы проклятые! чортово съмя! Узломъ бы васъ всъхъ завязалъ, въ муку бы стеръ ваеъ всёхъ, да чорту въ подкладку! въ шапку туда ему!... (суето кулакомо и быето каблукомо во поло.)

### Посль инкотораго молчанія:

До сихъ поръ не могу придти въ себя. Вотъ, подлинно, если Богъ хочетъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ. Пу, что было въ этомъ вертопрахъ похожаго на ревизора? Ничего не было! Вотъ просто ин на полмизинца не было похожаго—и вдругъ всъ.

ревизоръ, ревизоръ! Ну кто первый выпустилъ, что онъ ревизоръ? Отвъчайте!

лет. фил., разставиет руки. Ужъ какъ это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туманъ какой-то ошеломиль, чортъ нопуталъ.

лим. оед. Да кто выпустиль,—воть кто выпустиль: эти молодиы! (показывает на Добишескаго и Бобишескаго).

бобч. Ей, ей, не я! п не думалъ...

добч. Я ипчего, совсёмъ инчего...

арт. фил. Конечно вы!

лука лук. Разумъется. Прибъжали какъ сумасшедшіе наъ трактира: »Прівхаль, прівхаль, и денегь не платить...« Нашли важную птицу!

гор. Патурально, вы! сплетники городскіе, лгуны проклятые! лрт. фил. Чтобъ васъ чорть побраль съ вашимъ ревизоромъ и разсказами.

гор. Только рыскаете по городу, да смущаете всѣхъ, трещотки проклятыя, силетии сѣете, сороки короткохвостыя!

тмм. өед. Начкуны проклятые!

лука лук. Колпаки!

чет. фил. Сморчки короткобрюхіе! (всть обступають ихт.)

вовч. Ей Богу, это не я, это Петръ Ивановичъ.

добч. Э, нётъ, Петръ Ивановичъ, вы вёдь первые того...

вовч. А вотъ и нътъ; первые-то были вы.

### ABJERIE HOCABAREE.

### тв же и жандармъ.

жанд. Прівхавшій по именному повельнію изъ Петербурга чиновникъ требуеть васъ сейчась же къ себъ. Онъ остановился въ гостиницъ.

(Произнесенныя слова поражають, какь громомь, встал. Звукь изумленія единодушно излетаеть изь дамскихь усть; вся группа, вдругь перемынивши положеніе, остаєтся вь окаменьній.)

Соч. и П. Гог., И.

#### ивмия сцена.

Городинчій по серединт вт видт столба ст распростертыми руками и закинутою назадъ головою. По правую сторону его жена и дочь съ устремившимся къ нему движеньемъ всего тъла; заними почтмейстерь, превратившійся вы вопросительный знакы, обращенный къ зрителямъ; за шимъ Лука Лукичъ, потерлешійся самымъ невиннымь образомь, за нимь, у самаго края сцены, три дамы, гостьи, прислонившіяся одна ко другой со самымо сатирическимо выражениемъ лицъ, относящимся прямо къ семейству городничаго. По львую сторону городишию: Земляника, наклонившій голову ньсколько на бокъ, какъ-будто къ чему-то прислушивающийся; за нимь судья съ растопыренными руками, присъвшій почти до земли и сдъласшій движенье губали, какт-бы хотыль посвистать или произнесть: »Вотъ тебъ, бабушка, и Юрьевъ день! « За нимъ Коробкинь, обратившійся ко зрителямо со прищуреннымо глазомо и въдкимо намекомо на городничаго; за нимо, у самаго края сцены, Добчинскій и Бобчинскій съ устремившимся другь къ другу движеніемь рукь, разинутыми ртами и выпученными другь на друга глазами. Прочів гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменьвшая группа сохраняеть такое положение. Занавъст опускается.

## HPH-104EHA HD KOHEAH PEBH30Pb.

### отрывокъ изъ письма,

ПИСАННАГО АВТОРОМЪ ВСКОРЪ ПОСЛЪ НЕРВАГО ПРЕДСТАВЛЕНІЯ РЕВИЗОРА КЪ ОДНОМУ ЛИТЕРАТОРУ.

....Ревизоръ сыгранъ — и у меня на душѣ такъ смутно, такъ странио... Я ожидалъ, я зналъ напередъ, какъ пойдетъ дѣло, и при всемъ томъ чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое созданіе мнѣ показалось противио, дико, и какъ-будто вовсе не мое. Главная роль пронала; такъ я и думалъ. Дюръ ни на волосъ не понялъ, что такое Хлестаковъ. Хлестаковъ сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ Дѣлой шеренги водевильныхъ шалуновъ, которые пожаловали къ намъ повертѣться съ парижскихъ театровъ. Онъ сдѣлался просто обыкновеннымъ вралемъ, — блѣдное лицо, въ продолженіе двухъ столѣтій являющееся въ одномъ и томъ же костюмѣ. Пеужели въ самомъ дѣлѣ невидно изъ самой роли, что такое Хлестаковъ? Или мною овладѣла довременно слѣпая гордость, и силы мон совладѣть съ этимъ характеромъ были такъ слабы, что даже и тѣни намека въ

немъ не осталось для актера? А мий онъ казался яснымъ. Хлестаковъ вовсе не надуваетъ; онъ не лгунъ по ремеслу; онъ самъ позабываетъ, что лжетъ, п уже самъ почти върштъ тому, что говорить. Онъ развернулся, онъ въ духѣ, видитъ, что все идетъ хорошо, его слушають; и по тому одному онъ говорить илавите, развязите, говорить отъ души, говорить совершение откровенно и, говоря ложь, выказываетъ именно въ ней себя такимъ, какъ есть. Вообще у насъ актеры совстмъ не умъютъ лгать. Онн воображають, что лгать значить просто нести болтовню. Лгать значить говорить ложь тономъ столь близкимъ къ истинъ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно только говорить одну истину; и здъсь-то заключаются именно все комическое лжи. Я почти увъренъ, что Хлестаковъ болъе бы выигралъ, если бы я назначилъ эту роль одному изъ самыхъ безталанныхъ актеровъ и сказалъ бы ему только, что Хлестаковъ есть человъкъ ловкій, совершенный сотте il faut, умиый и даже, пожалуй, добродътельный, и что ему остается представить его именно такимъ. Хлестаковъ лжетъ вовсе нехолодно, или фанфаронски-театрально: онъ лжетъ съ чувствомъ; въ глазахъ его выражается наслажденіе, получаемое имъ отъ этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута въ его жизни—почти родъ вдохновенія. ІІ хоть бы что-нибудь изъ этого было выражено! Никакого тоже характера, — т. е. лица, т. е. видимой наружности, т. е. физіогномін — ръшительно не дано было бъдному Хлестакову. Конечно, несравненно легче каррикатурить старыхъ чиновниковъ, въ поношенныхъ вицмундпрахъ съ потертыми воротниками; но схватить тт черты, которыя довольно благовидны и не выходять острыми углами изъ обыкновеннаго свътскаго круга — дъло мастера сильнаго. У Хлестакова ничего не должно быть означено ръзко. Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, по видимому, ничемъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей. Онъ даже хорошо иногда держится, даже говорить иногда съ въсомъ, и только въ случаяхъ, гдъ требуется или присутствіе духа, или характеръ, выказывается его отчасти подленькая, ишчтожная натура. Черты роли какого-инбудь городничаго болье неподвижны и ясны. Его уже обозначаетъ ръзко собственная, неизмъняемая, черствая наружность и отчасти утверждаетъ собою его характеръ. Черты

роли Хлестакова елишкомъ подвижны, болъе тонки, и потому трудиве уловимы. Что такое, если разобрать въ самомъ двлв, Хлестаковъ? Молодой человъкъ, чиновникъ, и пустой, какъ называють, но заключающій въ себѣ много качествъ, припадлежащихъ модямъ, которыхъ свътъ не называетъ пустыми. Выставить эти качества въ людяхъ, которые не лишены между прочимъ хорошихъ достоинствъ, было бы гръхомъ со стороны писателя, ибо онъ темъ подняль бы ихъ на всеобщій смехъ. Лучне пусть всякій отыщеть частицу себя въ этой роли, и въ то же время осмотрится вокругъ безъ боязии и страха, чтобы не указалъ кто-иибудь на него нальцемъ и не назвалъ бы его но имени. Словомъ, это лицо должно быть типомъ многаго, разбросаннаго въ разныхъ Русскихъ характерахъ, но которое здѣсь соединилось случайно въ одномъ лицъ, какъ весьма-часто попадается и въ натуръ. Всякій хоть на минуту, если не на итсполько минуть, делался или делается Хлестаковымъ, но натурально въ этомъ не хочетъ только признаться; онь любить даже и носмъятся надъ этимъ фактомъ, но только, конечно, въ кожъ другого, а не въ собственной. И ловкій гвардейскій офицерь окажется иногда Хлестаковымь, и государственный мужъ окажется пногда Хлестаковымъ, и нашъ братъ, гръшный литераторъ, окажется подъ-часъ Хлестаковымъ. Словомъ, редко кто имъ не будетъ хоть разъ въжизни, — дело только въ томъ, что вследъ за темъ очень ловко повернется и какъбудто бы и не опъ.

Итакъ, неужели въ моемъ Хлестаковъ не видно ничего этого? Неужели опъ — просто блъдное лицо, а я, въ порывъ минутногорделиваго расположенія, думалъ, что когда-ипбудь актеръ обширнаго таланта возблагодаритъ меня за совокупленіе въ одномъ лицъ такихъ разпородныхъ движеній, дающихъ ему возможность вдругъ показать всъ разпообразныя стороны своего таланта. И вотъ Хлестаковъ вышелъ дътская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно!

Съ самаго начала представленія пьесы я уже сидѣлъ въ театръ скучный. О восторгъ и пріемъ публики я не заботился. Одного только судьи изъ всѣхъ, бывшихъ въ театръ, я боялся, и этотъ судья я былъ самъ. Внутри себя я слышалъ

упреки и ропоть противъ моей же пьесы, которые заглушали вев другіе. А публика вообще была довольна. Половина ея приняла пьесу даже съ участіємъ; другая половина, какъ водится, ее бранила, — по причинамъ, однакожъ, неотносящимся къ искусству. Какимъ-образомъ бранила, мы объ этомъ поговоримъ при первомъ свиданіи съ вами: тутъ есть много ноучительнаго и немало смѣшного. Я даже кое-что записалъ; но это въ сторону.

Вообще съ публикою, кажется, совершенно примирилъ ревизора городинчій. Въ этомъ я быль увёрень и прежде; нбо для таланта, каковъ у Сосинцкаго, инчего не могло остаться необъясненнымъ въ этой роли. Я радъ по крайней мъръ, что доставилъ ему возможность выказать во всей ширинт таланть свой, о которомъ уже начинали отзываться равнодушно и ставили его на одну доску со многими актерами, которые награждаются такъ щедро рукоплесканіями во вседневныхъ водевиляхъ и прочихъ забавныхъ пьесахъ. На слугу тоже падъялся, потому что замътиль въ актеръ большое внимание къ словамъ и замъчательность. За то оба наши пріятели, Бобчинскій и Добчинскій, вышли сверхъ ожиданія дурны. Хотя я п думаль, что они будуть дурны, ибо, создавая этихъ двухъ маленькихъ чиновниковъ, я воображалъ въ ихъ кожѣ Щенкина п Рязанцова, но все-таки я думаль, что ихъ наружность и положеніе, въ которомъ они находятся, какъ-инбудь вынесетъ ихъ и не такъ обкаррикатуритъ. Сдълалось напротивъ: вышла именно каррикатура. Уже предъ началомъ представленія, увидівши ихъ костюмированными, я ахиуль. Эти два человъка, въ существъ своемъ довольно опрятные, толстенькіе, съ прилично-приглаженными волосами, очутились въ какихъ-то нескладныхъ, превысокихъ съдыхъ парикахъ, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, съ выдернутыми огромными манишками; а на сценъ оказались до такой степени кривляками, что, просто, было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и каррикатурна. Я какъ-бы предчувствовалъ это, когда просиль, чтобъ сделать одну репетицию въ костюмахъ; но мив стали говорить, что это вовсе не нужно и не въ обычав, п что актеры ужъ знають свое дъло. Замътивши, что цъны словамъ монть давали немного, я оставиль ихъ въ поков. Еще разъновторяю: тоска, тоска! Не знаю самъ, отчего одолъваеть меня тоска.

Во время представленія я зам'втиль, что начало четвертаго акта холодно; кажется, какъ-будто теченіе піесы, дотоль шлавное, здісь прервалось или влечется ліниво. Признаюсь, еще во время чтенія свідущій и опытный актеръ сділаль мив замівчаніе, что не такъ ловко, что Хлестаковъ начинаетъ первый просить денегъ взаймы, и что было бы лучше, если бы чиновинки сами ему предложили. Уважая замъчаніе, довольно тонкое, имтющее свои справедливыя стороны, я однакоже не видёль причины, почему Хлестаковъ, будучи Хлестаковымъ, не могъ нопросить первый. По замъчаніе было еділано: »Стало быть«, сказаль я самь въ себів, »я плохо выполниль эту сцену.« И точно, теперь, во время представленія я увиділь ясно, что начало четвертаго акта блідно и ноентъ признакъ какой-то усталости. Возвративниев домой, я тотъ же часъ принялся за передълку. Теперь, кажется, вышло немного сильные, по крайней мыры естественные и болые идеть кы дылу. Но у меня иётъ силь хлопатать о включении этого отрывка въ пьесу. Я усталь; и какъ вспомно, что для этого нужно вздить, просить и вланяться, то Богъ съ нимъ, — пусть лучие при второмъ изданіи или возобновленіи » Ревизора «.

Еще слово о последней сцепе. Она совершение не вышла. Занавъсъ закрывается въ какую-то смутную минуту, и піеса, кажется, какъ-будто не кончена. Но я не виноватъ. Меня не хотъли
слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будетъ
имъть уснъха до тъхъ поръ, нока не поймутъ, что это просто
итъмая картина. что все это должно представлять одну окаменъвшую группу, что здъсь оканчивается драма и смъняетъ ее онъмъвшая мимика, что двъ-три минуты не долженъ опускаться занавъсъ, что совершиться все это должно въ тъхъ же условіяхъ,
какихъ требуютъ такъ-называемыя живыя картины. Но миъ отвъчали, что это свяжетъ актеровъ, что групцу нужно будетъ поручить балетмейстеру, что пъсколько даже упизительно для актера и пр. и пр. и пр. Много еще другихъ прочихъ увидълъ я на
чинахъ, которыя были досадиъе словесныхъ. Не смотря на всъ
эти прочія, я стою на своемъ, и сто разъ говорю: иътъ. Это не

свяжеть ни мало, это не унизительно; пусть даже балетмейстерь сочинить и составить группу, если только онь въ силахъ почувствовать настоящее положение всякаго лица. Таланта не остановять указанныя ему границы, какъ не остановять рѣку гранитные берега; напротивъ, вошедши въ нихъ, она быстрѣе и полиѣе движетъ свои волны, — и въ данной ему позъ чувствующий актеръ можетъ выразить все. На лицо его здъсь инкто не положилъ оковъ, размѣщена только одна группировка; лицо его свободно выразнтъ всякое движеніе. И въ этомъ онъмьнін для него бездна разнообразія. Испугъ каждаго изъ дъйствующихъ лицъ не похожъ одинъ на другой, какъ не похожи ихъ характеры и степень боязии и етраха, въ слёдствіе великости надёланныхъ каждымъ грёховъ. Ниымъ образомъ остается пораженъ городинчій, инымъ образомъ поражена жена и дочь его; особеннымъ образомъ испугается судья, особеннымъ образомъ попечитель, почтмейстеръ и пр. и пр. Особеннымъ образомъ останутся пораженными Бобчинскій и Добчинскій, и здісь неизмінившіе себі и обратившіеся другь къ другу съ онъмъвшимъ на губахъ вопросомъ. Один только гости могутъ остолбенъть одинакимъ образомъ; по они даль въ картинъ, которая очеркивается однимъ взиахомъ кисти и покрывается однимъ колоритомъ. Словомъ, каждый мимически продолжить свою роль и, не смотря на то, что онъ новидимому покориль себя балетмейстеру, можеть всегда остаться высокимь актеромъ. Но у меня не достаетъ больше силъ хлопотать и спорить. Я усталь и душою, и тёломъ. Клянусь, никто не знаетъ и не слышитъ моихъ страданій. Богъ съ ними со встми! мит опротивъла моя піеса. Я хотъль бы убъжать теперь, Богъ знаетъ куда, и предстоящее мив путешествіе, нароходъ, море и другія далекія небеса, могуть одни только освъжить менв. Я жажду ихъ, какъ Богъ знаетъ чего. Ради Бога, приважайте скоръе. Я не потду, не простившись съ вами. Мит еще нужно много сказать вамъ того, что не въ силахъ сказать несносное, холодное нисьмо...

1836 г. мая 25. С. Петербургъ.

# ABD CHEHDI, BBIRMOTEHHBIA, RARB BAMELIABHHA TETEHE HECDI.

1.

#### АННА АНДРЕЕВНА И МАРЬЯ АНТОНОВНА.

марья ант. Но я не знаю, маменька, отчего вамъ кажется, что у васъ лучше всего глаза....

анна андр. Вздоръ тебъ кажется. Ты глупости, сударыня, толкуешь. Пустъ другое что инбудь не такъ и не хорошо, я съ этимъ не буду спорить, но что до глазъ монхъ, то извините, сударыня! Это можно только сказать одному безтолковому и безъ всякаго вкуса. Когда жила у насъ полковинца, которая ужъ такая была модиица, какой я именно не знаю, выписывала все платье изъ Москвы, — бывало мив ивсколько разъ повторяетъ: »Сдълайте милость, Анна Андреевна, откройте мив эту тайну, отчего ваши глаза просто говорятъ...« И всъ, бывало, въ одинъ голосъ: »Съ вами, Анна Андреевна, довольно побыть минуту, чтобы отъ вашей любезности позабыть всъ обстоятельства. « А стоявший въ это время штабъротмистръ Старокопытовъ! Опъ, не помню, проживалъ за ремонтомъ что ли. Красавецъ, лицо свъжее, румянецъ, какъ я не знаю что; глаза черные, черные, а воротнички рубашки его — это батистъ

такой, какого инкогда еще кунцы наши не подносили намъ. Онъмив ивсколько разъ говорилъ: »Глянусь вамъ, Анџа Андреевна, что не только не видалъ, но не читывалъ даже такихъ глазъ; я не знаю, что со мною дълается, когда гляжу на васъ...« На мив еще тогда была тюлевая пелеринка, вышитая виноградными листьями съ колосьями и вся обложенная блондочкою, узенькою, небольше какъ въ налецъ, — это; просто, было обвороженіе! Такъ говоритъ бывало: »Я, Анџа Андреевна, такое чувствую удовольствіе, когда гляжу на васъ, что мое сердце, « говоритъ.... Я ужъ не могу тенерь приноминть, что опъ мив говорилъ. Гуда жъ! Онъ послъ того такую поднялъ исторію! хотълъ непремѣню застрѣлиться, да какъто пистолеты куда-то запронастились; а случись инстолеты, его бы давно уже не было на свътъ.

марья ант. Я не знаю, маменька, мив однакожъ кажется, что v васъ нижняя часть лица гораздо дучие, нежели глаза.

анна андр. Пикогда, инкогда! Вотъ этого ужъ нельзя сказать. Что вздоръ, то вздоръ.

марья ант. Нътъ, право, маменька: когда вы этакъ говорите, или сидите въ профилъ, у васъ губы все....

анна андр. Пожалуста не толкуй пустяковъ! Такая, право, песносная! Чтобы она какъ-нибудь не поспорила.... Боже сохрани! Вотъ, что у матери ея хороние глаза, такъ ужъ ей и завидно. За этими спорами, за вздорами, я заболталась съ тобой. А тутъ того и гляди, что онъ прівдетъ и застанетъ насъ неодётыми, Богъ знаетъ какъ. (Поспъшно уходить; за ней Марья Антоновна.)

### II.

ХЛЕСТАКОВЪ И РАСТАКОВСКИЙ, ет Екатериненском тмундирть съ аксельбантом.

раст. Имбю честь рекомендоваться: житель здвиняго города, помбицикъ, отставной секундъ-майоръ Растаковскій.

хлест. А, прошу покоривние садиться; очень радъ! Я очень хорошо знакомъ съ вашимъ начальникомъ.

РАСТ. сълд. А, такъ вы изволите знать Задунайскаго!

хлест. Какого Задунайскаго?

раст. Графа Румянцева-Задунайскаго, Петра Александровича: вѣдь это мой бывшій начальникъ.

хлест. Да... такъ вы служили давно?...

раст. Находился во время осады подъ Силистріей, въ 773 году. Очень жаркое было дъло! Турокъ быль вотъ такъ, какъ этотъ столъ передъ нами. Я былъ тогда сержантомъ, а секундъ-майоръ былъ въ нашемъ полку — не изволите ли вы знать: Гвоздевъ, Петръ Васильевичъ?

хлест. Гвоздевъ? какой это?

раст. Истръ Васильсвичъ. Онъ быль но высочайшему повельню покойной императрицы переведень потомъ въ драгуны.

хлест. Ибтъ, не знаю.

раст. Я такъ и нолагалъ, что вы не знаете, потому что ужъ болъе тридцати лътъ, какъ онъ умеръ. Вотъ здъсь недалеко, верстахъ въ двадцати отъ города, осталась его внучка, что вышла за мужъ за Ивана Васильевича Рогатку.

хлест. За Рогатку? Сважите! Я этого совскив не полагаль. раст. Да-съ, Рогатка, Иванъ Васильевичь. — Такъ Турокъ стояль передъ нами вотъ такъ, какъ-бы этотъ стояъ. Зима и сиътъ и сумятица была такая, какъ въ томъ году, когда Французъ подступалъ подъ Москву. Въ нашемъ полку былъ тоже секундъмайоромъ Фиктель-Кнабе, Иѣмецъ. Звали его Сихфридъ Ивановичъ, но гепералъ-аншефъ тогданий, Потемкинъ, велѣлъ переименовать: »Ты«, говоритъ, »не Сихфридъ, а Сунъ, — такъ будъ ты Суномъ Ивановичемъ.« И съ той поры такъ и осталось ему имя Сунъ Ивановичъ. Такъ этотъ Супъ Ивановичъ и секундъ-майоръ Гвоздевъ, о которомъ я говорилъ, были посланы за фуражомъ. Къ имъъ былъ прикомандированъ я и еще квартермистръ, если изволите знать Тренакинъ, Автамонъ Иавловичъ: онъ также, я думаю, уже будетъ лѣтъ двадцать иять, какъ умеръ.

хлест. Трепакинъ, ивтъ, не знаю. А вотъ я хотълъ бы по-

р уст.. не слушая. Видный мужчина; русый волосъ, золотой аксельбантъ. Ловко танцовалъ польский. Хлопнетъ бывало рукою, и отобьетъ нару у самого полковинка, и какъ только дъвушки....

хе, хе, хе!... У насъ бывали тогда налатки; и какъ только взглянешь къ нему въ палатку.... хе, хе, хе!... тамъ уже сидитъ, и на утро деньщикъ выводитъ, какъ-будто драгуна, въ трехъугольной шлянъ.... хе, хе, хе!... и портупея виситъ.... хе, хе, хе!...

хлест. Да подобная этой исторія съ моимъ знакомымъ, однимъ чиновникомъ, который очень выгодно служитъ. Сидитъ онъ въ халатъ, закурилъ трубку, вдругъ къ нему приходитъ одинъ мой тоже пріятель, гвардеецъ, кавалергардскаго полку, и говоритъ.... (Останавливается и смотритъ между тъмо пристально во глаза Растаковскому) Послушайте однакожъ, не можете ли вы миъ дать сколько-инбудь взаймы денегъ? Я въ дорогъ истратился.

раст. Да кто это просиль денегь, чиновникъ у гвардейца, или гвардеецъ у чиновника?

хлест. Нътъ, это я прошу у васъ. Видите, чтобъ послъ какънибудь не позабыть, такъ лучше теперь.

РАСТ. Такъ это вамъ нужны депьги! Какъ странно! Я думалъ, что гвардеецъ при анекдотъ-то попросилъ. Какъ въ разговоръ-то иногда случается! Такъ вамъ нужны деньги? А я, признаюсь, съ своей стороны пришелъ безпоконть преубъдительнъйшею просьбою.

хлест. А что, о чемъ?

раст. Долженъ получить прибавочнаго пансіона, такъ я просилъ бы, чтобы замолвили тамъ сенаторамъ, или кому другому.

хлест. Извольте, извольте.

хлест. А какъ давно вы нодавали просьбу?

раст. Да если сказать правду, не такъ и давно, — въ 1801 году; да вотъ уже тридцать лѣтъ иѣтъ инкакой резолюціи. Я послать черезъ Сосулькина Ивана Петровича, который ѣхалъ тогда въ Петербутъ; да онъ то не слишкомъ надежный человѣкъ. Такъ статься можетъ, что просьбу отнесъ то не туда, куда слѣдуетъ. А оно, правда, уже не много и ждать остается: тридцать лѣтъ прошло, стало быть, теперь скоро дѣло рѣшится.

хлест. Да, натурально, теперь рѣшать скоро; а впрочемъ, я тоже съ своей стороны.... хорошо, хорошо.

### III.

### PASBASKA PEDISOPA.

### дъйствующія липа.

Первый комический актеръ. — Петръ Петровичь, человамь Михайло Семеновичь Щеп- больного свъта. кинъ. Хорошенькая актриса. Другой актеръ.

Оедоръ Оедорычъ, любитель турный человъкъ. театра.

Семенъ Семенычъ, человткъ тоже немалаго свъта, но бъ своемъ родъ.

Николай Николанчъ, литеря-

Актеры и актрисы.

первый комический актерь, выходя на сцену. Ну, теперь нечего скромпичать. Могу сказать, въ этотъ разъ точно хорошо сънгралъ, и рукоплескање публики досталось недаромъ. Если чувствуещь это самъ, если не стыдно передъ самимъ собой, то значить, дело было сделано, какъ следуеть.

### ВХОДИТЪ ТОЛНА АКТЕРОВЪ И АКТРИСЪ.

другой актеръ, съ вънкомо во рукњ. Михайло Семеновичь (1), это ужъ не нублика, это мы подносимъ вамъ вѣнокъ.

(1) Имя перваго комич. актера.

Публика раздаетъ вънки не всегда съ строгимъ разборомъ; достается отъ нея вънокъ и не за больши услуги: но если своя братья-товарищи, которые подъ-часъ и завистливы, и несправедливы, если своя братья-товарищи поднесутъ кому съ единодушнаго приговора вънокъ, то значитъ, такой человъкъ точно достоинъ вънка.

перв. ком. лкт., принимая выпокъ. Товарищи, умбю ценить этотъ венокъ.

друг. акт. Ибтъ, не въ рукъ держать; надвиьте-ка на голову! - всъ акт. и актрисы. На голову вънокъ!

хорошенькая актриса, выступая впередо со повелительным эксетомо. Михайло Семеновичь, вънокъ на голову!

нерв. акт. Пътъ, товарищи, взять вънокъ отъ васъ я возьму, но надъть на голову не надъну. Другое дъло — принять вънокъ отъ нублики, какъ обычное выраженье привътствія, которымъ она награждаетъ всякаго, кто удостоплся ей поправиться; не надъть такого вънка значило бы показать пренебреженье къ ел вниманью. Но надъть вънокъ посреди себъ равныхъ товарищей, — господа, для этого пужно имъть слишкомъ много самонадъянной увъренности въ себъ.

всъ. Вънокъ на голову!

хорош. Актр. На голову вёнокъ, Михайло Семеновичъ!

друг. акт. Это наше діло; мы судьи, а не вы. Извольте-ка прежде надіть его, а потомъ мы вамъ скажемъ, зачімъ васъ ув'внчали. Вотъ такъ! Теперь слушайте! За то вамъ вінокъ, что вотъ уже слишкомъ двадцать літъ, какъ віз посреди насъ, и нітъ изъ насъ шкого, который былъ бы когда-либо вами обиженъ; за то, что вы ветхъ насъ ревностивій ділали свое діло и симъ однимъ виушали охоту не уставать на своемъ понрищів, безъ чего врядъ ли у насъ достало бы силъ! Какая посторонияя сила можетъ такъ подтолкнуть, какъ подтолкнетъ товарищъ своимъ приміромъ? За то, что вы не объ одномъ себів думали, не о томъ хлонотали, чтобы только самому сънграть хорощо свою роль, но чтобы и веякъ не оплошаль также въ своей роли, и никому не отказывали въ совіть, никъмъ не пренебрегали. За то, наконецъ, что такъ любили

дъло испусства, какъ никто изъ насъ никогда не любилъ ero.—II вотъ вамъ за что подносимъ теперь всъ до единаго вънокъ!

нерв. ком. ткт., растроганный. Ивтъ. товарищи, не было такъ, но хотъль бы, чтобъ было такъ!

входять: оедорь оедорычь, семень семенычь, петръ петровичь и инколай инколаичь.

оед. оед., *бросившись обнимать перваго актера.* Михайло Семеновичъ! Себя не номию, не знаю, что и сказать объ игръ вашей: вы инкогда еще такъ не играли.

нетръ иетр. Не почтите словъ монхъ за лесть, Михайло Семеновичъ, но я долженъ признаться, не встръчать, — а могу сказать, нехвастовски, быль на всъхъ нервокласныхъ театрахъ Евроны, видълъ лучинхъ актеровъ. — не встръчалъ подобной игры, не примите монхъ словъ за лесть.

сем. сем. Михайло Семеновичъ! (от безсили выразить словом, выражает движением руки) вы просто Асмодей!

ник. ник. Въ такомъ совершенствъ, въ такой окончательности, такъ сознательно, и въ такомъ соображенъи всего исполнить роль свою — иътъ, это выше обыкновенной передачи! это второе создавье, творчество!

оед. оед. Ввиецъ искусства и больше инчего! Здвсь то наконець узнаемъ высокій смысль искусства. Ну, что есть, напримъръ, привлекательнаго въ томъ линв, которое вы сейчасъ представляли? Какъ можно доставить наслажденье зрителю въ кожв какого-инбудь илута? А вы его доставили! Я плакалъ; но плакалъ не отъ участья къ положенью лица, плакалъ отъ наслажденія. Душв стало сввтло и легко. Легко и сввтло отъ того, что выставили всв оттвики плутовской души, что дали ясно увидвть, что такое плутъ.

петръ петр. Позвольте однакожъ, оставивни въ сторону мастерскую обстановку піссы, подобной которой, признаюсь, не встръчалъ. — а могу сказать, пехвастовски, былъ на лучнихъ театрахъ, — ужъ не знаю, кому за это обязанъ авторъ: вамъ ли господа. или начальству нашихъ театровъ—въроятно тому и другому вмъстъ;

но подобная обстановка вынесеть хоть какую піссу. Не примите монхъ словъ за лесть, господа! Позвольте однакожъ, оставивши все это въ сторону, сдѣлать миѣ замѣчанье на счетъ самой піссы, то самое замѣчанье, которое сдѣлалъ я назадъ тому десять лѣтъ, во время ея перваго представленія: не вижу я въ Ревизорѣ, даже и въ томъ видѣ, въ какомъ онъ данъ теперь, пикакой существенной пользы для общества, чтобы можно было сказать, что эта пісса нужна обшеству.

сем. сем. Я даже вижу вредъ. Въ піссѣ выставлено намъ униженье наше; не вижу я любви къ отечеству въ томъ, кто писалъ ее. И притомъ, какое неуваженіе, какая даже дерзость.... Я ужъ этого даже не понимаю, какъ смѣть сказать въ глаза всѣмъ: »Чему смѣетесь? надъ собой смѣетесь!«

оед. оед. Но, другъ мой, Семенъ Семенычъ, ты позабылъ: въдь это не авторъ говоритъ, въдъ это говоритъ городинчій, это говоритъ разсердившійся, раздосадованный илутъ, которому, разушъется, досадно, что надъ нимъ смъются.

петръ пет р. Позвольте, Федоръ Федорычь, позвольте вамъ однакожъ замътить, что слова эти пропзвели точно странное дъйствіе, и, въроятно, не одному изъ сидъвшихъ въ театръ показалось, что авторъ какъ-бы къ нему самому обращаетъ эти слова: » надъ собой смъетесь!« Говорю это.... вы не принимайте моихъ словъ, господа, за какос-инбудь личное перасположение къ самому автору или предубъждение, или.... словомъ, не то, чтобы я имълъ что-инбудь противу него, понимаете; но говорю вамъ мое собственное ощущение: мнъ показалось, точно какъ-бы въ эту минуту стоитъ передо мною человъкъ, который смъется надъ всъмъ, что ин есть у насъ: надъ нравами, надъ обычаями, надъ порядками и, заставивни насъ же посмъяться надъ всъмъ этимъ, намъ же говоритъ въ глаза: »вы надъ собой смъетесь!«

первый акт. Позвольте здёсь миё сказать слово. Вышло это само собой. Въ монологъ, обращенномъ къ самому себъ, актеръ обыкновенно обращается къ сторонъ зрителей. Хотя городинчій былъ въ безнамятетвъ и почти въ бреду, но не могъ не замътить усмънки на лицахъ гостей, которую возбудиль онъ смъшными своими угрозами всъхъ обманувшему Хлестакову, который въ

это время несется во весь духъ себѣ на ночтовыхъ, Богъ вѣсть въ какихъ краяхъ. Намѣренья у автора дать именно тотъ смыслъ, о которомъ вы говорите, не было пикакого: я это вамъ говорю потому, что знаю небольшую тайну этой піесы. Но позвольте мнѣ съ моей стороны сдѣлать запросъ: ну, что, если бъ у сочинителя точно была цѣль показать эрителю, что онъ надъ собой смѣтся?

сем. сем. Благодарю за комплименть! Я по крайней мѣрѣ не нахожу въ себѣ инчего общаго съ выведенными въ Ревизорѣ людьми. Извините! Не хвастаюсь, что я не безъ пороковъ, такъ же какъ и всѣ люди, но всё же я не похожъ на нихъ. Это ужъ слишкомъ! Въ эпиграфѣ выставлено: »На зеркало нечего ненять, если рожа крива! « Истръ Петровичъ, я спрашиваю у васъ: развѣ у меня рожа крива? Осдоръ Осдоръчъ, я спрашиваю у тебя: развѣ у меня рожа крива? Инколай Инколайчъ, у тебя я спрашиваю: рожа у меня крива? (Обращаясь ко встыть другиль) Господа, я у васъ всѣхъ спрашиваю, скажите мнѣ: развѣ у меня рожа крива?

онять вопросъ задаль. Въдь ты же опять и не красавець, какъ и мы вет гръшные. Нельзя же сказать ужъ такъ напрямикъ, чтобы твое лицо было образецъ образцомъ. Какъ ни разсмотри, немножко косовато; ну, а что косо, то ужъ и криво.

петръ петр. Господа, вы вдались совершенно въ другой вопросъ! Это лежитъ на совъсти всякаго человъка; намъ смъшно и трактовать о томъ, у кого лицо криво, а у кого нътъ. Но вотъ въ чемъ главное дъло, позвольте мит вновь возвратиться къ тому же: не вижу я большого разума въ комедіи, не вижу цъли, по крайней мърт въ самомъ сочиненіи это не обнаруживается.

ник. иик. По какой же вы хотите еще цѣли, Петръ Петровичъ? Искусство уже въ самомъ себѣ заключаетъ свою цѣль Стремленье къ прекрасному и высокому — вотъ пскусство. Это непремѣнный законъ искусства; безъ этого искусство — не искусство. А нотому ии въ какомъ случаѣ не можетъ быть оно безнравственно. Оно стретится непремѣнно къ добру, положительно, или отрицательно: выставляетъ ли намъ красоту всего лучшаго, что ин есть въ человѣкѣ, или же смѣстся надъ безобразіемъ всего худшаго въ человѣкѣ. Если выставить всю дрянь, какая им есть

въ человъкъ, и выставить ее такимъ образомъ, что всякій изъ зрителей получитъ къ ней полное отвращеніе, спрашиваю: развъ это уже не похвала всему хорошему? спрашиваю, развъ это не похвала добру?

петръ петр. Безспорно, Николай Николаичъ, но позвольте

однакоже вамъ....

ник. ник., не слушая. Не то дурно, что намъ показываютъ въ дурномъ дурное, и видимъ, что оно дурно во всѣхъ отношеніяхъ; но то дурно, если намъ такъ его выставляютъ, что не знаешь, злое ли оно, или нѣтъ, — то дурно, когда дѣлаютъ привлекательнымъ для зрителя злое, — то дурно, что мѣшаютъ его въ такой степени съ добромъ, что не знаешь, къ которой сторонъ пристать, — то дурно, что доброе показываютъ намъ такимъ образомъ, что въ добрѣ не видишь добра.

перв. ком. акт. Клянусь, истинная правда, Николай Николанчь! вы сказали то, въ чемъ я всегда былъ убъжденъ, но не умълъ только такъ хорошо высказать: то дурно, что въ добръ не видишь добра. А этотъ гръхъ водится за всъми модными драмами, которыми должны мы тъшить публику. Зритель выходитъ изъ театра и самъ не знаетъ ръшить, что такое онъ видълъ: злой ли человъкъ, или добрый былъ передъ нимъ. Къ добру не влечетъ его, отъ зла не отталкиваетъ, и остается онъ точно какъ во снъ, не извлекши изъ того, что видълъ, никакого для себя правила, къ чему-нибудь пригоднаго въ жизни, сбившись даже и съ той дороги, по которой шелъ, готовый пойти за первымъ, кто поведетъ, не спрашивая, куда и за чъмъ.

оед. оед. II прибавьте, Михайло Семеновичь, какая пытка для актера исполнять такую роль, если только онъ истинный ар-

тисть въ душт.

перв. акт. Не говорите этого—ваши слова мътятъ въ самое сердце. Не можете постигнуть, какъ подъ-часъ бываетъ горько! Учишь, разучиваешь эту роль, и не знаешь самъ, какое ей дать выраженье. Иногда забудешься, войдешь въ положение лица, одушевишься, потрясешь зрителя, а когда всиоминшь, чъмъ ты его потрясъ — противенъ станешь самому себъ, хотълъ бы просто провалиться сквозь землю, и отъ рукоплесканий горишь, какъ отъ

собственнаго стыда. Я и рѣшить не знаю, что хуже: выставлять ли преступленья такимъ образомъ, чтобы зритель готовъ былъ съ ними примириться, или же выставлять подвиги добра въ такомъ видѣ, что зритель не закипитъ весь желаньемъ съ нимъ подружиться? То и другое по мнѣ гниль, а не искусство. Глубоко сказалъ Николай Николаичъ: то дурно, когда въ добрѣ не видишь добра.

друг. акт. Справедливо, справедливо: то дурно, когда въ добръ не видишь добра.

петръ петр. Противу этого я не могу сказать ръшительно никакого возраженія. Николай Николанчь сказаль глубоко; Михайло Семецовичъ развиль еще больше. Но все это не отвътъ на мой вопросъ. То, что вы сейчасъ сказали, то есть, чтобы хорощее выставлено было дъйствительно съ силой магической, увлекающей не только человѣка хорошаго, но даже и дурнаго, а дурное прображено было въ такомъ презрительномъ видѣ, чтобы зритель не только не почувствовалъ желанья примириться съ выведенными лицами, но напротивъ желанье поскоръй ихъ оттолкнуть отъ себя, — все это, Николай Пиланчъ, должно быть непремъннымъ условіемъ всякаго сочиненія. Это даже и не цъль. Всякое сочиненіе должно имъть сверхъ этого всего свое собственное, личное выраженье, Николай Николанчъ, — понимаете ли вы это? Поэтому-то я не вижу въ Ревизоръ того большого значенья, которое придаютъ ему другіе. Надобно, чтобы было ощутительно ясно, зачъмъ предпринято такое-то сочинение, на что именно бъетъ оно, къ чему клонится, что новаго хочетъ доказать собой? Вотъ что, Нпколай Николанчъ, а не то, что вы говорите вообще объ искусствъ.

ник. ник. Петръ Петровичъ, да какъ же вы говорите, къ чему клонится.... въдь это.... въдь это видио.

петръ петр. Николай Николанчъ, это не видно. Не вижу я никакой особенной цъли этой комедіп, обнаруженной ясно въ самомъ сочиненін; или, можетъ быть, авторъ съ какимъ-нибудь умысломъ скрылъ ее. Въ такомъ случат это уже выдетъ преступленье предъ искусствомъ, Николай Николанчъ, что вы себт ни говорите. Разберемъ-те-ка серьезно эту комедію: въдь Ревизоръ совстмъ не производитъ того впечатлънія, чтобъ зритель послъ него освъжился; напротивъ, вы, я думаю, сами знаете, что одни почувствовали безплодное раздраженіе, другіе даже озлобленье, а вообще всякъ унесъ какое-то тягостное чувство. Не смотря на все удовольствіе, которое возбуждаютъ ловко найденныя сцены, на комическое даже положенье многихъ лицъ, на мастерскую даже обработку ивкоторыхъ характеровъ, въ итогт остается что-то здакое.... Я вамъ даже объяснить не могу: что-то чудовищно-мрачное, какой-то страхъ отъ безпорядковъ нашихъ. Самое это появленье жандарма, который, точно какой-то палачъ, является въ дверяхъ, это окаментные, которое наводять на встхъ его слова, возвъщающія о прітадт настоящаго ревизора, который должент встат ихъ истребить, стереть съ лица земли, уничтожить въ конецъ, — все это какъ-то необъяснимо страшно! Признаюсь вамъ достовърно, à la lettre, на меня ни одна трагедія не производила такого нечальнаго, такого тягостнаго, такого безотраднаго чувства, такъ что я готовъ подозрѣвать даже, не было ли у автора какого-нибудь особеннаго намфренія произвести такого дъйствія последней сценой своей комедін. Не можеть быть, чтобы это вышло такъ, само собой.

перв. ком. акт. А вотъ наконецъ догадались сдѣлать этотъ запросъ. Десять лѣтъ играется на сценахъ Ревизоръ. Всѣ, болѣе или менѣе, нападали на тягостное внечатлѣнье, имъ производимое, а никто не далъ запроса, зачѣмъ было производить его, — точно какъ-будто бы авторъ долженъ былъ писать свою комедію, очертя голову и не зная самъ, къ чему она, и что выдетъ изъ нея. Дайте же ему хотя каплю ума, въ которомъ вы не отказываете ин одному человѣку. Вѣдь, вѣрно же, есть причина всякому поступку, даже и въ глупомъ человѣкъ.

(Всть смотрять на него съ изумленьемь).

петръ петр. Михайло Семеновичъ, объяснитесь, это что-то не ясно.

сем. сем. Это пахнеть какою-то загадкой.

нерв. ком. акт. Да какъ же въ самомъ дѣлѣ вы не замѣтили, что Ревизоръ безъ конца'?

ник. ник. Какъ безъ конца?

сем. сем. Да какой же еще конецъ? Пять дъйствій; въ шести комедія и не бываєть. Развъ новая побранка въ придачу?

петръ нетр. Позвольте, однакоже, замѣтить вамъ. Михайло Семоновичъ, что же за піеса, которая безъ конца, я спрашиваю васъ? Неужели и это въ законъ искусства? Ипколай Инколанчъ! Вѣдь это, по моему, значитъ принести, поставить предъ всѣми занертую шкатулку и спрашивать, что въ ней лежитъ?

нерв. ком. акт. Ну, да если она поставлена передъ вами съ тъмъ именио, чтобы потрудились сами отпереть?

нетръ петр. Въ такомъ случат нужно, по крайней мъръ, сказать это, или просто дать ключъ въ руки.

нерв. ком. акт. Ну, а если и ключъ лежитъ тутъ-же возлъ шкатулки?

ник. ник. Перестаньте говорить загодками! Вы что-нибудь знаете. Върно, вамъ авторъ далъ въ руки этотъ ключь, а вы держите его и секретничаете.

оед. оед. Объявите, Михайло Семеновичъ; я не въ шутку заинтересованъ знать, что въ самомъ дѣлѣ можетъ здѣсь крыться! На мои глаза, я не вижу ничего.

сем. сем. Дайте же открыть намъ эту загадочную шкатулку. Что это за странная такая шкатулка, которая не извъстно за чъмъ намъ поднесена, не извъстно за чъмъ нередъ нами поставлена и не извъстно за чъмъ отъ насъ заперта?

перв. ком. акт. Ну, а что жъ, если она откроется такъ, что станете удивляться, какъ не открыли сами, и если въ шкатулкъ лежитъ вещь, которая для одинхъ, что старый грошъ, вышедшій изъ унотребленья, а для другихъ, что свѣтлый червонецъ, который вѣкъ въ цѣиѣ, какъ ни мѣняется на немъ штемпель?

ник. инк. Да полно вамъ съ вашими загадками! Намъ подавайте ключъ и ничего больше!

сем. сем. Ключъ, Михайло Семеновичъ!

оед. оед. Ключъ!

нетръ петр. Ключъ!

всъ акт. и актр. Михайло Семеновичъ, ключъ!

пер. ком. акт. Ключъ? Да примете ли вы, господа, этотъ ключъ? можетъ быть, швырнете его прочь вмъстъ съ шкатулкой.

ник. ник. Ключь! не хотимъ больше ничего слышать. Ключъ!

пер. ком. акт. Извольте, я дамъ вамъ ключъ. Отъ комическаго актера вы, можетъ быть, не привыкли слышать такихъ словъ, но что жъ дѣлать? въ этотъ день сердце мое разогрѣлось, миѣ стало легко, и я готовъ все сказать, что ни есть у меня на душѣ, какъ бы вы ни приняли мои слова. Нѣтъ, господа, не давалъ миѣ авторъ ключа, но бываютъ такія минуты состоянья душевнаго, когда становится самому понятнымъ то, что прежде было непонятно. Нашелъ я этотъ ключъ, и сердце мое говоритъ миѣ, что онъ тотъ самый, отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говоритъ миѣ, что не могъ имѣть другой мысли самъ

авторъ.

Вемотритесь-ка пристально въ этотъ городъ, который выведенъ въ ніесъ! Всъ до единаго согласны, что этакого города нътъ во всей Россіп: не слыхано, чтобы гдъ были у насъ чиновинки вет до единаго такіе уроды; хоть два, хоть три бываетъ честныхъ, а здѣсь ни одного. Словомъ, такого города иѣтъ. Не такъ ли? Ну, а что, если это нашъ же душевный городъ и сидитъ онъ у всякаго изъ насъ? Нътъ, взглянемъ на себя не глазами свътскаго человъка, — въдь не свътскій человъкъ произнесеть надъ нами судъ, взглянемъ хоть сколько-инбудь на себя глазами Того, Кто позоветъ на очною ставку всъхъ людей, передъ Которымъ и найлучние изъ насъ, не позабудьте этого, потупятъ отъ стыда въ землю глаза свои, да и посмотримъ, достенетъ ли у кого-нибудь изъ насъ тогда духу спросить: »Да развъ у меня рожа крива?« Чтобы не испугался онъ такъ собственной кривизны своей, какъ не испугался кривизны ветхъ этихъ чиновниковъ, которыхъ только что видъль въ піесъ? Нътъ, Петръ Петровичь, иътъ Семенъ Семеновичъ, не говорите: »это старыя ръчи, это уже мы сами знаемъ!« Дайте жъ наконецъ ужъ и миѣ сказать слово. Что жъ въ самомъ дълъ, какъ-будто я живу только для скоморошничества? Тъ вещи, которыя намъ даны съ тъмъ, чтобы помнить ихъ въчно, не должны быть старыми: ихъ нужно нринимать какъ новость, какъ-бы въ первый разъ ихъ только елышимъ, кто бы ихъ ни произносилъ намъ, — тутъ нечего глядъть на лицо того, кто говоритъ ихъ. Нътъ,

Семенъ Семенычъ, не о красотъ нашей должна быть ръчь, но о томъ, чтобы въ самомъ дёлё наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедію, да не окончилась бы такой трагедіей, какою не кончилась эта комедія, которую только что сънграли мы. Что ни говори, но страшенъ тотъ ревизоръ, который ждетъ насъ у дверей гроба. Будто не знаете, кто этотъ ревизоръ? Что прикидываться! Ревизоръ этотъ наша проснувшаяся совъсть, которая заставитъ насъ вдругъ и разомъ взглянуть во всѣ глаза на самихъ себя. Передъ этимъ ревизоромъ ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью онъ посланъ и возвѣстится о немъ тогда, когда уже и шагу нельзя будетъ едълать назадъ. Вдругъ откроется передъ тобою, въ тебѣ же откроется такое странилище, что отъ ужаса подымается волосъ. Лучше жъ сдълать ревизовку всему, что ни есть въ насъ, въ началъжизни, а не въ концѣ ея. На мѣсто пустыхъ разглагольствованій о себѣ и похвальбы собой да побывать теперь же въ безобразномъ душевномъ нашемъ городъ, который въ нъсколько разъ хуже всякаго другаго города, въ которомъ безчинствуютъ наши страсти, какъ безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! Въ началѣ жизни взять ревизора и съ нимъ объ руку переглядѣть все, что ин есть въ насъ, настоящаго ревизора, не подложнаго, не Хлестакова! Хлестаковъ — щелкопёръ, Хлестаковъ вътренная свътская совъсть, продажная, обманчивая совъсть; Хлестакова подкунять какъ разъ наши же, обитающія въ душт нашей, страсти. Съ Хлестаковымъ подъ руку ипчего не увидишь въ душевномъ городъ нашемъ. Смотрите, какъ всякой чиновинкъ съ нимъ въ разговорѣ вывернулся ловко и оправдался, —вышелъ чуть не святой. Думаете, не хитръй всякаго илута-чиновника каждая страсть наша? II не только страсть, даже пустая пошлая какая-ипбудь привычка! такъ ловко передъ нами вывернется и оправдается, что еще почтешь ее за добродътель, и даже похвастаешься передъ своимъ братомъ, и скажешь ему: »Смотри, какой у меня чудесный городъ, какъ въ немъ все прибрано и чисто!« Лицемъры наши страсти, говорю вамъ, лицемъры, потому что самъ имълъ съ ними дъло. Нѣтъ, съ вътреной свътской совъстью инчего не разглядишь въ себъ, и ее самую онъ надують, и она надуеть ихъ, какъ Хлестаковъ чиновинковъ, и потомъ пропадетъ сама, такъ что и следа ея не найдешь. Останешься какъ дуракъ-городиичій, который занесся уже было ни въсть куды, и въ генералы пользъ, и навърцяка сталь возв'ящать, что сділается первымь въ столиці, и другимъ сталь объщать мъста, и потомъ вдругъ увидълъ, что быль кругомъ обманутъ и одураченъ мальчинкою, верхоглядомъ, вертопрахомъ, въ которомъ и подобъя не было съ настоящимъ ревизоромъ. Пътъ, Петръ Петровичъ, иътъ, Семенъ Семенычъ, иътъ, господа, веб, кто не держитесь такого же мибиья, бросьте вашу евътскую совъсть! Не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ ревизоромъ оглянемъ себя! Клянусь, душевный городъ нашъ стоптъ того, чтобы подумать о немъ, какъ думаетъ добрый государь о своемъ государствъ. Благородно и строго, какъ онъ изгоилетъ изъземли своей лихопицевъ, изгонимъ нашихъ душевныхъ лихопицевъ! Есть средство, есть бичъ, которымъ можно выгнать ихъ. Смъхомъ, мон благородные соотечественники! Смъхомъ, котораго такъ боятся вев низкія наши страсти! Смехомъ, который созданъ на то, чтобы емѣяться надъ всѣмъ, что позоритъ истинную красоту человъка. Возвратимъ смъху его настоящее значенье! Отипмемъ его у тъхъ, которые обратили его въ легкомысленное свътекое кощунство надъ ветмъ, не разбирая ин хорошаго, ни дурнаго! Такимъ же точно образомъ, какъ посмѣялись надъ мерзостью въ другомъ человъкъ, посмъемся великодушно надъ мерзостью собственной, какую въ себт ни отыщемъ! Не одну эту комедію, но все, что бы ин показалось изъ подъ пера какого бы то ни было писателя, смъющагося надъ порочнымъ и инзкимъ, примемъ прямо на свой собственный счетъ, какъ-бы оно именно было на насъ лично написано: все отыщешь въ себъ, если только опустишься въ свою душу не съ Хлестаковымъ, но съ настоящимъ и неподкупнымъ ревизоромъ. Не возмутимся духомъ, если бы какой-инбудь разсердившійся городицчій, или, справедливъй, самъ нечистый духъ шеннулъ его устами: » Что смъстесь? надъ собой смъстесь! « Гордо ему скажемъ: »Да, надъ собой смъемся, потому что слышимъ благородную Русскую нашу породу, потому что слышимъ приказанье высшее быть дучшими другихъ!« Соотечественники! Въдь у меня въ жилахъ тоже Русская кровь, какъ и у васъ. Смотрите: я плачу! Комическій актеръ, я прежде смѣшиль васъ, теперь я плачу! Дайте миѣ почувствовать, что и мое поприще такъ же честио, какъ и всякого изъ васъ, что я такъ же служу землѣ своей, какъ и всѣ вы служите, что не пустой я какой-инбудь скоморохъ, созданный для потѣхи пустыхъ людей, но честный чиновникъ великаго Божьяго государства и возбудилъ въ васъ смѣхъ, не тотъ безпутный, которымъ пересмѣхастъ въ свѣтѣ человѣкъ человѣка, который раждается отъ бездѣльной пустоты празднаго времени, но смѣхъ родившийся отъ любви къ человѣку. Дружно докажемъ всему свѣту, что въ Русской землѣ все, что ип есть, отъ мала до велика, стремится служить тому же, кому все должно служить на землѣ, несется туда же (сзглянувши на верхъ) къ верху! къ верховной вѣчной прасотѣ!

### женить в А,

### совершенно невъроятное событие.

вь двухь действихъ.

(ПИСАНО ВЪ. 1833 ГОДУ.)

### дъйствующія лица.

Агафья Тихоновиа, купеческая Янчинца, экзекуторъ. дочь, невъста. Арина Паптелеймоновиа, тетка. ОЕКЛА ИВАНОВНА, сваха. Подколесинъ, служащий надвор- Дуняшка, дввочка въ домв. ный совътникъ. Кочкаревъ, другъ его.

Анучкинъ, отставной пъхотный офицеръ. ЖЕВАКИНЪ, МОРЯКЪ. Стариковъ, гостинодворецъ. Степанъ, слуга Подколесина.

### ДВЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

#### ABJEHIE I.

Комната холостяка. подколесных одина лежита на дивань са трубкой.

Вотъ, какъ начнешь этакъ одинъ на досугѣ подумывать, такъ видишь, что наконецъ точно надо жениться! Что въ самомъ дѣлѣ? Живешь, живешь, да такая наконецъ скверность становится. Вотъ опять пропустилъ мясоѣдъ. А вѣдь, кажется, все готово, и сваха вотъ ужъ три мѣсаца ходитъ. Право, самому какъ-то становится совѣстно. Эй, Степанъ!

### явление и.

подколесинъ, степанъ.

подк. Не приходила сваха? ст. Никакъ ивтъ. подк. А у портнаго былъ? ст. Былъ. подк. Что жъ онъ, шьетъ фракъ? ст. Шьетъ. подк. И много уже нашилъ?

ст. Да ужъ довольно, началь ужъ нетли метать.

подк. Что ты говоришь?

ст. Говорю, началь ужъ петли метать.

подк.  $\Lambda$  не спраниваль онь, на что́, моль, нужень барину фракь?

ст. Нътъ, не спрашивалъ.

нодк. Можетъ быть, онъ говорилъ, не хочетъ ли баринъ жениться?

ст. Нътъ, инчего не говорилъ.

подк. Ты видѣлъ однакожъ у него и другіе фраки? Вѣдь онъ и для другихъ тоже шьетъ?

ст. Да, фраковъ у него много виситъ.

подк. Однакожъ, въдь сукно то на нихъ будетъ, чай, похуже, чъмъ на моемъ?

ст. Да, это будетъ поприглядиће, что на вашемъ.

подк. Что ты говоришь?

ст. Говорю, это поприглядийе, что на вашемъ.

подк. Хорошо. Ну, а не спрашиваль, для чего, моль, баринг изъ такого тонкаго сукна шьеть себъ фракъ?

ст. Нътъ.

подк. Не говорилъ нпчего о томъ, что не хочетъ ли, дескать, жениться?

ст. Нътъ, объ этомъ не заговаривалъ.

подк. Ты однакоже сказаль, какой на мив чинь, и гдв служу? ст. Сказываль.

подк. Что жъ онъ на это?

ст. Говорить, буду стараться.

подк. Хорошо. Теперь ступай.

Степань уходить.

### ABJEHIE HI.

подколесниъ, одинъ.

Я того мивнія, что черный фракъ какъ-то солидиве. Цвътные больше идуть секретарямъ, титулярнымъ и прочей мелюзгъ, —мо-

локососно что-то. Тѣ, которые чиномъ повыше, должны больше наблюдать, какъ говорится, этого.... вотъ нозабылъ слово! и хорошее слово, да позабылъ! Да, батюшка, ужъ какъ ты тамъ себѣ ин переворачивай, а надворный совѣтникъ тотъ же полковникъ, только развѣ что мундиръ безъ эполетъ. Эй, Степанъ!

#### ABJEHIE IV.

подколесинъ, степанъ.

подк. А ваксу купплъ?

ст. Кунилъ.

нодк. Гдѣ кунилъ? Въ той лавочкѣ, про которую я тебѣ говорилъ, что на Вознесенскомъ просцектѣ?

ст. Да-съ, въ той самой.

подк. Что жъ, хороша вакса?

ст. Хороша.

подк. Ты пробоваль чистить ею сапоги?

ст. Пробовалъ.

подк. Что жъ, блеститъ?

ст. Блестъть-то она блестить хорошо.

нодк. А когда онъ отпускаль тебѣ ваксу, не спрашиваль, для чего, моль, барину нужна такая вакса?

ст. Нѣтъ.

подк. Можетъ быть, не говорилъ ли, не затъваетъ ли, дескать. баринъ жениться?

ст. Нътъ, инчего не говорилъ.

подк. Ну, хорошо, ступай себъ!

### явление у.

подколесинъ, одинъ.

Кажется, пустая вещь сапоги, а въдь однакоже, -если дурно сшиты, да рыжая вакса, ужъ въ хорошемъ общестъ и не будетъ такого уваженія. Всё какъ-то не того. Вотъ еще гадко, если мозоли. Готовъ вытерить, Богъ знаетъ что, только бы не мозоли. Эй, Степанъ!

### явление ут.

подколесинъ, степанъ.

ст. Чего изволите? подк. Ты говориль сапожнику, чтобъ не было мозолей? ст. Говориль. подк. Что жъ онъ говорить? ст. Говорить, хорошо.

Степанъ уходитъ.

### ABJEHIE VII.

подколесинъ, потомъ степанъ.

А въдь хлопотливая, чортъ возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то, да это было исправно. Нътъ, чортъ нобери, это не такъ легко, какъ говорятъ. Эй, Степанъ! (Степанъ еходить) Я хотълъ тебъ еще сказать....

ст. Старуха пришла.

подк. А, пришла! зовн ее сюда. (Степант уходить) Да, это вещь.... вещь.... не того.... трудная вещь.

### REJEHIE YHL

### подколесинъ и оекла.

подк. А, здравствуй, Өекла Ивановна! Ну, что? какъ? Возьми стулъ, садись, да и разсказывай. Ну, такъ какъ же, какъ? какъбышь ее? Меланья!...

евкла. Агафья Тихоновна.

нодк. Да, да, Агафья Тихоновна. II вѣрно, какая-нибудь сорокалѣтняя дѣва?

оекла. Ужъ вотъ нѣтъ, такъ нѣтъ; то есть, какъ женитесь, такъ каждый день станене похваливать да благодарить.

подк. Да ты врешь, Өекла Ивановна!

оекла. Устарвла я, отець мой, чтобы врать; несь вреть.

подк. А приданое-то, приданое? Разскажи-ка вновь.

оекла. А приданое: каменный домъ въ Московской части, о двухъ этажахъ, ужъ такой прибыльный, что, истинно, удовольствіе: одинъ лобазникъ платитъ семьсотъ за лавочку; инвной погребъ тоже большое общество привлекаетъ; два деревяныхъ хлигеря — одинъ хлигерь совсѣмъ деревяный, другой на каменномъ фундаментъ, каждый рублевъ по четыреста приноситъ доходу. Огородъ есть еще на Выборгской сторонъ. Третьяго года кунецъ нанималъ подъ канусту, и такой кунецъ трезвый, совсѣмъ не бебетъ хмѣльного въ ротъ, и трехъ сыновей имѣетъ: двухъ ужъ поженилъ, »а третій«, говоритъ, »еще молодой, пусть посидитъ въ лавкъ, чтобы торговлю было полегче отправлять; я ужъ«, говоритъ, »старъ, такъ нусть сынъ посидитъ въ лавкъ, чтобы торговля шла нолегче.«

нодк. Да собой-то, какова собой?

оекла. Какъ рефинадъ! Бълая, румянная, какъ кровь съ молокомъ, сладость такая, что и разсказать нельзя. Ужъ будете вотъ по этихъ поръ довольны, *(показывая на горло)* то есть, и пріятелю и непріятелю скажете: »Ай да Өекла Пвановна, спасибо! «

подк. Да, въдь она, однакожъ, не штабъ-офицерка?

оекла. Купца третьей гильдін дочь. Да ужъ такая, что и генералу обиды не нанесеть. О купцѣ и слышать не хочеть. »Мнѣ«, говорить, »какой бы ни былъ мужъ, хоть и собой то невзраченъ, да былъ бы дворянинъ.« Да, такой великатесъ! А къ воскресному то, какъ надѣнетъ шелковое платье — такъ, вотъ те Христосъ, такъ и шумитъ. Киягиня просто!

подк. Да въдь я то потому тебя спрашиваль, что я надворный совътникь, такъ миъ.... понимаещь?

оекла. Да ужъ обнаковенно, какъ понимать. Былъ у насъ и надворный совътникъ, да отказали: не пондравился. Такой ужъ у него нравъ то странный былъ: что ни скажетъ слово, то и совретъ, а такой на взглядъ видный. Что жъ дълать, такъ ужъ ему Богъ далъ; онъ то и самъ не радъ, да ужъ не можетъ, чтобы не прилгнуть: такая ужъ на то воля Божія.

подк. Ну, а кромѣ этой, другихъ тамъ иѣтъ никакихъ? оекла. Да какой же тебъ еще? Ужъ это что есть лучшая.

подк. Будто ужъ самая лучшая?

оекла. Хоть по всему свёту исходи, такой не найдешь.

подк. Подумаемъ, подумаемъ, матушка. Приходи-ка послѣ завтра. Мы съ тобой, знаешь, опять вотъ этакъ: я полежу, а ты разскажешь....

оекла. Да, номилуй, отецъ! ужъ вотъ третій мъсяцъ хожу къ тебъ, а проку то нисколько: все сидитъ въ халатъ, да трубку, знай себъ, покуриваетъ.

подк. А ты думаешь, небось, что женитьба все равпо, что: »эй, Степанъ, подай саноги! « «натянулъ на ноги, да и пошелъ? Нужно поразсудить, поразсмотръть.

оекла. Ну, такъ что жъ? Коли смотрёть, такъ и смотри. На то товаръ, чтобы смотрёть. Вотъ прикажи-ка подать кафтанъ, да теперь же, благо, утреннее время, и поёзжай.

подк. Теперь? А вонъ видишь, какъ насмурно. Вывду, а вдругъ хватитъ дождемъ.

оекла. А тебѣ же худо! Вѣдь въ головѣ сѣдой волосъ ужъ глядитъ, скоро совсѣмъ не будешь годиться для супружескаго дѣла. Невидаль, что онъ придворный совѣтникъ! Да мы такихъ жениховъ приберемъ, что и не посмотримъ на тебя.

подк. Что за ченуху песешь ты? Пэъ чего вдругъ угораздило тебя сказать, что у меня сёдой волосъ? Гдё жъ сёдой волосъ? (Щупаеть свои волосы.)

оекла. Какъ не быть съдому волосу, на то живетъ человъкъ. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть напримътъ такой капитанъ, что ты ему и подъ плечо не подойдешь, а говоритъ то, какъ труба, въ алгалантьерствъ служитъ.

нодк. Да врень, я посмотрю въ зеркало, гдъ ты выдумала съдой волосъ. Эй, Степанъ, принеси зеркало! Или иътъ, постой, я пойду самъ. Вотъ еще, Боже сохрани, это хуже чъмъ оспа.

Уходить съ другую компату.

## BALLER II.

### DESAI A КОЧКАРЕВЪ, обигая.

кочк. Что Подколееннъ?... (Усидьет Осклу) Ты какъ здъсь? Акъ. ты!... Пу. нослушай, на кой чорть ты меня женила?

овила. А что жъ дурного? Законъ исполнилъ.

кочк. Законъ исполнилъ! Экъ пезидаль жена! Везъ нея то развъ и не могъ обойтисъ?

и вали. Да въдъты мъ самъ присталъ: ливи, бабущка, да и только.

кочк. Ахъ ты крыса старая!... Ну, а здъсь зачъмъ? Пеужели Подколесниъ хочетъ....

овила. А что жъ? Богъ благодать посладъ.

кочк. Ивтъ? Экъ мерзавецъ, въдь мив инчего объ этомъ. Наковъ? прошу покорио: изъ подтинка, а?

### ARMERIE Y.

ТВ ЖЕ И ПОДКОЛЕСНИЪ съ зеркаломо съ рукахо, во которое вилиотвистся очень внимательно.

кочк., подкрадываясь сзади пугаеть его. Пуфъ!

подк., векрикиувъ и роиля зеркало. Сумасшединні! Пу зачёмъ... зачёмъ... Ну, что за глуности! Перепугалъ, право, такъ. что душа не на мъстъ.

кочк. Пу. инчего, пушутилъ.

Cou. u II. For. II.

подк. Что за шутки вздумаль! До сихъ норъ не могу очнуться отъ испуга. И зеркало воиъ разбилъ; въдь это вещь не даровая: въ Англійскомъ магазинъ куплено.

кочк. Ну, полно: я сыщу тебф другое зеркало.

подк. Да, сыщень; знаю я эти другія зеркала: цълымь десяткомь старъе, и рожа выходить косякомь.

кочк. Послушай, вёдь я бы долженъ больше на тебя сердиться: ты отъ меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться вишь вздумаль?

подк. Вотъ вздоръ, совстмъ и не думалъ!

кочк. Да въдь улика на лицо. (Указываето на Осклу) Въдь вотъ стоитъ, извъстно, что за итица ужъ. Ну что жъ, ничего, ничего. Здъсь иътъ ничего такого. Дъло Христіянское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь, я беру на себя всъ дъла. (Къ Осклъ) Ну, говори: какъ, что и прочее — дворянка, чиновница, или въ купечествъ что ли, и какъ зовутъ?

оеклл. Агафья Тихоновна.

кочк. Агафья Тихоновиа Брандахлыстова?

оекла. Анъ нътъ — Купердягина.

кочк. Въ Шестилавочной, что ли, живетъ?

оекла. Ужъ вотъ нѣтъ; будетъ поближе къ Пескамъ, въ Мыльномъ нереулкъ.

кочк. Ну, да, въ Мыльномъ переулкъ, тотчасъ за лавочкой — деревяный домъ?

овкла. И не за лавочкой, а за пивнымъ погребомъ.

кочк. Какъ же за пивнымъ, — вотъ тутъ то я не знаю.

оекла. А вотъ какъ поворотишь въ проулокъ, такъ будетъ тебѣ прямо будка, и какъ будку минешь, свороти налѣво и вотъ тебѣ прямо въ глаза, то есть, такъ вотъ тебѣ прямо въ глаза и будетъ деревяный домъ, гдѣ живетъ швея. Ты къ швеѣ то не заходи, а сейчасъ за нею будетъ второй домъ, каменный, — вотъ этотъ домъ и есть ея, въ которомъ, то есть, она живетъ, Агафья Тихоновна то, невѣста.

кочк. Хорошо, хорошо, теперь я все это обдѣлаю; а ты стунай— въ тебѣ больше нѣтъ нужды.

оекка. Какъ такъ! Неужто ты самъ свадьбу хочешь заправить?

кочк. Самъ, самъ; ты ужъ не мъщайся только.

оекла. Ахъ, безстыдникъ какой! Да вѣдь это не мужское дѣло. Отступитесь, батюшка, право!

кочк. Поди, поди! Не смыслишь ничего, не мѣшайся. Знай сверчокъ свой шестокъ, — убирайся!

овкла. У людей только чтобъ хлѣбъ отымать, безбожникъ такой! Въ такую дрянь вмѣшался. Кабы знала, ничего бы не сказала. (Уходишъ съ досадой.)

## ABJEHIE XI.

### подколесинъ и кочкаревъ.

кочк. Ну, братъ, этого дела нельзя откладывать, едемъ.

подк. Да въдь я еще ничего. Я такъ только, подумалъ.

кочк. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю такъ, что и не услышишь. Мы сей же часъ ѣдемъ къ невѣстѣ, и увидишь, какъ еще вдругъ.

подк. Вотъ еще, сейчасъ бы и ъхать!

кочк. Да зачёмъ же, помилуй, зачёмъ дёло?... Ну разсмотри самъ: ну что изъ того, что ты неженатый? Посмотри на свою компату: ну что въ ней? Вонъ невычищенный сапогъ стоитъ, вонъ лоханка для умыванья, вонъ цёлая куча табаку на столё, и ты вотъ самъ лежишь, какъ байбакъ: весь день на боку.

подк. Это правда. Порядку то у меня, я знаю самъ, что нътъ. кочк. Ну, а какъ будетъ у тебя жена, такъ ты, просто, ни себя, инчего не узнаешь: тутъ у тебя будетъ диванъ, собачонка, чижикъ какой-нибудь въ клъткъ, рукодълье.... И вообрази, ты сидишь на диванъ—и вдругъ къ тебъ подсядетъ бабеночка хорошенькая этакая.... и ручкой тебя....

подк. A, чортъ, какъ подумаешь, право, какія въ самомъ дълъ бываютъ ручки, просто братъ, какъ молоко.

кочк. Куда тебъ! Будто у нихъ только что ручки!... У нихъ братъ.... Ну, да что и говорить; у нихъ, братъ, просто, чортъ знаетъ, чего нътъ.

подк. А въдь сказать тебъ правду: я люблю, если возяв меня

сидить хорошенькая.

кочк. Ну, видишь, самъ раскусилъ. Теперь только надо распорядиться. Ты ужъ не заботься ин о чемъ. Свадебный объдъ и
прочее — это все ужъ я.... нампанскаго меньше одной дюжины
никакъ, братъ, нельзя.... Ужъ какъ ты себъ хочень. Мадеры тоже
полдюжины бутылокъ пепремъщю. У невъсты, върно, есть куча
тетушекъ и кумущекъ — эти шутить не любять. А рейнвейнъ—
чортъ съ нимъ, не правда ли? а? А что же касается до объда —
у меня, братъ, у меня есть напримътъ одинъ офиціантъ: такъ,
собака, накормитъ, что, просто, не встанень.

подк. Помилуй, ты такъ горячо берешься, какъ-будто бы

въ самомъ дълъ укъ свадьба.

кочк. А почему жъ иѣтъ? Зачѣмъ же откладывать? Вѣдь ты согласенъ?

подк. Я? Ну, ивтъ.... я еще не совстиъ согласенъ.

кочк. Вотъ тебъ на! Да въдь ты сейчасъ объявилъ, что хочешь.

нодк. Я говорю только, что не худо бы.

кочк. Какъ, помилуй! да мы ужъ совеймъ было все дёло.... Да что? развъ тебъ не правится женатая жизнь, что ли?

подк. Ифтъ, правится.

кочк. Пу. такъ что жъ? За чъмъ двло стало?

подк. Да дѣло ни за чѣмъ не стало. А только странно....

кочк. А что жъ странно?

ноди. Какъ же не странно: все былъ неженатый, а теперь

вдругъ женатый.

кочк. Пу, пу.... пу не стыдно ли тебъ? Пътъ, я вижу, еъ тобой надо говорить серьезно: я буду говорить откровенно, какъ отецъ съ сыномъ. Ну, посмотри, посмотри на себя випмательно, вотъ, напримъръ, такъ, какъ смотришь тенерь на меня. Пу, что ты теперь такое? Въдъ, просто, бревно, пикакого значения не имъешь. Пу, для чего ты живешь? Пу, взгляни въ зеркало, что ты тамъ видинь? Глупое лицо, больше пичего. А тутъ, вообрази, около тебя будутъ ребятишки, въдъ не то. что двое или трое, а можетъ бытъ, цълыхъ шестеро, и всъ на тобя, какъ дуб каили

води. Ты вотъ теперь одниъ, падворими совѣтинкъ, эпспедиторъ или тамъ пачальникъ въкой, Вогъ тебя вѣдаетъ; а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие этакие канальчонки, и какой-иябудь пострѣленокъ, протяпувни ручонки, будетъ теребитъ тебя за баккенбарды, а ты только будень ему по-собачьи звъ, авъ, авъ! Иу, есть ли что-инбудь лучие этого, скаки самъ?

поди. Да въдь они только палувы больніе: будуть все портить, разбросцоть бумаги.

кочи. Пусть налать, да вѣдь всѣ на тебя похожи — вотъ штука!

пода. Тоно за смоча дале даже сманно, чорта побери : этакой кмей-инбул имича, щенова этакой— ужъ на тебя похоять.

кочи. Какъ не смъщно, конечно смъщно. Им, такъ поъдемъ.

подв. Помагуй, потдемъ.

кочк. Эй, Степанъ! давай спорве своему барону одбраться.

нодк., одиваясь, исредь веркаломь. Я думею однакожь, что нужно бы въ бъломъ жилетъ.

кочк. Иустани, все равно!

ноди, паднеая сорошкички. Проклятая крачка, такъ скверно накрахмалила воротнички—инкакъ не стоятъ. Ты ей скажи, Стенанъ, что если она, глуная, такъ будетъ гладить бълье, то я найду другую. Она, върно, съ любовниками проводитъ время, а не гладитъ.

кочи. Да ну, братъ, поскоръе! какъ ты конаешься!

подк. Сейчасъ, сейчасъ. (Надиваетъ фракъ и садится) Послушай, Илья Сомичъ, знаень ли что? Повъздай-ко ты одинъ.

кочк. Ну. вотъ еще: съ ума сошелъ развъ? Мив вхать! Да кто изъ насъ женится, ти или я?

подк. Право, что то не хочется; пусть лучие завтра.

кочк. Ну есть ли въ тебъ капля ума? Ну пе олухъ ли ты? Собрался совершенно, и вдругъ не надо! Пу скажи пожалуста, не свинья ли ты не подлецъ ли ты послъ этого?

ноди. Пу. что жъ бранишься, съ какой стати, что я тебъ едълаль?

кочк. Дуракъ, дуракъ набитый, это тебъ всякій скажетъ. Глупъ, вотъ просто глупъ, хоть и экспедиторъ. Въдь о чемъ стараюсь? О твоей пользъ: въдь изо рта выманятъ кусъ. Лежитъ,

проклятый холостякъ! Ну, скажи пожалуста, ну, на что ты похожъ? Ну, ну, дрянь, колпакъ, сказалъ бы такое слово.... да не прилично только. Баба! хуже бабы!

подк. И ты хорошъ въ самомъ дѣлѣ. (Въ полголоса) Въ своемъ ли ты умѣ? Тутъ стоитъ крѣпостной человѣкъ, а онъ при немъ бранится, да еще гадкими словами; не нашелъ другого мѣста!

кочк. Да какъ же тебя не бранить, скажи пожалуйста? Кто можетъ тебя не бранить? У кого достанетъ духу тебя не бранить? Какъ порядочный человъкъ, ръшился жениться, послъдовалъ благоразумию, и вдругъ — просто съ-дуру, бълены объълся, деревяный чурбанъ....

полк. Ну, полно, я ъду — что жъ ты раскричался?

кочк. Ђду! Конечно, что жъ другое дѣлать, какъ не ѣхать. (Степану) Давай ему шляпу и шинель.

подк., въ дверяхъ. Такой, право, странный человѣкъ. Съ нимъ никакъ пельзя водиться: выбранитъ вдругъ ни за что, ни про что. Не понимаетъ никакого обращенія.

кочк. Да, ужъ кончено, теперь не браню. (Оба уходять.)

## явление хи.

Комната въ домп Агафын Тихоновны.

АГАФЬЯ ТИХОНОВНА раскладываеть на картахь, изъ-за руки глядить тетка арина пантелеймоновна.

ат. тих. Опять, тетушка, дорога! Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо, съ лѣвой стороны трефовый изъявляетъ большое участіе, но какая-то злодѣйка мѣшаетъ.

ар. пант. А кто бы, ты думала, быль трефовый король?

аг. тих. Не знаю.

ар. пант. А я знаю, кто.

аг. тих. А кто?

ар. пант. А хорошій торговець, что по суконной линіи, Алексъй Дмитріевичь Стариковъ.

аг. тих. Вотъ ужъ върно не онъ, я хоть что ставлю, не онъ.

ар. пант. Не спорь, Агафья Тихоновна, волосъ ужъ такой русый. Нътъ другого трефоваго короля.

аг. тих. А вотъ же нътъ: трефовый король значитъ здъсь дворянинъ, — купцу далеко до трефоваго короля.

ар. пант. Эхъ, Агафъя Тихоновна, а вёдь не то бы ты сказала, какъ бы покойникъ-то Тихонъ, твой батюшка, Пантелеймоновичь быль живъ. Бывало, какъ ударитъ всей интерней по столу да вскрикнетъ: »Плевать я «, говоритъ, »на того, который стыдится быть кущомъ: да не выдамъ же «, говоритъ, »дочь за полковника. Пусть ихъ дълаютъ другіе! а и сына «, говоритъ, »не отдамъ на службу. Что «, говоритъ, »разв'є купецъ не служитъ государю, такъ же какъ и всякій другой? «Да всей интерней то такъ по столу и хватитъ. А рука то въ ведро величиною — такія страсти! Въдь, если сказать правду, онъ и усахарилъ твою матушку, а покойница прожила бы подолъе.

аг. тих. Ну, вотъ чтобы и у меня еще былъ такой злой мужъ! Да ин за что не выйду за купца!

ар. пант. Да въдь Алексъй то Дмитріевичъ не такой.

аг. тих. Не хочу, не хочу! У него борода: станетъ всть, все потечетъ по бородъ. Пътъ, нътъ, не хочу!

лр. плит. Да въдъ гдъ же его достанешь хорошаго дворя нина? Въдъ его на улицъ не сыщешь.

ат. тих. Өекла Ивановна сыщеть; она объщалась сыскать самого лучшаго.

ар. пант. Да въдь она лгунья, мой свътъ!

## явление хии.

### та же и оекла.

оекла. Ахъ нътъ, Арина Пантелеймоновна, гръхъ вамъ понапрасну поклепъ взводить. лг. тих. Ахъ. это Оевла Ивановна! Пу что, говори, разевазывай, есть?

овкал. Есть, есть, длі только прежде съдухомъ собраться—
такъ ухлоноталася! По твоей коммисін всф дъл неходила, по
канцеляріямъ, по мниистеріямъ истаскалась, въ караульни наслонилась... Зичень зи ты, мать моя, въдь меля чуть било не прибили, ей Богу: старуха-го, что яюнила Аферовыхъ, такъ было
пристунила ко миф: «Ты такая и этакая, только хлёбъ перебиваень,
знай свой кварталь», говоритъ.—» ја что жъ«, сказала я напримикъ,
»я для своей барышин, не прогиблайся, все готова удовлетворить.«
За то ужъ какихъ жениховъ тебр принасла! То есть, и стоялъ
свътъ и будетъ стоять, а такихъ еще не было. Сегодия же имие
и прибудутъ. Я забъжала зарочно тебя предварять.

уг. тих. Какъ не сегодия? Душа мог. Оскла Ивановна, и болось.

овкал. И, не пугайен, чать моя! двло житейское. Прівдуть, посмотрять, больше инчего. И ты посмотринь ихъ: не поправятся — ну, и увдуть.

тр. плит. Ну ужъ, чай, хорошихъ приманил:

лг. тих. А сколько ихъ? много?

овкил, да челозыть апесть есть.

АГ. ТИХ., векрикнувъ. УХЪ!

овилл. Ну, что жъ ты, чать моя, такъ веноренулась! Лучие выбирать: одинъ не придется, другой придется.

ат. тих. Что жъ опи, дворяне?

оек. 14. Всъ, какъ ил-подборъ; ужъ такіе дворяне, что еще и не было такихъ.

лг. тих. Ну какіе же, какіе?

оек. т. А славные, всв такіе хороніе, акуратные. Первый, Балтазаръ Балтазаровичъ Жевакинъ, такой славный, во флотв служилъ — какъ разъ по тебѣ придется. Говоритъ, что ему нужно, чтобы невѣста была въ тѣлѣ, а поджаристыхъ совсѣмъ не любитъ. А Пванъ то Павловичъ, что служитъ езекухторомъ, такой важный, что и пристуну нѣтъ. Такой видный изъ себя, толстый; какъ закричитъ на меня: «Ты миѣ не толкуй пустяковъ, что невѣста такая и этакая, ты скажи напрямикъ, сколько за ней движимаго и недвижимаго?« — »Столько то и столько то, отець мой!« — »Ты врешь, собачья дочь!« Да еще, моть моя, вклеиль такое словцо, что и неприлично тебъ сказать. Я такъ въ мигъ и спознала: 5, да это долженъ быть важный господинъ!

Ar. Tux. Hy, a engerro?

овила. А еще Инганоръ Иванычъ Апучиниъ. Это ужъ такой великатный, а губы, мать моя. — малина, совстиъ малина — такой славный, «Мит», говоритъ, «пуилю, чтобы невъста была хороша собой, восингацияя, чтобы и по-Французскому умъла говоритъ, «Да, токлаго новедська человъть. Изладиля штука: а самъ то такой субтильнуй, и кожин узенькія, тоненькія,

ат. тих. Изтъ, мий эти субтильные какъ-то не того... не виаю... я инчето не ваиху въ ипуъ.

овкил. А коли хочешь поилотибе, такъ возьми Твана Павловича. Ужъ лучне пельзя выбрать чикого. Ужъ тотъ, неча сказать, баринъ, такъ баринъ; мало въ эти двери не войдеть — такой славный.

лг. тих. А сколько лъть ему?

овила. У человать още молодой: лать пятьдесять, да и иятидесяти еще итать.

ат. тих. Афамилія какъ?

овкал. Афанилія: Ивань Извловичь Янчинца.

чт. тих. Это такая фамилія?

oemat. Cammin!

ат. тих. Ахъ Боже мой, какая фамилія! Послушай, Осклушка, какъ же это, если я выйду за него замужъ и вдругъ буду называться Агафъя Тихоковна Япчинца. Богъ знасть, что такое!

овила. И. мать моя! да на Руси есть такія прозвица, что только плюнень, да перекрестипься, коли услышинь. А пожалуй, коли не правится прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина— славный женихъ.

лг. тих. А какіе у него волосы?

овкла. Хороніе волосы.

ат. тих. А носъ?

оекла. Э... и носъ хорошій; все на своемъ мѣстѣ; и самъ такой славный. Только не погитвайся: ужъ на квартирт одна только трубка и стоить, больше ничего нъть, никакой мебели.

аг. тих. А еще кто?

оекла. Акинфъ Степановичъ Пантелеевъ, чиновникъ, титулярный сов'ятникъ, немножко занкается, только за то ужъ такой скромный.

ар. пант. Ну, что ты все: чиновникъ, чиновникъ; а не лю-

бить ли онъ выпить, воть, моль, что скажи.

оекла. А пьетъ, не прекословлю, пьетъ. Что жъ дълать, ужъ онъ титулярный совътникъ! за то такой тихій, какъ шелкъ.

аг. тих. Пу нътъ, я не хочу, чтобы мужъ у меня былъ пьяница.

овкла. Твоя воля, мать моя! не хочешь одного, возьми другого. Впрочемъ, что жълакова, что ипой разъвыньетъ лишнее? Въдь не всю же недълю бываетъ пьянъ; пной день выберется и трезвый.

аг. тих. Ну, а еще кто?

оекла. Да есть еще одинъ, да тотъ только такой... Богъ съ нимъ! Эти будутъ почище.

ат. тих. Ну, да кто же онъ?

оекла. А, не хотълось бы и говорить про него. Онъ то, пожалуй, андворный совътникъ и петлицу носить, да ужъ на нодъемъ куда тяжелъ, не выманинь изъ дому.

аг. тих. Ну, а еще кто? Въдь тутъ только всего пять, а ты

говорила шесть.

оекла. Да неужто тебф еще мало? Смотри ты, какъ тебя вдругъ поразобрало; а въдь давича было испугалась.

АР. ПАНТ. Да что въ нихъ, въ дворянахъ то твоихъ; хоть ихъ у тебя и шестеро, а право купецъ одинъ станетъ за всѣхъ.

оекла. А итъ, Арина Пантелеймоновна, дворянинъ будетъ почтеннъй.

ар. пант. Да что въ почтеньи то. А вотъ Алексъй Дмитріевичь, да въ собольей шанкъ, въ санкахъ-то какъ прокатитея!..

евкла. А дворянинъ то съ аполетой пройдетъ на встръчу, скажеть: »Что ты, купчишка, свороти съ дороги!« или: »покажи, купчишка, бархату самого лучшаго! « а купецъ: »извольте, батюшка! « — » А сними-ка невѣжа шляпу! « вотъ что скажетъ дворянинъ.

ар. пант. А купецъ, если захочетъ, не дастъ сукна; а вотъ дворянинъ то и голинькой, и не въ чемъ ходить дворянину.

оекла. А дворянинъ зарубитъ купца.

ар. напт. А купецъ пойдетъ жаловаться въ полицію.

овкла. А дворянних пойдеть на купца къ сенатору.

ав. пант. А купецъ къ губернатору.

оекла. А дворянинъ...

др. пант. Врешь, врешь, дворянинь!.. Губернаторъ больше сенатора! Разносило съ дворяниномъ! А дворянинъ, при случаъ, такъ же гнетъ шапку... (въ дверяхъ слышенъ звонокъ) Никакъ звонитъ кто-то.

оекла. Ахти, это они!

ар. пант. Кто они?

өекла. Они... кто-инбудь изъ жениховъ.

аг. тпх. вскрикиваеть. Ухъ!

др. плит. Святые, помилуйте насъ грѣшныхъ! Въ комнатѣ совсѣмъ не прибрано. (Схватывает все, что ни есть на столъ, и бъгает по комнатъ) Да салфетка то, салфетка на столѣ совсѣмъ черная. Дуняшка, Дуняшка! (Дуняшка является) скорѣе чистую салфетку. (Стаскивает салфетку и мечется по комнатъ.)

аг. тих. Ахъ, тетушка! какъ миѣ быть? я чуть не въ рубаниъ.

лр. плит. Ахъ, мать моя, бъги скоръй одъваться! (Мечется по компать; Дуняшка приносить салфетку; ет дверяхь зво-иять) Ступай, бъги, скажи »сейчасъ«! (Дуняшка кричить издалека: сейчасъ.)

ат. тих. Тетушка! да въдь платье не выглажено!

ар. пант. Ахъ, Господи милосердый, не погуби! Надънь другое.

оекла, вбыгая. Что жъ вы глядите? Агафья Тихоновна, поскоръй, мать моя! (Слышенг звонокт) Ахти! а въдь онъ все дожидается. тр. и тит. Зуняника, введи его и проси обождать. (Дуняшка бъжить въ съни и отворяеть дверь. Слышны голоса: дома? — Дома, ножалуйте въ комнату. Всъ съ любопытствомъ стараются разсмотрить въ замочную скважину.)

аг. тих. вскрикивието. Амъ. какой толстый! оекла. Идетъ идетъ! (Всю былуто опрометью.)

## ADJERE MY.

иванъ илеловичъ личинца и дунямка.

дун. Погодите здась. (Уходите.)

янчи. Пожалуй, пождать пождемъ, какт-бы только не жамфиянаться: отлучился, вёдь, только на минутку изъ денартамента. Вдругъ вздумяета тенераль: «А гда экзепуторъ ношель?« Невъслуношель выглядывать!... Чтобъ не задаль онь такой невъсты... Т однакожъ разсмотръть еще разъ роспись. (Чинаетт) »Каменил.1 двухьятажный домъ» (подымаеть имга взерхъ и осматриваеть комиату) есть! (продолжаеть читать) «флигеля два: флигеля на каменновъ фундоментъ, флигель деревяный...« Ну, дереваный илоховать. «Дрожки, саим парима съ ръзьбой подъ больной коверъ и нодъ малый. « Можетъ быть такія, что въ лочъ годятся. Старуха одзакожъ увъряеть, что нервый сорть; хороню, пусть нервый сорть. », Ів'є дюжины серебряных ложекъ...« Конечно. для дома пумпы серебряныя ложин. »Двъ лисьи шубы...« Гу. » Четыре больнихъ пуховика и два малыхъ« / значительно сжимает губы. / «Несть наръ нелковыхъ и несть наръ ситцеваго платья, два починув канота. два...« Ну, это статья пустая! »Вфлье, салфетки...« Это нусть будеть, накъ ей хочется. Вирочемъ. нужно все это новърнть на дълъ. Теперь ножалуй объщають и домъ и экинажи, а какъ женишься — только и найдень, что нуховики да перины. ( Слышент звонокт. Дуплика бъжитт въ-попыхахт черезг комнату отворять дверь. Слышны голоса: Дома? — Дома.

### ABJEHIE XY.

### пванъ навловичъ и анучкинъ.

дун. Ногодите туть. Опи выйдуть. (Уходить. Ануикинь раскланивается съ Янчницей.)

янчи. Мое почтеніе!

лиучи. Не съ папенькой ли предестной хозяйки дома имъю честь говорить?

янчи. Инкакъ иътъ, вовсе не съ папенькой. Я даже еще не имъю дътей.

личик. Ахъ. извините, извините!

янчн., ег сторону. Физіогномія этого человіна мий что-то подоэрительна: чуть ли онь не за тімъ же сюда пришель, за чімъ и я. (Велухо) Вы, вірно, имітете какую-нибудь надобность къ хознікть дома?

анучк. Нѣтъ, что жъ.... надобности инкакой иѣтъ, а такъ занелъ, съ прогулки.

янчн., ег сторону. Вретъ, вретъ, съ прогулки! жениться, подлецъ, хочетъ! (Слышенг звонокг. Дуняшка бъжите червзе комнату отворять двери. Вг съняхе голоса: Дома? — Дома.)

## ABJESIE API.

ть же и жевакинь, въ сопровождении дъвчонки.

жев. Дупликъ. Пожалуста, дунгавка, почисть меня.... Пыин то, знаешь, на улицъ попристало немало. Вонъ тамъ пожалуста сними паутину. (Посарачивается) Такъ! спасибо, душенька. Вотъ еще посмотри: тамъ какъ-будто паучокъ лазитъ; а на подборахъ то сзади инчего нътъ? Спасибо, родная! Вонъ тутъ еще, кажется. (Гладитъ рукою рукасъ фрака и поглядываетъ на Анучкина и Ивана Навловича) Суконцо то въдь Аглицкое! въ 95 году, когда была эскадра наша въ Спцилін, купилъ я его еще мичманомъ и сшилъ изъ него мундиръ; въ 801 при Павлѣ Петровичѣ я былъ сдѣланъ лейтетантомъ, сукно было совсѣмъ новешенькое; въ 844 сдѣлалъ экспедицію вокругъ свѣта, и вотъ только по швамъ немного поистерлось; въ 845 вышелъ въ отставку, только переворотилъ: ужъ десятъ лѣтъ ношу, до сихъ поръ почти, что новый. Благодарю, душенька, м.... раскрасоточка. (Дълаетъ ей ручку и, подходя къ зеркалу, слегка взгерошиваетъ волосы.)

лиучк. А какъ, позвольте узнать, Сицилія.... вотъ вы изволили сказать — Сицилія, хорошая это земля, Сицилія?

жев. А прекрасная! Мы тридцать четыре для тамъ пробыли: видъ, я вамъ доложу, восхитительный. Этакія горы, этакъ деревцо какое пибудь гранитное, и вездѣ Италіяночки, такіе розанчики, такъ вотъ и хочется поцѣловать.

ануч. И хорошо образованы?

жев. Превосходнымъ образомъ! такъ образованы, какъ вотъ у насъ только графини развѣ. Бывало пойдешь по улицѣ — ну, Русскій лейтенантъ, натурально, здѣсь эполеты, (показываеть на плеча) золотое шитье, и этакъ красоточки черномазенькія — у нихъ вѣдь возлѣ каждаго дома балкончики и крыши вотъ, какъ этотъ полъ, совершенно плоски — бывало, этакъ смотришь, и сидитъ этакой розанчикъ.... Ну, натурально, чтобы не ударить лицомъ въ грязь.... (кланяется и размахиваеть рукою) и она этакъ только. (Дълаеть рукою движеніе) Натурально, одѣта: здѣсь у ней какая-инбудь тафтица, шнуровочка, дамскія разныя сережки.... ну, словомъ, такой лакомый кусочекъ....

анучк. А какъ, поавольте еще вамъ едблать вопросъ, на какомъ языкъ изъясияются въ Спциліи?

жев. А натурально, вст на Французскомъ.

анучк. П ръшительно всъ барашни говорятъ по-Французски? жев. Всъ-съ ръшительно. Вы даже, можетъ быть, не повърите тому, что я вамъ доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхалъ отъ нихъ но-Русски.

анучк. Ни одного слова?

жев. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянахъ и прочихъ синьорахъ, то есть, разныхъ ихиихъ офицерахъ; но возъмите

нарочно тамошияго простого мужика, который перетаскиваетъ на шев всякую дрянь, попробуйте, скажите ему: »Дай, братецъ, хлъба! « — не пойметъ, ей Богу не нойметъ, а скажи по-Французски: »Dateci del pane « или: »portate vino! « — пойметъ, и побъжитъ, и точно принесетъ.

пв. павл. А любопытная однакожъ, какъ я вижу, должна быть земля эта Сицилія. Вотъ вы сказали — мужикъ, какъ опъ? такъ ли совершенно, какъ и Русскій мужикъ — широкъ въ плечахъ и землю нашетъ, или нътъ?

жев. Не могу вамъ сказать, не замътиль, пашуть или нѣтъ; а вотъ насчетъ нюханья табаку, такъ я вамъ доложу, что всѣ не только шохають, а даже за губу-съ кладутъ. Неревозка тоже очень дешева: тамъ все почти вода и вездѣ гондолы.... Патурально, сидитъ эдакая Пталіяночка, такой розанчикъ, одѣта: манишечка, илаточекъ.... Съ нами были и Англійскіе офицеры; ну, народъ такъ же какъ и наши: моряки.... и сначала очень было странно: не понимаешь другъ друга; но потомъ, какъ хорошо обзнакомились, начали свободно понимать. Покажешь бывало этакъ на бутылку или стаканъ, — ну, тотчасъ и знаетъ, что это значитъ вышить; приставишь этакъ кулакъ ко рту и скажешь только губами: пафъ, пафъ — знаетъ: трубку выкурить. Вообще, я вамъ доложу, языкъ довольно легкій; наши матросы въ три дия какихъ-нибудь стали совершенно понимать другъ друга.

пв. павл. А преинтересная, какъ вижу, жизнь въ чужихъ краяхъ. Миъ очень пріятно сойтись съ человъкомъ бывалымъ. Позвольте узнать, съ къмъ имъю честь говорить?

жев. Жевакинъ-съ, лейтенантъ въ отставкъ. Позвольте съ своей стороны тоже спросить, съ къмъ-съ имъю счастье изъясияться?

ив. павл. Въ должности экзекутора, Иванъ Павловичъ Янчница.

жев., *не дослышает*. Да, я тоже перекусиль. Дороги то, знаю, впереди будеть довольно; а время холодновато: селедочку съблъ съ хлъбиомъ.

ив. павл. Ивтъ, кажется, вы не такъ поняли: это фамилія моя — Япчиица.

жев. планинсь. Ахъ, повините, я немножко туговать на ухо! Я, право, думаль, что вы изволили сказать, что покущали япчины.

ив. идва. Да, что дълать! Я хотъть было уже просить генерала, чтобы позволиль назваться миз Япчинцынь, да свои отгово-

рили; говорять: будеть похоже на »собачій сынъ«.

жев. А это однакожъ бываетъ. У насъ вся наша эскадра, всъ офицеры и матросы, всъ были съ престранными фамиліями: Номойкинъ, Ярыжкинъ, Перепръевъ лейтенантъ; а одинъ мичманъ, и даже хороний чичманъ, былъ по фамиліи, просто, Дырка. И капитанъ бывало: «Ты, Дырка, поди сюда!« и бывало, падъ шижъ всегда пошутитъ: »эхъ ты дырка эдакой», говоритъ. (Слышенъ съ сынажъ збонокъ; Оскла бъжситъ черезъ колисту отсорять.)

личи. А, здравствуй, матунка!

жев. Здравствуй, какъ живень, дуна моя?

лиучк. Здравствуй, матушка, Өекла Ивановна!

оекла бымить въ-нопыхахъ. Снаснбо, отны мон, здорово. (Отворяеть дверь; въ спихъ раздаются голоса: Дома? Дома. Иотомъ ньсколько почти неслышныхъ словъ, на которыя Өекла отвъчаеть съ досадою: смотри ты какой!)

# ABJENIE WW.

тъже, кочкаревъ, подколесниъ и оекла.

кочк. Нодколесину. Ты номин только куражь и больше инчего. (Оглядывается и раскланивается съ никоторымь изумленіемь; про-себя) Фу ты какая куча народу! Это что значить? Ужь не женихи ли? (Толкаеть Осклу и говорить ей тихо) Съ которыхъ сторонъ понабрала воронъ— а?

оекла во помолоса. Туть тебе воронь неть, все честные

лоди.

кочк. ей. Гости то несчитанные, кажется, общинанные.

овила. Гляди палетъ на свой полетъ, а и похвастаться печъмъ: шапка въ рубль, а щи безъ крунъ. кочк. Не бось, твои разживные, по дырѣ въ карманѣ. (Вслухт) Да что она дѣлаетъ теперь? вѣдь это дверь, вѣрно, къ ней въ спальню? (Подходитъ къ двери.)

оекла. Безстыдникъ! говорятъ тебъ, еще одъвается.

кочк. Эка бѣда! Что жъ тутъ такого? Вѣдь только посмотрю п больше ипчего. (Смотрите се замочную скважину.)

жев. А позвольте мий полюбопытствовать тоже.

янчи. Позвольте взглянуть мий только одинъ разочекъ.

кочк., продолжая смотрьть. Да ничего не видно, господа! И распознать нельзя, что такое бъльеть, женщина или подушка. (Всь однакоже обступили дверь и продираются взглянуть.)

кочк. Что.... кто-то идетъ. (Веп отскакивают прочь.)

## ABJEHIE AVHL

тъ же, арина пантелеймоновна и агафъя тихоновна. (Встраскланиваются.)

ар. пант. А по какой причинъ изволили одолжить посъщеніемъ?

янчн. А по газетамъ узналъ я, что желаете вступить въ подряды насчетъ поставки лѣсу и дровъ, и нотому, находясь въ должности экзекутора при казенномъ мѣстѣ, я пришелъ узнать, какого роду лѣсъ, въ какомъ количествѣ и къ какому времени можете его поставить.

ар. нант. Хоть подрядовъ никакихъ не беремъ, а приходу рады. А какъ по фамиліп?

янчи. Коллежскій ассессоръ Пванъ Павловичь Янчинца.

ар. пант. Прошу покорньйше садиться. (Оращается къ Жевакину и смотрить на него) А позвольте узнать....

жев. Я тоже, вы знаете, вижу объявление о чемъ-то. Дай-ка, думаю себъ, пойду. Погода же показалась хорошею, по дорогъ травка....

АР. ПАНТ. А КАКЪ-СЪ ПО фамиліп? Соч. и П. Гог., Н.

жев. А лейтенанть морской службы въ отставкъ, Балтазаръ Балтазаровъ Жевакинъ 2-й. Былъ у насъ еще другой Жевакинъ, да тотъ еще прежде меня вышелъ въ отставку: былъ раненъ, матушка, подъ колънкомъ, и пуля такъ странно прошла, что колънка то самого не тронула, а по жилъ прохватила — какъ иголкой сшило, такъ что, бывало, когда стоишь съ нимъ, все кажется, что опъ хочетъ тебя колънкомъ сзади ударить.

ар. папт. А прошу покорнъйше садиться. (Обращаясь къ

Анучкину) А позвольте узнать, по какой причинъ?

анучк. По сосъдству-съ. Находясь довольно въ близкомъ со-

лр. пант. Не въ домъ ли купеческой жены Тулубувой, что

насупротивъ, изволите жить?

лнучк. Нътъ, я покамъсть живу еще на Пескахъ; но имъю однакоже намърение современемъ неребраться сюда-съ въ сосъдство, въ эту часть города.

ар. пант. А прошу покорнъйше садиться. (Обращаясь ко

Кочкареву) А позвольте узнать....

кочк. Да неужели вы меня не узнаете? (Обращаясь къ Агафъь Тихоновив) II вы также, сударыня?

ат. тих. Сколько мий кажется, совеймы не видала васы.

кочк. Однакожъ припомните: вы меня, върно, гдъ-инбудь видъли.

иг. тих. Право не знаю. Ужъ развъ не у Бирюшкиныхъ-ли? кочк. Именно, у Бирюшкиныхъ.

ат. тих. Ахъ, вы не знасте: съ ней въдь исторія случилась. кочк. Какъ-же вышла замужъ.

лг. тих. Нътъ, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

др. плит. II сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожкахъ, а кучеръ то былъ пьянъ и вывалилъ съ дрожекъ.

кочк. Да то-то, я помню, что-то было: или вышла замужъ.

или переломила погу.

чр. пант. А какъ по фамили?

кочк. Какъ же, — Илья Оомичъ Кочкаревъ, въ родствъ въдь мы: жена моя безпрестанно говоритъ о томъ.... Нозвольте, позвольте

(беретт за руку Подколесина и подводитт его) Пріятель мой, Подколесинъ Иванъ Кузьмичъ, надворный совътникъ, служитъ экспедиторомъ, одинъ всѣ дѣла дѣлаетъ, усовершенствовалъ отличнѣйше свою часть.

ар. пант. А какъ по фамиліи?

коч'я. Подколесниъ Иванъ Кузьмичъ, Подколесниъ. Директоръ, такъ, только для чина поставленъ, а всё дёла онъ дёлаетъ, Иванъ Кузьмичъ Подколесинъ.

ль. плит. Такъ-съ. Прошу покоритище садиться.

## ABJERIE XIX.

### ТВ ЖЕ И СТАРИКОВЪ.

стар., кланяясь живо и скоро по-купечески и слегка берясь еб бока. Здравствуйте, матушка Арина Пантелеймоновна! Ребята на гостиномъ дворъ сказывали, что продали шерсть, матушка?

АГ. ТИХ., отворачиваясь съ пренебрежениемъ, въ-полголоса, но такъ, что онъ слышитъ. Здъсь не купеческая лавка.

стар. Вона! Аль не впопадъ пришли? аль безъ насъ дѣло сварили?

лр. плит. Прошу, прошу, Алексъй Дмитріевичъ; хоть шерсти не продаемъ, а приходу рады. Прошу покорио садиться.

(Вст устлись. Молчаніе.)

янчн. Странная погода ныньче: поутру совершению было похоже на дождикъ, а теперь какъ-будто и прошло.

лг. тих. Да-съ, ужъ эта погода ни на что не похожа: пногда ясно, а въ другое время совершенно дождливая. Очень большая непріятность.

жев. Вотъ въ Сицилін, матушка, мы были съ эскадрой въ весениее время,—если пригонять, такъ выйдетъ къ нашему февралю; выйдешь бывало изъ дому — день солнечный, а потомъ этакъ дождикъ, и смотришь, точно какъ-будто дождикъ.

янчи. Непріятите всего, когда въ такую погоду сидишь одинъ. Женатому человтку совству другое дтло— не скучно; а если въодиночествт, такъ это просто....

жев. О, смерть, совершениая смерть!

анучк. Да-съ, это можно сказать....

кочк. Какое? — просто терзанье! жизни не будешь радъ! Не приведи Богъ испытать такое положеніе.

янчи. А какъ, сударыня, если бы пришлось вамъ избрать предметъ? Позвольте узнать вашъ вкусъ. Извините, что я такъ прямо. Въ какой службъ вы полагаете быть приличите мужу?

жев. Хотите ли вы, сударыня, имъть мужемъ знакомаго съ морскими бурями?

кочк. Ніть, піть! Лучше по моему миннію мужь.... воть человінь, который одинь почти управляєть всёмь департаментомь.

анучк. Почему же предубъжденье? зачъмъ вы хотите оказать пренебрежение къ человъку, который умъстъ также цъпить обхождение высшаго общества?

янчи. Сударыня, разрѣшите вы!

АГ. ТИХ. молчить.

овкла. Отвъчай же, мать моя, скажи имъ что-нибудь.

яичи. Какъ же, матушка?

кочк. Какъ же ваше митніе, Агафья Тихоновна?

оекла, *muxo ей*. Скажи же, скажи: »Благодарствую «, моль, »съ моимъ удовольствіемъ....« Не хорошо же такъ сидѣть.

аг. тих. Мит стыдно, право стыдно; я уйду, право уйду. Тетушка, посидите за меня.

оекла. Ахъ, не дѣлай этого сраму, не уходи; совсѣмъ осраминься. Они ип вѣсть что подумаютъ.

аг. тих., тихо. Нътъ, право уйду, уйду, уйду! (убъгаетъ. Өекла и Арина Пантелеймоновна уходятъ вслъдъ за нею.)

### явление хх.

## ть же, кромь ушедшихь.

янчн. Вотъ тебѣ на, и ушли всѣ! что это значитъ?

кочк. Что-нибудь, върно, случилось.

жев. Какъ-инбудь на счетъ дамскаго туалета.... Этакъ поправить что-инбудь.... манишечку.... пришпилить. ( Оекла входитъ. Всъ къ ней на встръчу съ вопросами: что, что такое?)

кочк. Что-нибудь случилось?

оекла. Какъ можно, чтобы случилось; ей Богу ничего не случилось.

кочк. Да зачёмъ же она вышла?

евкла. Да пристыдили, потому и вышла; совсёмъ исконфузили, такъ что не высидёла на мъстъ. Проситъ извинить: ввечеру де на чашку чаю чтобы пожаловали (уходитъ.)

янчн. 65 сторону. Охъ ужъ эта мив чашка чаю! Вотъ за то не люблю сватаній, пойдетъ возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послѣзавтра на чашку, да нужно еще подумать. А вѣдь дѣло дрянь, ни чуть не головоломное! чортъ побери, я человѣкъ должностной, мив некогда.

кочк., Нодколесину. А въдь хозяйка недурна, а?

подк. Да, недурна.

жев. А въдь хозяйка то хороша?

кочк. вт сторону. Вотъ чортъ побери! Этотъ дуракъ влюбился. Еще будетъ мъшать, пожалуіі! (Вслухт) Совсъмъ нехороша, совсъмъ нехороша.

япчн. Носъ великъ.

жев. Ну истъ, носа я не заметилъ. Она этакой розанчикъ.

личик. Я самъ того же мития. Нътъ, не то, не то.... Я даже думаю, что врядъ ли она знакома съ обхождениемъ высшаго общества. Да и знаетъ ли она еще по-Французски?

жев. Да что жъ вы, смѣю спросить, не попробовали, не поговорили съ ней по-Французски? Можетъ быть, и знаетъ.

личчк. Вы думаете, я говорю по-Французски? Нътъ, я не имълъ счастія воспользоваться такимъ воспитаніемъ. Мой отецъ

быль чудакъ. Онъ и не думалъ меня выучить Французскому языку. Я быль тогда еще ребенкомъ, меня легко было пріучить, стопло только посёчь хорошенько, и я бы зналъ, я бы непремённо зналъ.

жев. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что жъ вамъ за

прибыль, если она....

анучк. А нѣтъ, нѣтъ, жепщина совсѣмъ другое дѣло. Нужно, чтобы она непремѣнно знала, а безъ того у ней и то, и это....

(показываеть жестами) все ужъ будеть не то.

янчн. въ сторону. Ну, объ этомъ заботься кто другой. А я пойду, да осмотрю со двора домъ и флигеля: если только все, какъ слъдуетъ, такъ сего же вечера добьюсь дъла. Эти женишки миъ неопасны — народъ что-то больно жиденькій. Такихъ невъсты не любятъ.

жев. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дорогѣ ли намъ? Вы гдѣ, позвольте спросить, живете?

анучк. А на Пескахъ, въ Петровскомъ переулкъ.

жев. Да-съ, будетъ кругъ: я на острову въ 18-й линіи; а

впрочемъ и все-таки я васъ провожу.

стар. Нътъ, тутъ что-то спъснвятся. Ай припоминте потомъ, Агафъя Тихоновна, и насъ! Съ моимъ почтеніемъ, господа! (кла-илется и уходитъ.)

# ABAEHIE XXI.

# подколесинъ и кочкаревъ.

подк. А чего ждемъ и мы.

кочк. Ну что, въдь правда, хозяйка мила?

полк. Да что! мив, признаюсь, она не нравится.

кочк. Вотъ на! Это что? Да въдь ты самъ согласился, что она хороша!

подк. Да такъ, какъ-то не того: и носъ длинный, и по-Фран-

цузски не знасть. кочк. Это еще что? тебъ на что по-Французски?

подк. Ну, все-таки невъста должна знать по-Французски.

кочк. Почему жъ?

подк. Да потому, что.... ужъ я не знаю почему, а все будеть у ней не то.

кочк. Ну, вотъ дуракъ; сейчасъ одинъ сказалъ, а онъ и уши развъсилъ. Она красавица, просто красавица; такой дъвицы не сыщешь нигдъ.

подк. Да мит самому сначала она было приглянулась, да послт, какъ начали говорить: длинный носъ, длинный носъ, — ну, я раземотртль и вижу самъ, что длинный носъ.

кочк. Эхъ ты, ппрей, не нашелъ дверей! Они нарочно толкуютъ, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалилъ,—такъ ужъ дѣлается. Это, братъ, такая дѣвица! Ты разсмотри только глаза ея, вѣдь это, чортъ знаетъ, что за глаза: говорятъ, дышутъ. А носъ? не знаю, что за носъ: бѣлизна — алебастръ! Да и алебастръ не всякій уравнится. Ты разсмотри самъ хорошенько.

подк. Да тенерь-то я опять вижу, что она какъ-будто хороша.

кочк. Разумбется, хороша. Послушай, теперь, такъ какъ они всв ушли, пойдемъ къ ней, изъясшимся и все кончимъ.

подк. Ну, этого я не сдълаю.

кочк. Отчего жъ?

подк. Да что жъ за нахальство? Насъ много; пусть она сама выбереть.

кочк. Ну, да что тебѣ смотрѣть на нихъ: боншься соперпичества, что ли? Хочешь, я ихъ всѣхъ въ одну минуту спроважу.

подк. Да какъ же ты ихъ спровадишь?

кочк. Ну, ужъ это мое дѣло. Дай мнѣ только слово, что потомъ не будень отнъкиваться.

подк. Почему жъ не дать? изволь, я не отпираюсь.

кочк. Руку!

подк., подавая. Возьми!

кочк. Ну, это только мив и нужно. (Оба уходять.)

# ABROTBIE BTOPOE.

Комната ст домп Агафын Тихоновны.

### ABJEHIE 1.

аг. тих., одиа, потом Кочкаревь. Право такое затрудненіевыборъ. Если бы еще одинъ, два человъка, а то четыре-какъ хочешь, такъ и выбирай. Инканоръ Ивановичъ недуренъ, хотя конечно худощавъ; Иванъ Кузьмичъ тоже недуренъ. Да если сказать правду, Иванъ Павловичъ тоже, хоть и толсть, а вёдь очень видный мущина. Прошу покорно, какъ тутъ быть? Балтазаръ Балтазаровичъ онять мужчина съ достоинствами. Ужъ какъ трудно ръшиться, такъ просто разсказать нельзя, какъ трудно! Если бы губы Никапора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да пожалуй, прибавить къ этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчасъ же рѣшилась. А теперь поди, подумай! просто, голова даже стала больть. Я думаю, лучше всего кинуть жребій. Положиться во всемь на волю Божію: кто выкинется, тотъ и мужъ. Напишу ихъ всъхъ на бумажкахъ, сверну въ трубочки, да и пусть будеть, кто будеть. ( Подходить ка столику, вынимаеть оттуда ножницы и бумагу, наръзываеть билетики и скатываеть, продолжая говорить:) Такое несчастное положение дъвицы, особливо еще влюбленной. Изъ мущинъ никто не войдетъ

въ это, и даже просто, не хотять понять этого. Воть они вст ужь готовы! Остается только положить ихъ въ ридиколь, зажмурить глаза, да и пусть будеть, что будеть. (Кладет билетики въ ридиколь и мъшаето ихъ рукою) Страшно... Ахъ, если бы Богъ даль, чтобы выпулся Никаноръ Ивановичь! итъ, отчего же онъ? лучше Иванъ Кузьмичь. Отчего же Иванъ Кузьмичь? чтоб же худы тт, другіе.... Нтоб итъть, не хочу.... какой выберется, такой пусть и будеть. (Шарить рукою въ ридиколь и выпимаето вмысто одного вст) Ухъ! вст! вст вынулись! А сердце такъ и колотится! Итъть, одного, одного, непремънно одного! (Кладето билетики въ ридиколь и мъшаето; въ это время входить потихонку Кочкарево и становится позади) Ахъ, если бы вынуть Балтазара.... что я! хотъла сказать Инканора Ивановича.... Нтъть, не хочу, не хочу, какъ прикажетъ судьба!

кочк. Да возьмите Ивана Кузьмича, всъхъ лучше.

AГ. ТИХ. АХЪ! (вскрикиваеть и закрываеть мицо объими руками, страшась взглянуть назадь.)

кочк. Да чего жъ вы испугались? Не нугайтесь, это я. Право возьмите Ивана Кузьмича.

ат. тих. Ахъ, миъ стыдно: вы подслушали.

кочк. Ничего, инчего! вѣдь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться, откройте же ваше личико.

лг. тих., во половину открывая лицо. Мнъ право стыдно.

кочк. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

лг. тих. Ахъ! *(векрикиваето и закрывается вновь руками.)* кочк. Право, чудо человѣкъ, усовершенствовалъ часть свою...

просто, удивительный человъкъ!

аг. тих. понемногу открывает лицо. Какъ же, а другой? а Инканоръ Ивановичъ — въдь онъ тоже хорошій человъкъ.

кочк. Помилунте, это дрянь противъ Ивана Кузьмича.

аг. тих. Отчего же?

кочк. Ясно отчего. Иванъ Кузьмичъ человѣкъ.... ну, просто, человѣкъ.... человѣкъ, какихъ не сыщешь.

аг. тих. Пу, а Иванъ Павловичъ?

кочк. И Иванъ Павловичъ дрянь, всъ они дрянь.

аг. тих. Будто бы ужъ всё?

кочк. Да вы только посудите, сравните только: это — какъ бы то ни было; а въдь то, что ни нонало: Иванъ Павловичъ, Никаноръ Ивановичъ, чортъ знастъ что такое!

ат. тих. А вёдь право они очень... скромные.

кочк. Какое скромные! Драчуны, самый буйный пародъ. Охота же вамь быть прибитой на другой день послъ свадьбы.

лг. тих. Ахъ Боже мой! Уже это точно такое несчастие, хуже

котораго не можетъ быть.

кочк. Еще бы! хуже этого и не выдумаеть ничего.

лг. тих. Такъ по вашему совъту лучше взять Ивана Кузьмича? кочк. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. (Въ сторону) Дъло, кажется, идетъ на ладъ. Подколесниъ сидитъ въ кандитерской, пойти поскоръй за нимъ.

ат. тих. Такъ вы думаете — Ивана Кузьмича?

кочк. Непремѣнно Пвана Кузьмича.

лг. тих. А тёмъ другимъ развъ отказать?

кочк. Конечно отказать.

ат. тих. Да въдь какъ же это едълать? какъ-то стыдно.

кочк. Почему жъ стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите за-мужъ.

аг. тих. Да въдь они не повърять, стануть спрашивать: да

почему, да какъ?

кочк. Ну, такъ если вы хотите кончить однимъ разомъ, скажите просто: »Пошли вонъ, дураки!«

лг. тих. Какъ же можно такъ сказать?

кочк. Пу, да ужъ попробуйте: я васъ увъряю, что послъ этого всъ выбътутъ вонъ.

ат. тих. Да въдь выйдетъ какъ-то бранно.

кочк. Да вѣдь вы больше ихъ не увидите, такъ не всё ли равно?

ат. тих. Да всё какъ-то не хорошо... они въдь разсердятся.

кочк. Какая же бъда, если разсердятся? Если бы изъ этого что-инбудь вышло, тогда другое дъло; а въдь здъсь самое большое, если кто-инбудь изъ инхъ плюнетъ въ глаза, вотъ и все.

ат. тих. Ну вотъ, видите!

кочк. Да что жъ за бѣда? Вѣдь инымъ плевали иѣсколько разъ, ей Богу! Я знаю тоже одного: прекраснѣйшій собой мужчина, румянецъ во всю щеку; до тѣхъ поръ егозилъ и надоѣдалъ своему начальнику о прибавкѣ жалованья, что тотъ наконецъ не вынесъ, плюнулъ въ самое лицо, ей Богу! »Вотъ тебѣ«, говоритъ, »твоя прибавка, отвяжись сатана!« А жалованья однакоже все-таки прибавилъ. Такъ что жъ изъ этого, что илюнетъ? Если бы, другое дѣло, былъ далеко илатокъ, ато вѣдь онъ тутъ же въ карманѣ—взялъ, да и вытеръ. (Въ спилхъ збоилтъ) Стучатся: кто-инбудь изъ инхъ вѣрно; я бы не хотълъ теперь съ инми встрѣтиться. Нѣтъ ли у васъ тамъ другого выхода?

ат. тих. Какъ же, по черной лѣстипцѣ. Но право, я вся дрожу. кочк. Ничего, только присутствіе духа. Прощайте. (Въ сторону) Поскорѣй приведу Подколесина.

### ABJEHLE II.

### АГАФЬЯ ТИХОНОВНА И ЯНЧИЦА.

япчи. Я нарочно, сударыня, пришелъ немного пораньше, чтобы поговорить съ вами наеднит, на-досугъ. Ну, сударыня, насчетъ чина, я уже полагаю вамъ извъстно: служу коллежскимъ ассессоромъ, любимъ начальствами, подчиненные слушаются.... не достаетъ только одного: подруги жизни.

ат. тих. Да-съ.

янчи. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта — вы. Скажите напрямикъ: да, или нътъ? (Смотрите ей ет плечо, ет сторону) Она не то, что, какъ бываютъ, худенькія Нъмки—коечто есть.

аг. тих. Я еще очень молода-съ... нерасположена еще замужъ....

янчи. Помилуйте, а сваха зачёмъ хлопочетъ? Но, можетъ быть, вы хотите что-инбудь другое сказать—изъяснитесь... (слышень колокольчикь) Чортъ побери! никакъ не дадутъ дёломъ заняться!

## abjenie III.

### тъ же и жевакинъ.

жев. Извините, сударыня, что я, можеть быть, слишкомъ рано. (Оборачивается и видить Яшиницу) Ахъ, ужъ есть... Ивану Извловичу мое почтеніе.

янчи. ст сторону. Провалился бы ты съ своимъ почтеніемъ! (Вслухт) Такъ какъ же, сударыня? Скажите одно только слово: да, или ивтъ?... (слышент колокольчикт; Янчница плюетт стердцовт) онять колокольчикъ!

### ABJEHIE IV.

### тъ же и анучкинъ.

мнучк. Можетъ быть, я, сударыня, ранёе, чёмъ слёдуетъ и повелёваетъ долгъ приличія... (Видя прочихъ, испускаетъ восклицаніе и раскланивается) Мое почтеніе!

япчи., въ сторону. Возьми себъ свое почтеніе! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебъ твои поджарыя ноги! (Вслухъ) Такъ какъ же, сударыня, ръшите. Я человъкъ должностной, времени у меня немного — да, или нътъ?

аг. тих., въ смущени. Не нужно-съ... не нужно-съ... (Въ сторону) Инчего не нонимаю, что говорю.

япчн. Какъ не нужно? въ какомъ отношении не нужно?

аг. тих. Ничего-съ, ничего.... я не того-съ... (Собираясь съ духомъ) Пошли вонъ!... (Въ сторону, всплеснувши руками) Ахъ, Боже мой! что я такое сказала?

янчи. Какъ »пошли вонъ«? что это такое значить »ношли вонъ«? Позвольте узнать, что вы разумѣете подъ этимъ? (подбоченившись, подступаеть къ ней грозно.)

AT. ТИХ., взглянувъ ему вълицо, вскрикиваетъ. Ухъ, прибьетъ, прибьетъ! (убъгаетъ. Яичница стоитъ, разинувши ротъ. Вбъ-

гаеть ил крикь Арина Пантелеймоновна и, взглянувь ему вълицо, вскрикиваеть тоже: ухъ прибъеть! и убъгаеть.)

янчи. Что за притча такая! воть, право, исторія! (въ дверяхъ звенить звонокъ и слышны голоса.)

голосъ кочк. Да входи, входи, что же ты остановился? голосъ подк. Да ступай ты впередъ. Я только въ минуту оправлюсь, растегнулось стремешко.

голосъ кочк. Да ты улизнешь опять. голосъ подк. Нътъ, не улизну! ей Богу не улизну!

## ABJEHIE Y.

### ТЪ ЖЕ И КОЧКАРЕВЪ.

кочк. Ну вотъ, очень нужно поправлять стремешко. янчн., *обращалсь ко нему*. Скажите пожалуста, невъста дура,

кочк. А что? случилось развъ что?

что ли?

янчи. Да непонятные поступки: выбѣжала, стала кричаты: »прибьеть, прибьеть! « Чорть знаеть что такое.

кочк. Ну да, это за ней водится: она дура.

янчи. Скажите, въдь вы ей родственникъ?

кочк. Какъ же, родственникъ.

янчи. А какъ родственникъ, позвольте узнать?

кочк. Право не знаю: какъ-то тетка моей матери что-то такос ел отцу, или отецъ ел что-то такое моей теткъ—объ этомъ знаетъ жена моя, это ихъ дѣло.

янчи. И давно за ней водится дурь?

кочк. А еще съ самаго съ-измала.

янчн. Да конечно лучше, если бы она была умиви; а вирочемъ и дура тоже хорошо: были бы только статьи прибавочныя въ хорошемъ порядкъ.

кочк. Да въдь за ней инчего изтъ.

личн. Какъ такъ, а каменный домъ?

кочк. Да въдь только слово, что каменный, а знали бы вы, какъ онъ выстроенъ: стъны въдь выведены въ одинъ кириичъ, а въ срединъ всякая дрянь — мусоръ, щепки, стружки.

япчн. Что вы?

кочк. Разумъется. Будто не знаете, какъ теперь строятъ дома? лишь бы только въ ломбардъ заложить.

янчи. Однакожъ вёдь домъ не заложенъ.

кочк. А кто вамъ сказалъ? Вотъ въ томъ-то и дѣло, не только заложенъ, но за два года еще проценты не выплачены. Да въ сенать есть еще братъ, который тоже запускаетъ глаза на домъ, сутяга, какого свътъ не производилъ: съ родной матери послъднюю юбку сиялъ-бы, безбожникъ!

янчи. Какъ же мив старуха сваха... Ахъ она бестія этакая, извергъ рода человъ.... (Въ сторону) Однакожъ онъ, можетъ быть, и вретъ. Подъ строжайній допросъ старуху! и если только правда... ну.... я заставлю запъть ее не такъ, какъ другіе поютъ.

днучк. Позвольте васъ побезпоконть тоже вопросомъ; признаюсь, не зная Французскаго языка, чрезвычайно трудно судить самому, знастъ ли женщина по-Французски, или нѣтъ. Какъ хозяйка дома, знаетъ....

кочк. Ни бельмеса.

лиучк. Что вы?

кочк. Какъ же, я это очень хорошо знаю. Она училась вмѣстѣ съ женой въ пансіонѣ, извѣстная была лѣнивица, вѣчио въ дурацкой шапкѣ сидитъ. А Французъ-то учитель, просто, билъ ее палкою.

анучк. Представьте же, что у меня съ нерваго разу, какъ только я увидѣлъ, было какое-то предчувствіе, что она не знаетъ по-Французски.

янчи. Ну, чортъ съ Французскимъ! Но какъ сваха то проклятая.... Ахъ ты бестія этакая, въдьма! Въдь если бы вы знали, какими словами она расписала — живописецъ, вотъ совершенный живописецъ! »Домъ, флигель«, говоритъ, »на фундаментахъ, серебряныя ложки, сани—вотъ садись да и катайся!« словомъ, въ ро-

манъ ръдко выберется татая страница. Ахъ ты, подошва ты старая! иоподись только ты мнъ...

### ABJEHIE VI.

тъ же н векла. Всь, увидьег ее, обращаются къ ней со слъдующими словами:

янчн. А! вотъ она! А подойди-ка сюда, старая гръховодница! а подойди-ка сюда!

лиучк. Такъ-то вы обманули меня, Өекла Ивановна?

кочк. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

өекла. II ин слова не разберу: оглушили совстмъ.

япчн. Домъ строенъ въ одинъ кпрпичъ, старая подошва, а ты наврала: и съ мезонинами и чортъ знаетъ съ чъмъ.

оекла. А не знаю, не я строила. Можетъ быть, нужно было въ одинъ киринчъ, оттого такъ и построили.

янчи. Да и въ ломбардъ еще заложенъ? черти-бътебя съёли, вёдьма ты проклятая! (притопывая погой.)

о екла. Смотри ты какой! Еще бранится. Иной бы благодарить сталь за удовольствіе, что хлонотали о немь.

лиучк. Да, Өекла Ивановна, вотъ вы и мив тоже насказали, что она знаетъ по-Французски.

овкла. Знастъ родимый, все знастъ, и по-Нъмецкому и повсякому; какіе хочень манеры — все знастъ.

анучк. Ну нътъ, кажется, она только по-Русски и говоритъ. оекла. Что жъ тутъ худого? Понятливъе по-Русски, потому

оккла. Что жъ тутъ худого? Понятливѣе по-Русски, нотому и говоритъ по-Русски. А кабы умѣла по-босурмански, то тебѣ-же хуже, и самъ бы не понялъ ничего. Ужъ тутъ нечего толковать про Русскую рѣчь, — рѣчь извѣстно какая: всѣ святые говорили по-Русски.

янчи. А подойди-ка сюда, проклятая, подойди-ка ко мив! оекла, пятясь ближе ко дверямо. И не подойду, я знаю тебя: ты человъкъ тяжелый, ни за что прибъешь. янчи. Ну, смотри, голубушка, это не пройдеть тебѣ. Воть я тебя какъ сведу въ полицію, такъ ты у меня будешь знать, какъ обманывать честныхъ людей. Вотъ ты увидишь! А невѣстѣ скажи, что она подлецъ, слышишь, непремѣнно скажи.

(Уходить.)

оекла. Смотри ты какой! разсердился какъ! Что толстъ, такъ думаетъ, ему и ровнаго никого иътъ. А я скажу, что ты самъ подлецъ — вотъ что!

анучк. Признаюсь, любезнъйшая, никакъ не думалъ я, чтобы вы стали такъ обманывать. Знай я, что невъста съ такимъ образованіемъ, да я.... да и нога бы моя, просто, не была здъсь. Вотъ какъ-съ!

(Yxodumv.)

оекла. Бълены объълись или выпили лишнее. Вишь переборщики нашлись какіе! Свела съ ума глупая грамота.

### ABJEHIE YII.

ОЕКЛА ИВАНОВНА, КОЧКАРЕВЪ, ЖЕВАКИНЪ.

кочк. хохочеть вовсе горло, смотря на Оеклу и указывая на нее пальцемь.

өекла, ст досадою. Ты что горло дерень?

кочк. продолжает хохотать.

өекла. Экъ какъ разобрало его!

кочк. Сваха то! сваха то! Мастерица женить, знаетъ, какъ повести дъло! (продолжаетъ хохотать.)

оекла. Экъ его заливается! Знать, покойница свихнула съ ума въ тоть часъ, какъ тебя рожала.

(Уходить съ досадою.)

## ABJEHIE VIII.

кочкаревъ, жевакинъ.

кочк., продолжая хохотать. Охъ, не могу, право не могу, силы не выдержать, чувствую, что тресну отъ смѣху! (продолжает хохотать.)

жев., глядя на него, начинает тоже смъяться.

кочк., ег усталости валится на стулг. Охъ, право выбился изъ силъ! Чувствую, что если засмъюсь еще, надорву послъднія силы.

жев. Мив правится веселость вашего нрава. У насъ въ эскадрв капитана Волдырева былъ мичманъ Пътуховъ, Антонъ Ивановичъ; тоже этакъ былъ веселаго права. Бывало, ему ничего больше, покажешь этакъ одинъ палецъ — вдругъ засмъется, ей Богу! и до самаго вечера смъется. Ну, глядя на него, бывало и самому сдълается смъшно, и смотришь наконецъ, и самъ точно этакъ смъешься.

кочк., пересодя дыханье. Охъ, господи помилуй насъ грѣшныхъ! Ну что она вздумала, дура? Ну куда же ей женить, ей ли женить? Вотъ я женю, такъ женю!

жев. Нътъ, такъ вы можете не въ шутку женить?

кочк. Еще бы! Кого угодно, на комъ угодно.

жев. Если такъ, жените меня на здъшней хозяйкъ.

кочк. Васъ? да зачёмъ вамъ жениться?

жев. Какъ зачёмъ? вотъ, позвольте замётить, странный немного вопросъ! а извёстное дёло зачёмъ.

кочк. Да въдь вы слышали, у ней приданаго ничего нътъ.

жев. На нътъ и суда пътъ. Конечно это дурно, а впрочемъ съ этакою прелюбезною дъвицею, съ ея обхожденіями, можно прожить и безъ приданаго. Небольшая комнатка, (размъривает примърно руками) этакъ здъсь маленькая прихожая, небольшая шпрмочка, или какая-нибудь въ родъ этакой перегородки....

кочк. Да что вамъ въ ней такъ понравилось?

жев. А сказать правду, мий понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёръ со стороны женской полноты.

кочк., поглядывая на него искоса, говорить въ сторону. А въдъ самъ ужъ куда не пощеголяеть, точно кисеть, изъ котораго вытрясли табакъ. (Вслухъ) Нътъ, вамъ совсъмъ не слъдуетъ жениться.

жев. Какъ-такъ?

кочк. Да такъ. Ну что у васъ за фигура, между нами будь сказано: нога пътушья...

жев. Пътушья?

кочк. Конечно. Что у васъ за видъ?

жев. То-есть, какъ однакоже пътушья нога?

кочк. Да просто, пътушья.

жев. Мий кажется, это однакожъ касается на счетъ личности....

кочк. Да въдь я говорю потому, что, знаю, вы разсудительный человъкъ, другому я не скажу. Я васъ женю, извольте, только на другой.

жев. Нътъ, ужъ я бы просиль, чтобы на другой меня не же-

нили. Ужъ будьте этакъ благодътельны, чтобы на этой.

кочк. Извольте, женю, только съ условіемъ: вы не мѣшайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невѣстѣ, я все сдѣлаю безъ васъ.

жев. Да какъ однакоже все безъ меня? Все-таки мит хоть на глаза надо будетъ показаться.

кочк. Совевмъ ненадо. Идите домой и ждите: въ этотъ ве-

черъ все будетъ сдълано.

жев. потпраеть руки. А воть что ужь куда бы хорошо! Да не нужны ли аттестать, послужной списокь? Можеть быть, невъста захочеть полюбопытствовать. Я сбъгаю за ними въ минуту.

кочк. Ничего ненадо, отправляйтесь только домой; я вамъ сегодня же дамъ знать. (выпроваживает его) Да, чорта съ два, какъ бы не такъ! Что жъ это? что жъ это Подколесинъ не йдетъ? это однакожъ странно. Неужели онъ до сихъ поръ поправляетъ свою стремешку? Ужъ не побъжать ли за нимъ?

# ABJEHIE IX.

кочкаревъ, агафья тихоновна.

лт. тих., осматриваясь. Что, ушли? никого нъть? кочк. Ушли, ушли, никого.

ат. тих. Ахъ, если бы вы знали, какъ я вся дрожала! этакого точно еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этотъ Япчинца; какой онъ долженъ быть тиранъ для жены! Миъ всё такъ вотъ и кажется, что онъ сейчасъ воротится.

кочк. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь изъ нихъ двухъ покажетъ носъ свой здѣсь.

лг. тих. А третій?

кочк. Какой третій?

жев., емсовывая голову въ двери. Смерть хочется знать, какъ она будетъ изъясняться обо мит своимъ ротикомъ... розанчикъ этакой!

чг. тих. А Балтазаръ Балтазаровичъ?

жев. А, вотъ оно, вотъ оно! (потираето руки.)

кочк. Фу ты пропасть! Я думаль о комъ вы говорите. Да въдь это просто, чортъ знаетъ что, набитый дуракъ.

жев. Это что такое? Ужъ этого я, признаюсь, никакъ не понимаю.

ат. тих. А онъ однакоже на-видъ показался очень хорошимъ человъкомъ.

кочк. Пьяница!

жев. Ей Богу не понимаю!

лг. тих. Неужели и пьяница еще?

кочк. Помилуйте, отъявленный мерзавецъ.

жев., громко. Нѣтъ, позвольте, ужъ этого я никакъ не просилт васъ говорить. Что-нибудь замолвить въ мой профитъ, по-хвалить — другое дѣло, а чтобы этакимъ образомъ, этакими словами, ужъ извольте развѣ кого-нибудь другого, а ужъ я слуга покорный.

кочк. въ сторону. Какъ это угораздило его подвернуться? (Агафът Тихоновнъ въ-полголоса) Смотрите, смотрите, на ногахъ не держится. Этакое мыслете онъ всякій день пишетъ. Прогоните его, да и концы въ воду! (Въ сторону) А Подколесина нътъ, какъ нътъ. Экой мерзавецъ! Ужъ я жъ вымещу на немъ. (Уходитъ.)

### ABJENIE X.

# АГАФЬЯ ТИХОНОВНА И ЖЕВАКИНЪ.

жев. въ сторону. Объщался хвалить, а вмъсто того выбранплъ! престранный человъкъ (Вслухъ) Вы, сударыня, не върьте. лг. тих. Извините, мит не здоровится... болитъ-съ голова.

(Xouems yümu.)

жев. Не можетъ быть, вамъ что-нибудь во мнъ не правится. (Указывая на голову) Вы не глядите на то, что у меня здъсь маленькая плъшина: это ничего, это отъ лихорадки, волоса сейчасъ выростутъ.

ат. тих. Мит все равно-съ, что бъ у васъ тамъ ни было. жев. У меня, сударыня.... если надъну черный фракъ, такъ

цвътъ лица будетъ побълъе.

аг. тих. Для васъ лучше. Прощайте! (Уходить.)

## ABJENIE XL

жевакинь, одинь, говорить въ-слъдь ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину, зачемъ? къ чему? Или во мив какой-либо существенный есть изъянъ, что ли?..., Ушла! Престранный случай! Вотъ ужъ никакъ въ семнадцатый разъ случается со мною, и все почти одинакимъ образомъ: кажется, этакъ сначала все хорошо, а какъ дойдетъ дъло до развязки — смотришь, и откажуть. (Ходить по комнать въ размышленіи.) Да, вотъ эта будеть ужъ никакъ семнадцатая невѣста. И чего же ей однакожъ хочется? Чего бы ей, напримъръ, этакъ.... съ какой стати.... (подумась) Темно, чрезвычайно темно! Добро бы быль нехорошь чёмь. (Осматривается) Кажется, нельзя сказать этого, все — слава Богу! Непонятно! Развъ не пойти ли домой, да не порыться ли въ сундучкъ: тамъ у меня были стишки, противъ которыхъ точно ни одна не устоитъ.... Ей Богу, уму непонятно! Сначала, кажись, новежю.... Видно, приходится поворотить назадъ отлобли. А жаль, право жаль. ( $\mathit{Yxodum5}$ .)

### ABJEHIE XII.

подколесинъ и кочкаревъ, *входять* и оба оглядываются назадъ.

кочк. Онъ не замътилъ насъ. Видълъ, съ какимъ длиннымъ носомъ вышелъ?

подк. Неужели и ему такъ же отказано, какъ и темъ?

кочк. Из-отръзъ.

подк. А преконфузно однакоже должно быть, если откажутъ.

кочк. Еще бы!

ноди. Я всё еще не върю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитаетъ меня всъмъ.

кочк. Такая предпочитаетъ? Она отъ тебя, просто, безъ памяти. Такая любовь: однихъ именъ какихъ надавала, такая страсть, — такъ, просто, и кинитъ!

пода, самодовольно уемъхается. А въдь съ самомъ дълъ женщина если захочетъ, такихъ словъ наскажетъ, въкъ бы не выдумалъ; мордашечка, таракашечка, чернушка....

кочк. Что еще эти слова! Вотъ какъ женишься, такъ ты уви-"дишь въ первые два мѣсяца, какія пойдутъ слова; просто, братъ, ну вотъ такъ и таешь.

подк., усмъхаясь. Будто?

кочк. Какъ честный человѣкъ! Послушай, теперь однакожъ скорѣе къ дѣлу. Изъясни ей и открой сію же минуту сердце и требуй руки.

подк. Но какъ же сію минуту? что ты!

кочк. Непремънно спо же минуту.... а вотъ и она сама.

### явление хии.

### ТВ ЖЕ И АГАФЬЯ ТИХОНОВНА.

кочк. Я привель къ вамъ, сударыня, смертнаго, котораго вы видите. Еще никогла не было такъ влюбленнаго, просто, не приведи Богъ, и непріятелю не пожелаю....

подк., толкая его подъ руку, тихо. Ну ужъ ты, братъ, кажется, слишкомъ.

кочк. ему. Ничего! (Ей тихо) Будьте посмълье, онъ очень смиренъ, старайтесь быть какъ можно развязнье. Этакъ новоротите какъ-нибудь бровями или, потуппвши глаза, такъ вдругъ и сръзать его, злодъя, или выставьте ему какъ-нибудь плечо, и пусть его, мерзавецъ, смотритъ! Напрасно впрочемъ вы не надъли платья съ короткими рукавами; да впрочемъ и это хорошо. (Вслухъ) Ну, я оставляю васъ въ пріятномъ обществъ! Я на минуточку взгляну только къвамъ въ столовую и на кухню: надо распорядиться, сейчасъ придетъ офиціянтъ, которому заказанъ ужинъ; можетъ быть, и впна принесены.... До свиданья! (Подколесину) Смълъе! смълъе! (Уходитъ.)

### ABJEHIE XIV.

### подколесинъ и агафья тихоновна.

аг. тих. Прошу покорнъйше садиться! (Садятся и молчать.)

подк. Вы, сударыня, любите кататься?

ат. тих. Какъ-съ кататься?

подк. На дачъ очень пріятно лътомъ кататься въ лодкъ.

ат. тих. Да-съ, иногда съ знакомыми прогуливаемся.

подк. Какое то лъто будетъ — неизвъстно.

аг. тих. А желательно, чтобы было хорошее.

(Оба молчать.)

подк. Вы, сударыня, какой цвътокъ больше любите?

ат: тих. Который покръпче пахнетъ-съ — гвоздику-съ.

педк. Дамамъ очень идутъ цвъты.

ат. тих. Да, пріятное занятіе. (Молчаніе.) Въ которой

церкви вы были въ прошлое воскресенье?

подк. Въ Вознесенской, а недълю назадъ тому, былъ въ Казанскомъ соборъ. Впрочемъ, молиться все равно, въ какой бы ни было церкви. (Молчатъ. Подколесинъ барабанитъ пальцами по стулу.) Вотъ скоро будетъ Екатпрингофское гулянье.

аг. тих. Да, чрезъ мъсяцъ, кажется.

подк. Даже и мъсяца не будетъ.

аг. тих. Должио быть, веселое будеть гулянье.

подк. Сегодня восьмое число; (считает по пальцами) девятое, десятое, одинадцатое.... чрезъ двадцать два дня.

аг. тих. Представьте, какъ скоро!

подк. Я сегодняшняго дня даже не считаю. (Monuanie.) Какой это смълый Русскій народъ!

аг. тих. Какъ?

подк. А работники. Стоятъ на самой верхушкъ.... Я проходилъ мимо дома, такъ штукатурщикъ штукатуритъ и не боится ничего.

ат. тих. Да-съ. Такъ это въ какомъ мъстъ?

подк. А вотъ по дорогѣ, по которой я хожу всякій день въ департаментъ. Я вѣдь каждое утро хожу въ должность. (Молчаніе. Подколесинъ опять начинаетъ барабанить пальцами, наконецъ берется за шляпу и раскланивается.)

аг. тих. А вы уже хотите....

подк. Да-съ. Извините, что, можетъ быть, наскучиль вамъ.

ат. тих. Какъ-еъ можно! Напротивъ, я должиа благодарить за подобное препровождение времени.

подк., улыбаясь. А мнъ право такъ кажется, что я наскучилъ.

лг. тих. Ахъ, право нътъ!

подк. Ну, такъ если нѣтъ, такъ позвольте мнѣ и въ другое время, вечеркомъ когда-нибудь.

 $\Lambda \Gamma$ . ТПХ. Очень пріятно-еъ. (Раскланиваются. Подколесинъ уходить.)

### ABJEHIE XY.

### агафья тихоновна, одна.

Какой достойный человъкъ! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и разсудительный. Да, пріятель его давича справедливо сказаль; жаль только, что онъ такъ скоро ушелъ, а я бы еще хотъла его послушать. Какъ пріятно съ нимъ говорить! и въдь главное то хорошо, что совсъмъ не пустословитъ. Я было хотъла ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробъла, сердце такъ стало биться.... Какой превосходный человъкъ! Нойду разскажу тетушкъ. (Уходитъ.)

### ABJERIE XVI.

# подколесинъ и кочкаревъ, сходять.

кочк. Да зачемъ домой? Вздоръ какой, зачемъ домой?

подк. Да зачёмъ же мив оставаться здёсь? Вёдь я все уже сказаль, что слёдуеть.

кочк. Стало быть, сердце ей ты уже открыль?

подк. Да, вотъ только развѣ, что сердца еще не открылъ.

кочк. Вотъ те исторія! зачёмъ же не открыль?

подк. Ну да какъ же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чемъ, вдругъ сказать съ-боку принеку: «Сударыня, дайте я на васъ женюсь?«

кочк. Ну, да о чемъ же вы, о накомъ вздоръ толковали битыхъ полчаса?

подк. Ну, мы переговорили обо всемъ, и признаюсь, я очень доволенъ: съ большимъ удовольствіемъ провелъ время.

кочк. Да послушай, посуди ты самъ: когда же все это успъемъ? въдь черезъ часъ надо ъхать въ церковь, подъ вънецъ.

подк. Что ты, съ ума сошелъ? Сегодня подъ вънецъ?

кочк. Почему жъ нътъ?

подк. Сегодня подъ вънецъ?

кочк. Да въдь ты же самъ далъ слово, сказалъ, что какъ только женихи будутъ прогнаны — сейчасъ готовъ жениться.

подк. Ну, я и теперь не прочь отъ слова, только не сейчасъ же; мъсяцъ по крайней мъръ падо дать роздыху.

кочк. Мфсяцъ!

подк. Да, конечно.

кочк. Да ты съ ума сошель, что ли?

подк. Да меньше мѣсяца нельзя.

кочк. Да въдь я офиціанту заказаль ужинь, бревно ты! Ну, послушай, Иванъ Кузьмичь, не упрямься, душенька, женись теперь.

подк. Помилуй, братъ, что ты говоришь, какъ же теперь?

кочк. Иванъ Кузьмичъ, ну, я тебя прошу. Если не хочешь для себя, такъ для меня по крайней мъръ.

подк. Да право нельзя.

кочк. Можно, душа, все можно; ну, пожалуста, не капризничай, душенька!

подк. Да право нътъ, неловко, совсъмъ неловко.

кочк. Да что неловко, кто тебѣ сказаль это? Ты посуди самъ, вѣдь ты человѣкъ умный, я говорю это не съ тѣмъ, чтобы къ тебѣ подольститься, не потому, что ты экспедиторъ, а просто говорю, изъ любви.... Ну полно же, душенька, рѣшись, взгляни окомъ благоразумнаго человѣка.

нодк. Да если бы было можно, такъ я бы....

кочк. Пванъ Кузьмичъ! лапушка, милочка! Ну, хочешь, я стану на колъни передъ тобой.

и подк. Да зачъмъ же....

кочк., *становясь на кольни*. Ну, воть я п на кольняхъ! ну видишь самъ, прошу тебя. Въкъ не позабуду твоей услуги; не упрямься, душенька!

подк. Ну нельзя, братъ, право нельзя.

кочк., вставая въ-сердцахъ. Свинья!

подк. Пожалуй, бранись себъ.

кочк. Глупый человъкъ! Еще никогда не было такого.

подк. Бранись, бранись.

кочк. Я для кого же старался? изъ чего бился? Всё для твоей, дуракъ, пользы. Въдь что мнъ, я сейчасъ брошу тебя, мнъ какое дъло?

подк. Да кто жъ просиль тебя хлопотать? Пожалуй бросай.

кочк. Да вѣдь ты пропадешь, вѣдь ты безъ меня ничего не сдѣлаешь. Не жени тебя, вѣдь ты вѣкъ останешься дуракомъ.

подк. Тебъ что до того?

кочк. О тебъ, деревяная башка, стараюсь.

подк. Я не хочу твоихъ стараній.

кочк. Ну, такъ ступай же къ чорту!

подк. Ну и пойду.

кочк. Туда тебѣ и дорога!

нодк. Что жъ, и пойду.

кочк. Ступай, ступай и чтобы ты себѣ сейчасъ же переломиль ногу. Вотъ отъ души посылаю тебѣ желаніе, чтобы тебѣ пьяный извощикъ въѣхалъ дышломъ въ самую глотку! Трянка, а не чиновникъ! Вотъ клянусь тебѣ, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мнѣ больше не показывайся!

подк. И не покажусь. (Уходить.)

кочк. Къ дьяволу, къ своему старому пріятелю! (Отворяя дверь, кричите ему въ-сльдо:) Дуракъ!

# ABJEHIE MI.

кочкаревъ, одинь, ходить, въ сильномь движении, взадь и впередъ.

Ну, быль ли когда видѣнъ на свѣтѣ подобный человѣкъ! Этакой дуракъ! Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите пожалуста, вотъ я на васъ всѣхъ сошлюсь: ну, не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, инда горло пере-

сохло? Скажите, что онъ миъ? родня что ли? И что я ему такоенянька, тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего, изъ чего я хлопочу о немъ, не знаю себъ покою, нелегкая прибрала бы его совежиъ? А просто чортъ знаетъ изъ чего! Поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дълаетъ! Этакой мерзавецъ! Какая противная, подлая рожа! Взяль бы тебя глупую животину, да щелчками бы тебя въ носъ, въ уши, въ роть, възубы-во всякое мъсто! (въсердиах дает нъсколько щеликовт на воздухт). Въдь вотъ что досадно: вышелъ себъ-ему и горя мало, съ него все это такъ, какъ съ гуся вода — вотъ что нестернимо! Пойдетъ къ себъ на квартиру и будетъ лежать, да покуривать трубку. Экое противное созданье! Бываютъ противныя рожи, но въдь этакой, просто, не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей Богу не сочинишь! Такъ вотъ истъ же, пойду нарочно ворочу его, бездъльника! Не дамъ улизнуть, пойду приведу. подлеца! (убъгаеть.)

### ABAEHIE ATHI.

АГАФЬЯ ТИХОНОВНА, входить.

Ужъ такъ право бьется сердце, что изъяснить трудно. Вездѣ, куда ни поворочусь, вездѣ такъ вотъ и стоитъ Иванъ Кузьмичъ. Точно правда, что отъ судьбы никакъ нельзя уйти. Давеча совершенно хотѣла-было думать о другомъ, но чѣмъ ни займусь—пробовала сматывать нитки, шила редикюль—а Иванъ Кузьмичъ всё такъ вотъ и лѣзетъ въ руку. (Помолчавъ) И такъ вотъ наконецъ ожидаетъ меня перемѣна состоянія! Возьмутъ меня, поведутъ въ церковь... потомъ оставятъ одиу съ мущиною—уфъ! Дрожь такъ меня и пробираетъ. Прощай, прежняя моя дѣвичья жизнь! (плачетъ) Столько лѣтъ провела въ спокойствін.... Вотъ жила, жила, а теперь приходится выходить за-мужъ! Одиѣхъ заботъ сколько: дѣти, мальчишки, народъ драчливый, а тамъ дѣвочки пойдутъ, подростутъ, выдавай ихъ за-мужъ. Хорошо еще, если выдутъ за хорошихъ, а если за пьяницъ, или за такихъ, что готовъ сегодня

же поставить на карточку все, что ин есть на немъ! (Начинаето жало-помалу опять рыдать) Не удалось и повеселиться мив двъвическимъ состояніемъ, и двадцати семи лътъ не пробыла въ дъвкахъ... (Перемънля голосъ) Да что жъ Иванъ Кузьмичъ такъ долго мъшкается?

### ABJENIE XIV.

атафья тихоновна и подколесниъ, вталкивается на сцену изговерей двумя руками кочкарева.

подк. Я пришелъ вамъ, сударыня, изъяснить одно дёльце.... только я бы хотёлъ прежде знать, не покажется ли оно вамъ страннымъ?

лг. тих., потупляя глаза. Что же такое?

нодк. Нътъ, сударыня, вы скажите напередъ: не нокажется вамъ странио?

аг. тих. Не могу, — что такое?

подк. Но признайтесь: върно вамъ покажется страннымъ точто я вамъ скажу.

аг. тих. Помилуйте, какъ можно, чтобъ было странно. Отъ

васъ все пріятно слышать.

нодк. Но этого вы еще никогда не слыхали. (Агафья Тихоповна потупляеть еще болье глаза; въ это время входить потихопьку Кочкаревъ и становится у него за спиной.) Это воть въ чемъ... Но пусть лучше я вамъ скажу когда-нибудь нослъ.

лг. тих. А что же такое?

нодк.  $\Lambda$  это.... я хотълъ было, признаюсь теперь, объявить вамъ, да всё еще какъ-то сомивваюсь.

кочк., про-себя, складывая руки. Господи ты Боже мой, что это за человъкъ! Это просто старый бабій башмакъ, а не человъкъ. насмънка надъ человъкомь, сатира на человъка.

ат. тих. Отъ чего же вы сомивваетесь? подк. Да вее какъ-то беретъ сомивніе.

кочк., *вслужъ*. Какъ это глупо, какъ это глупо! Да вы, сударыня, видите: онъ проситъ руки вашей, желаетъ объявить, что онъ безъ васъ не можетъ жить, существовать. Спрашиваетъ только, согласны ли вы его осчастливить?

нодк., почти испугавшись, толкает его, произнося живо. Помилуй, что ты!

кочк. Такъ что жъ, сударыня, рѣшаетесь вы сему смертному доставить счастіе?

лг. тих. Я никакъ не смъю думать, чтобы я могда составить счастіе.... а вирочемъ я согласиа.

кочк. Натурально, натурально, такъ бы давно! Давайте вании руки!

нодк. Сейчасъ. (хочето сказать что-то ему на ухо; Кочкарево показываето ему кулако и хмурито брови; опо даето руку.)

кочк., соединяя руки. Ну, Богъ васъ благословитъ! Согласенъ и одобряю вашъ союзъ. Бракъ это есть такое дѣло.... Это не то, что взялъ извощика, да и поѣхалъ куда-инбудь; это обязаиность совершение другого рода, это обязаиность.... Теперь вотъ только миѣ времени иѣтъ, а послѣ я разскажу тебѣ, что это за обязаиность. Ну, Иванъ Кузьмичъ, поцѣлуй свою невѣсту. Ты теперь можешь это сдѣлать; ты теперь долженъ это сдѣлать. (Агафъя Тихоновиа потупляетъ глаза) Ничего, инчего, сударыня, это такъ должно, пусть поцѣлуетъ!

подк. Нътъ, сударыня, позвольте, теперь ужъ позвольте. (Иклуето ее и берето за руку) Какая прекрасная ручка! Отчего это у васъ, сударыня, такая прекрасная ручка?... Да позвольте, сударыня, хочу, чтобы сей же часъ было вънчанье, непремъщо сей же часъ.

ат. тих. Какъ сейчасъ? ужъ это, можетъ быть, очень скоро. подк. И слышать не хочу! Хочу еще скорѣе, чтобъ сію же минуту было вѣнчанье.

кочк. Браво! хорошо! Благородный человъкъ! Я, признаюсь, всегда ожидалъ отъ тебя много въ будущемъ! Вы, сударыня, въ самомъ дълъ посиъшите теперь поскоръе одъться: я, сказать правду, послалъ уже за каретою и напросилъ гостей; они всъ те-

перь побхали прямо въ церковь. Въдь у васъ вънчальное платье готово, я знаю.

ат. тих. Какъ же, давно готово. Я въ минуточку одбнусь.

### ABJERIE AX.

### кочкаревъ и подколесинъ.

подк. Ну, братъ, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отецъ родной для меня не сдълалъ бы того, что ты. Вижу, что ты дъйствовалъ изъ дружбы. Спасибо, братъ, въкъ буду помнитъ твою услугу. (Тропутый) Будущей весною навъщу непремънно могилу твоего отца.

кочк. Ничего, братъ, я радъ самъ. Ну, подойди, я тебя поцълую. (Цълуте его ве одну щеку, а потоме се другую) Дай Богъ, чтобы ты прожилъ благополучно, (цълуются) въ довольствъ и достаткъ; дътей бы нажили кучу....

подк. Влагодарю, брать! Именно наконецъ теперь только я узналь, что такое жизнь; теперь предо мною открылся совершенно новый міръ. Теперь я вотъ вижу, что все это движется, живетъ; чувствуещь, этакъ какъ-то испаряещься, какъ-то этакъ, не знаешь даже самъ, что дѣлается. А прежде я ничего этого не видѣлъ, не понималъ, то есть, просто былъ лишенный всякаго свѣдѣнія человѣкъ, не разсуждалъ, не углублялся и жилъ вотъ, какъ и всякій другой человѣкъ живетъ.

кочк. Радъ, радъ! Теперь я пойду посмотрю только, какъ убрали столъ: въ минуту ворочусь. (Въ сторону) А шляпу всё лучше на всякій случай припрятать. (Береть и уносить шляпу съ собою.)

### ABJERIE IXI.

# подколесинъ, одинъ.

Въ самомъ дълъ, что я былъ до сихъ норъ? Понималъ ли значение жизни? Не попималъ, ничего не понималъ. Ну ка-

ковъ былъ мой холостой въкъ? что я значилъ, что дълалъ? Жиль, жиль, служиль, ходиль въ департаменть, объдаль, спаль, словомъ, быль въ свътъ самый препустой и обыкновенный человъкъ. Только теперь видишь, какъ глупы вст, которые не женятся; а въдь если разсмотръть, какое множество людей находится въ такой слепоте: Если бы я быль где-инбудь государь, я бы даль повельніе жениться всьмь, рышительно всьмь, чтобы у меня въ государствъ не было ни одного холостого человъка. Право, какъ подумаешь: чрезъ итсколько минутъ, и уже будешь женатъ! Вдругъ вкусишь блаженство, какое точно бываетъ только развѣ въ сказкахъ, которое, просто, даже не выразишь, да и словъ не найдешь, чтобъ выразить. (Иосль пькотораго молчанія) Однакожъ, что ни говори, а какъ-то даже дилается етрашно, какъ хорошенько подумаешь объ этомъ. На всю жизнь, на весь въкъ, какъ бы то ни было, связать себя и ужъ послъ ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего, — все кончено, все сделано. Ужъ вотъ даже и теперь назадъ никакъ пельзя попятиться: чрезъ минуту и подъ вънецъ; уйти даже нельзя — тамъ ужъ и карета и все стонтъ въ готовности. А будто въ самомъ дъль нельзя уйти? Какъ же, натурально нельзя: тамъ въ дверяхъ и вездѣ стоятъ люди; ну спросять — зачёмь? Нельзя, нёть! А воть окно открыто; что, если бы въ окно? Нътъ, нельзя; какъ же, и неприлично, да и высоко. (Подходить ко окну) Ну, еще не такъ высоко, только одинъ фундаменть, да и тотъ низенькій. Ну ивть, какъ же, со мной ивть даже картуза. Какъ же безъ шляны? неловко! А неужто однакоже нельзя безъ шляны? А что, если бы попробовать — а? Попробовать, что ли? (Становится на окно и, сказавши »Госноди благослови«, сосканиваеть на улицу; за сценой пряхтить и охаеть) Охъ! однакожъ высоко! Эй, извощикъ!

голосъ извощика. Подавать, что ли?

голосъ подк. На канавку возлѣ Семеновскаго мосту.

голосъ изв. Да гривенникъ, безъ лишняго.

голосъ подк. Давай! пошелъ! (Слышенъ стукъ отъъзжающихъ дрожекъ.)

### ABJERIE AM.

АГАФЬЯ ТИХОНОВИА, входите ве вънчальноме платы, робко и потупиве голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Онять сдёлалось стыдно и я вся дрожу. Ахъ! если бы его хоть на минутку на эту пору не было въ комнатъ, если бы онъ за чъмъ-нибудь вышель! (Съ робостію оглядывается) Да гдѣ жъ это онъ? Никого нътъ. Куда онъ вышель? (Отсоряеть дверь въ прихожую и говорить туда) декла, куда ушель Пванъ Кузьмичъ?

голосъ одклы. Да онъ тамъ.

лг. тих. Да гдъ же тамъ?

өекла, входя. Да вёдь онъ туть сидёль въ комнатё.

ат. тих. Да въдь иътъ его, ты видишь.

 $\Theta$ ЕКЛА. Ну, да ужъ изъ комнаты онъ тоже не выходилъ — я сидъла въ прихожей.

аг. тих. Да гдъ же онъ?

оекла. Я ужъ не знаю гдъ; не вышелъ ли на другой выходъ, по черной лъстницъ, или не сидитъ ли въ комнатъ Арины Пантелеймоновны.

лг. тих. Тетушка! тетушка!

# ABJEHIE XXIII.

тъ же и арина пантелеймоновна.

AP. ПАНТ., разодътая. А что такое?

аг. тих. Иванъ Кузьмичъ у васъ?

ар. нант. Нътъ, онъ тутъ долженъ быть, ко мит не заходилъ. оекла. Ну, такъ и въ прихожей тоже не былъ, въдь я сидъла. аг. тих. Ну, такъ и здъсь же иътъ его, вы видите.

### ABJEHE XXIV.

### ТВ ЖЕ И КОЧКАРЕВЪ.

кочк. А что такое?

• лг. тих. Да Пвана Кузьмича пътъ.

кочк. Какъ иътъ? ушелъ?

ат. тих. Нътъ, и не ушелъ даже.

кочк. Какъ же нътъ, и не ушелъ?

оекла. Ужъ куда бы могъ онъ дѣваться, я и ума не приложу. Въ передпей я всё спдѣла и не сходила съ мѣста.

ар, пант. Ну, ужъ по черной лъстинцъ пикакъ не могъ пройти.

кочк. Какъ же, чортъ возьми! вѣдь пропасть тоже, не выходя изъ комнаты, никакъ опъ не могъ. Развѣ не сприталея ли... Иванъ Кузьмичъ! гдѣ ты? Не дурачься, полно, выходи скорѣе; ну что за штуки-такія; въ церковь давно пора! (Заглядысаеть за шкафъ, искоса запускаеть даже глазь подъ стулья) Не понятно! Но нѣтъ, онъ не могъ уйти, никакимъ образомъ не могъ; опъ здѣсь, въ той комнатѣ и шляна, я ее нарочно положилъ туда.

чр. нант. Ужъ развъ спросить дъвчонку, она стояла всё на улицъ, не знаетъ ли она какъ-нибудь... Дуняшка! Дуняшка!.....

# ABJEHIE XXV.

#### ТВ ЖЕ И ДУНЯШКА.

ле. плит. Гдв Иванъ Кузьмичъ, ты не видала?

дун. Да они-съ выпрыгнули-съ въ окошко. (Агафъя Тихо-повна вскрикиваетъ, всплеснувши руками.)

всь тров. Въ окошко?

дун. Да-еъ, а потомъ какъ выскочили, взяли извощика и увхали.

АР. ПАНТ. Да ты вправду говоришь? Соч. и п.-Гог., н. кочк. Врешь, не можетъ быть!

дун. Ей Богу выскочили! Вотъ и купецъ въ мелочной давочкъ видълъ. Порядили за гривенникъ извощика и уъхали.

ар. пант., подступая къ Кочкареву. Что жъ вы, батюшка, въ пздъвку то развъ что ли, посмъяться развъ надъ нами задумали? на позоръ развъ мы достались вамъ, что ли? Да я шестой десятокъ живу, а такого сраму еще не наживала. Да за то. батюшка, я вамъ плюну въ лицо, коли вы честный человъкъ. Да вы послъ этого подлецъ, коли вы честный человъкъ. Осрамить передъ всъмъ міромъ дъвушку! я мужичка, да не сдълаю этого, а еще и дворянинъ! Видио только на накости, да на мошениичества у васъ хватаетъ дворянства! (Уходитъ въ сердцахъ и уводитъ невъсту. Кочкаревъ стоитъ, какъ ошеломъенный.)

оекла. Что? А воть онь тоть, что знаеть повести дело! безь свахи уметь заварить свадьбу! Да у меня пусть такіе и этакіе женихи, общинанные и всякіе, да ужъ такихъ, чтобы прыгали въ окна, такихъ иётъ, прошу простить.

кочк. Это вздоръ, это не такъ; я побъту къ нему, я воз-

вращу его (уходить.)

овкла. Да, поди ты, вороти! Дѣла то свадебнаго не знаешь, что ли? Еще если бы въ двери выбѣжалъ — ино дѣло, а ужъ коли женихъ да шмыгнулъ въ окно — ужъ тутъ, просто, мое ночтенье!

# APAMATHUECKIE OTPHBEN

T

# отдваьныя сцены.

(СЪ 1832 ПО 1837 ГОДЪ.)

# H P O B

Дъла давно минувшихъ дней

Компата въ городском трактиръ.

### ABJERIE I.

нхаревъ входите ве сопровождени трактирнаго слуги, алексъя, и своего собственнаго, гаврюшки.

- лл. Пожалуйте-съ, пожалуйте. Вотъ-съ покойчикъ! ужъ самый покойный, и шуму иътъ вовсе.
  - их. Шуму нътъ, да, чай, конпаго войска вдоволь скакуповъ?
- ал. То есть, изволите говорить, насчеть блохь? ужь будьте нокойны. Если блоха, или клопь укусить, ужь это наша отвётственность: ужь на томъ стоимъ.

их., Гаврюшкь. Ступай выносить изъ коляски. (Гаврюшка уходить. Алексью) Тебя какъ зовуть?

лл. Алекстій-съ.

их. Ну, послушай: *(значительно)* разсказывай, кто у васъ живетъ?

ал. Да живутъ теперь много. Вей нумера почти заняты.

их. Кто жъ именно?

ал: Швохиевъ Петръ Петровичъ, Кругель полковникъ, Степанъ Ивановичъ Утъшительный.

их. Пграютъ?

лл. Да вотъ ужъ шесть ночей сряду играють.

их. Нара цълковиковъ! (суеть ему въ руку.)

ул., кланяясь. Нокоривние благодарю.

их. Послъ еще будетъ.

лл. Покоривние-съ благодарю.

их. Между собой играють?

дл. Нѣтъ, педавно обыграли поручика Артуновскаго; у князя Шенькина выперали тридцать инесть тысячъ.

их. Вотъ тебѣ еще красная бумажка! а если послужнию честно, еще получишь. Признайся, карты ты покуналь?

тл. Ивтъ-съ, они сами брали вмъстъ.

их. Да у кого?

лл. Да у здънияго кунца Вахрамейкинэ.

их. Врень, врень, нлуть!

An. El Bory!

их. Хороно. Мы съ тобой потолкуемъ ужо. (Гаврюшка вносить шкатулку.) Ставь ее здъсь. Тенерь ступайте, приготовьте чив умываться и бриться. (Слуги усодать.)

# ALTER H.

их дрект, одинъ. Отпираетъ шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Пенсовъ видъ. а? Калядая дюжина колотая! Нотомъ, трудомъ досталась в сикал. Петко скакать, до симъ поръ рябить въ глазахъ проклятый кранъ. Но въдь за то, въдь это тотъ же каниталъ. Дътямъ можно оставить въ наслъдство! Вотъ она зановъдная колодушка — просто перлъ!

За то жъ ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мнѣ, душенька, такъ, какъ послужила сестрица твоя: вынграй мнѣ также восемьдесять тысячь, такъ я тебѣ, пріѣхавши въ деревню, мраморный памятникъ поставлю; въ Москвѣ закажу. (Услыша шумъ, поспъшно закрываетъ шкатулку.)

### ABJEHIE III.

алексъй и гаврюшка несуть лаханку, руколойникь и no.tomenue.

их. Что, эти господа гдв теперь? дома?

лл. Да-съ, они теперь въ общей залъ.

их. Пойду взглянуть на нихъ, что за народъ.

(уходить.)

### ABJEHIE IF.

# алексъй и гаврюшка.

ал. Что, издалека вдете?

гавр. А изъ Рязани.

ал. А сами тамошней губерніи?

гавр. Нътъ, сами изъ Смоленской.

ал. Такъ-съ. Такъ помъстье то, выходить, въ Смоленской губериіи?

гавр. Нътъ, не въ Смоленской. Въ Смоленской сто душъ, да въ Калужской восемьдесять.

ал. Понимаю, въ двухъ, то есть, губерніяхъ.

гавр. Да, въ двухъ губерніяхъ. У насъ одной двории: Игнатій буфетчикъ, Павлушка, который прежде съ бариномъ вздиль, Ге-

расимъ лакей, Иванъ тоже опять лакей, Иванъ псаръ, Иванъ опять музыкантъ, потомъ поваръ Григорій, поваръ Семенъ, Варухъ садовникъ, Дементій кучеръ, вотъ какъ у насъ!

### ABJEHIE Y.

ть же, кругель, швохневъ, осторожно входя.

кр. Право, я боюсь, чтобы онъ насъ не засталъ здъсь.

шв. Ничего; Степанъ Пвановичъ его удержитъ. (Алексью) Ступай, братъ, тебя зовутъ! (Алексьй уходитъ. Швохневъ, подходя поспъшно къ Гасрюшкъ) Откуда баринъ?

гавр. Да теперь изъ Рязани.

шв. Помъщикъ?

гавр. Помъщикъ.

шв. Пграетъ?

гавр. Пграетъ.

шв. Вотъ тебъ красуля: (даеть ему буманку) разсказывай все!

глвр. Да вы не скажете барину?

ова. Ни ни, не бойся.

ив. Что, какъ онъ теперь, — въ выпгрышъ? а?

гавр. Да вы полковинка Чеботарева не знаете?

шв. Нѣтъ, а что?

гавр. Недъли три тому назадъ мы его обыграли на восемьдесятъ тысячъ деньгами, да коляску Варшавскую, да шкатулку, да коверъ, да золотыхъ эполетъ сколько-то паръ, одной выжиги дали на 600 рублей.

шв., взглящет на Кругеля значительно. А? восемьдесять тысячь! (Кругель покачаль головою.) Думаешь на-чисто? Это мы сейчась узнаемь. Гаврюшка, послушай: когда баринь остается дома одинь, что дълаеть?

гавр. Да какъ—что дълаетъ? Извъстно, что дълаетъ. Опъ ужъ баринъ, такъ держитъ себя хорошо: опъ ничего не дълаетъ.

шв. Врешь, чай картъ изъ рукъ не выпускаетъ?

гавр. Не могу знать, я съ бариномъ всего двѣ недѣли ѣзжу; прежде всё Павлушка ѣздилъ. У насъ тоже есть Герасимъ лакей, опять Иванъ лакей, Иванъ псаръ, Иванъ музыкантъ, Дементій кучеръ, да намедин пзъ деревии одного взяли.

шв. Кругелю. Думаешь шуллеръ?

кр. И очень можеть быть.

шв. А попробовать, все-таки попробуемъ. (оба убъгають.)

### ABJERIE VI.

### ГАВРЮШКА, одинъ.

Проворные господа! а за бумажку спасибо. Вудетъ Матренъ на ченецъ, да постредятамъ тоже по прянику. Эхъ, люблю походную жизнь! Ужъ всегда что-пибудь пріобрътешь: баринъ пошлетъ купить чего-пибудь — всё ужъ съ рубля гривенникъ положишь себъ въ карманъ. Какъ подумаешь, что за житье господамъ на свътъ! куда хошъ катай! Въ Смоленскъ наскучило, поъхалъ въ Рязань, не захотълъ въ Рязань — въ Казань, въ Казань не захотълъ, валяй подъ самый Ярославъ. Вотъ только до сихъ поръ не знаю, который изъ городовъ будетъ партикулярнъе, Рязань или Казань. Казань будетъ потому партикульрнъй, что въ Казани....

# ABAEHIE VII.

ихаревъ, гаврюшка, потомъ алексъй.

их. Въ нихъ ивтъ инчего особеннаго, какъ мив кажется. А впрочемъ...Эхъ, хотвлось бы мив ихъ обчистить! Господи Боже, какъ бы хотвлось! Какъ, подумаешь, право сердце бъется. (Береть щотку, мыло, садится передъ зеркаломъ и начинаетъ бриться.) Просто, рука дрожитъ, никакъ не могу бриться. (Входитъ Алексьй.)

ал. Не прикажете ли чего покушать?

их. Какъ же, какъ же! Принеси закуску на четыре человъка: икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчасъ его. (указывая на Гаврюшку.)

ал. Гаврюшки. Пожалуйте въ кухню, тамъ для васъ приготовлено. (Гаврюшка уходить.)

их., продолжая бриться. Послушай! много они тебъ дали?

лл. Кто-съ?

их. Ну, да ужъ не изворачивайся, говори!

ал. Да-съ, за прислугу пожаловали.

их. Сколько? пятьдесять рублей?

лл. Да-съ, иятьдесять рублей дали.

их. А отъ меня не пятьдесять, а вонь, видинь, на столь лежить сторублевая бумажка, возьми ее. Чего боншься, не укусить; отъ тебя не потребуется больше инчего, какъ только честности, понимаешь? Карты пусть будуть у Вахрамейкина или другого купца, это не мое дъло, а вотъ тебъ въ придачу отъ меня дюжину. (Дастъ сму запечатанную дюжину.) Понимаешь?

ал. Да ужъ какъ не понять? Извольте положиться, это ужъ наше дъло.

их. Да карты спрячь хорошенью, чтобъ какъ-инбудь не ощупали; или не увидѣли. (Кладетъ щотку и лыло и вытирается полотенценъ. Алексти уходитъ.) Хорошо бы было и очень бы хорошо. А ужъ какъ, признаюсь, хочется поддѣть ихъ.

### ABJERIE PIII.

швохневъ, кругель и степанъ ивановичъ утъшительный, входять съ поклонами.

их. ст поклоном кт ним на естрычу. Прошу простить. Комната, какъ видите, не красна углами: четыре стула всего.

утъш. Привътливыя даски хозянна дороже всякихъ удобствъ. шв. Не съ комнатой жить, а съ добрыми людьми.

утъш. Именно правда. Я бы не могъ быть безъ общества. (Кругелю) Поминшь, почтениъйшій, какъ я прібхаль сюда: одинъ

одинехонегь. Вообразите: знакомыхъ инкого. Хозяйка старуха. На лъстищь какая-то поломойка, уродъ естественнъйний; вижу, увивается около нея какой-то армейцина, видно, натощакъ.... Словомъ, скука смёртная. Вдругъ судьба послала вотъ его, а потомъ случай свель съ инмъ.... Пу, ужъ какъ я былъ радъ. Не могу часу пробыть безъ дружескаго общества — все, что ни есть на душъ, готовъ разсказать каждому.

кр. Это, братъ, порокъ твой, а не добродътель. Излишество вредитъ. Ты, върно, ужъ не разъ былъ обманутъ.

утъш. Да, обманывался, обманывался, и всегда буду обманываться. А все-таки не могу безъ откровенности.

кр. Ну, признаюсь, это для меня не понятно: быть откровенну со всякимъ. Дружба, это другое дъло.

утъш. Такъ; но человъкъ принадлежитъ обществу.

кт. Принадлежить, но не весь.

утъш. Ивтъ, весь.

кр. Нътъ, не весь.

утъщ. Нътъ, весь.

шв. Утвиштельному. Не споры, брать, ты не правъ.

утъш., горячась. Итъ я докажу. Это обязанность.... Это, это, это долгъ! это, это, это....

шв. Ну, зарапортовался! горячъ необыкновенно: еще нервыя два слова изъ того, что онъ говоритъ, можно понять, а ужъ дальше инчего не ноймешь.

утъш. Не могу, не могу! Если дѣло коснется обязанностей или долга, я ужъ инчего не помню. Я обыкновенно впередъ объявляю, господа, если будетъ о чемъ подобномъ толкъ, пзвините, увлекусь, право увлекусь. Точно хмѣль какой-то, а желчь такъ и кинитъ, такъ и кинитъ.

их., про-себя. Ну, нътъ пріятель! Знаемъ мы тъхъ людей, которые увлекаются и горячатся при словъ обязанность. У тебя, можетъ быть, и кипитъ желчь, да только не въ этомъ случаъ. (Вслухъ) А что, господа, покамъсть споръ о священныхъ обязанностяхъ, не засъсть ли памъ въ банчикъ?

(Въ продолжение ихъ разговора приготовленъ на столь завтракъ.)

утъш. Извольте, если не въ большую пгру, почему ивтъ.

кр. Отъ невинныхъ удовольствій я никогда не прочь.

их. А что, вёдь въ здёшнемъ трактирф, чай, есть карты?

шв. О, только прикажите!

их. Карты! (Алексий хлопочеть около карточнаю стола) А между-тыть прошу, господа! (указывая рукой на закуску и подходя ко ней.) Балыкь, кажется, не того, а пкра еще такь и сякь.

шв., посылая во роте кусоко. Нътъ, и балыкъ того.

кр. также. И сыръ хорошъ. Пкра тоже не дурна.

шв. *Кругелю*. Поминив, какой отличный сыръ фли мы недъли двъ тому назадъ?

кр. Натъ, никогда въ жизни не позабуду я сыра, который

ълъ я у Петра Александровича Александрова.

утъш. Да въдь сыръ, почтеннъйшій, когда хорошъ? Хорошъ онъ тогда, когда, сверхъ одного объда, наворотишь другой — вотъ гдѣ его настоящее значеніе. Онъ все равно, что добрый квартермистръ, говоритъ: »добро пожаловать, господа, есть еще мѣсто.«

их. Добро пожаловать, госнода, карты на столъ.

утъш., подходя къ карточному стому. А, вотъ оно старина, старина! Слышь, Швохневъ, карты, а? сколько лътъ....

их., въ сторону. Да полно тебъ корчитъ!...

утъш. Хотите вы держать банчикъ?

их. Небольшой, извольте, интьсотъ рублей. Угодио сиять? (мечето банко.)

Начинается игра. Раздаются восклицанія:

шв. Четверка, тузъ, — оба по десяти.

утъш. Подайка, братъ, миъ свою колоду: я выберу себъ карту на счастье нашей губериской предводительши.

кр. Позвольте присовокупить девяточку.

утъш. Швохневъ, подай мълъ. Приписываю и списываю.

шв. Чортъ побери, пароле!

утъш. И пять рублей, мазу!

кр. Атанде! позвольте посмотрѣть, кажется, еще двѣ тройки должны быть въ колодѣ.

утъш. вскакивает съ мъста, про-себя. Чортъ побери, тутъ что-то не такъ, карты другія, это очевидно.

(Пера продолжается.)

их., Кругелю. Позвольте узнать: объ идутъ?

кр. Объ.

их. Не возвышаете?

кр. Нътъ.

их. Швохиеву. А вы что жъ? не ставите?

шв. Позвольте мий эту талію переждать. (Встаеть со стула, торопливо подходить къ Утпиштельному и госорить скоро:) Чорть возьми, брать! И передергиваеть, и все, что хочешь! Шуллерь первой степени!

утъш., въ волиении. Неужели однакожъ отказаться отъ восьмидесяти тысячъ?

шв. Конечно, надо отказаться, когда нельзя взять.

утъш. Иу, это еще вопросъ, а пока надо съ нимъ объясниться!

шв. Какъ?

утъш. Открыться ему во всемъ.

шв. Для чего?

утым. Послы скажу. Пойдемы. (Подходять оба кы Ихареву и ударяють его сы обышкы стороны по плечу.)

утъш. Да нолно вамъ тратить попусту заряды.

пх., вздрогнувъ. Какъ?

утъш. Да что тутъ толковать, свой своего развѣ не узналъ? пх., учтиво. Позвольте узнать, въ какомъ смыслѣ я долженъ разумѣть?...

утъш. Да просто, безъ дальнѣйшихъ словъ и церемоній. Мы видѣли ваше искусство и, повѣрьте, умѣемъ отдавать сираведливость достопиству. И потому отъ лица нашихъ товарищей предлагаю вамъ дружескій союзъ. Соединя наши познанія и каниталы, мы можемъ дѣйствовать несравненно успѣшиѣе, чѣмъ порознь.

их. Въ какой степени я долженъ понимать справедливость словъ ваннихъ?

утъш. Да вотъ въ какой степени: за пекренность мы платимъ пекренностью. Мы признаемся туть же вамъ откровенно, что сговорились обыграть васъ, потому что приняли васъ за человъка обыкновеннаго. Но теперь видимъ, что вамъ знакомы выстиія тайны. Итакъ, хотите ли принять нашу дружбу?

их. Отъ такого радушнаго предложения не могу отказаться.

утъш. Итакъ, подадимте же другъ другу руки. (Вст поперемънно пожилают руку Ихареву.) Отнынъ же все общее; притворство и церемонін въ сторену! Позвольте узнать, съ какихъ норъ начали изслъдывать глубину познаній?

их. Признаюсь, это съ самыхъ юныхъ лѣтъ было моимъ стремленіемъ. Еще въ школѣ, во время профессорскихъ лекцій, я подъ скамьей держалъ банкъ моимъ товарищамъ.

утъш. Я такъ и полагалъ. Подобное искусство не можетъ быть пріобрътено безъ практики въ лъта гибкаго юпошества. — Номинив, Швохиевъ, этого необыкновеннаго ребенка?

их. Какого ребенка?

утъш. А вотъ разскажи!

шв. Подобнаго событія я никогда не позабуду. Говорить мит его эять (указывая на Утьшительного) Андрей Ивановичь Ияткинъ: »Швохневъ, хочень видъть чудо? Мальчикъ одинадцати лътъ, сынъ Пвана Михайловича Кубышева, передергиваетъ съ такимъ искусствомъ, какъ ни одинъ изъ игроковъ! Побзжай въ Тетюнсскій увадь и носмотри!« Я, признаюсь, тоть же чась отиравился въ Тетюшескій убздъ. Спрашиваю деревию Ивана Михайловича Кубышева и прітэжаю прямо къ нему. Приказываю о себъ доложить. Выходить человъкъ почтенныхъ лътъ. Я рекомендуюсь, говорю: »Извините, я слышаль, что Богь наградиль вась необыкновеннымъ сыпомъ.« — »Да, признаюсь«, говоритъ (и миъ понравилось то, что безъ всякихъ, пошимаете, этихъ претензій и отговорокъ.) », łа«, говоритъ, »точно, хотя отну и неприлично хвалить собственнаго сына, но это дъйствительно въ искоторомъ родъ чудо. Миша!« говоритъ, »ноди-ка сюда, покажи гостю искусство!« Ну, мальчикъ, просто, ребенокъ, мит по илечо не будетъ, и въ глазахъ инчего ивтъ особеннаго. Пачалъ онъ метать: я просто потерялся. Это превосходить всякое описаніе.

их. Неужто инчего нельзя было примътить?

шв. Ни-ии, никакихъ следовъ! я смотрелъ въ оба глаза.

их. Это непостижимо!

утъш. Феноменъ, феноменъ!

их. И какъ я подумаю, что при этомъ еще нужны познанія, основанныя на остротъ глазъ, внимательное изученіе крана.

ятъш. Да въдь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливанье и отмътины вышли вовсе изъ употребленія; стараются изучить илючь.

их. То есть ключь рисунка?

утъш. Да, ключъ рисунка обратной стороны. Есть въ одномъ городъ, въ какомъ именно — я не хочу назвать, одниъ почтенвъйний человъкъ, который больше инчъмъ ужъ не занимается, какъ только этимъ. Ежегодно получаетъ онъ изъ Москвы пъсколько сотенъ колодъ, отъ кого именно — это покрыто тайною. Вся обязанность его состоитъ въ томъ, чтобы разобрать кранъ всякой карты и послать отъ себя только ключъ. Смотри, молъ, у двейки вотъ какъ расположенъ рисунокъ! у такой-то вотъ какъ! За это одно онъ получаетъ чистыми деньгами пять тысячъ въ годъ.

их. Это однакожъ важная вещь.

утъш. Да, оно впрочемъ такъ и быть должно. Это то, что называется въ политической экономіи распредъленіе работъ. Все равно каретникъ: въдь онъ не весь же экинажъ дълаетъ самъ, онъ отдаетъ и кузнецу, и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человъческой.

их. Позвольте вамъ сдёлать одинь вопросът канъ поступали вы доселё, чтобы пустить въ ходъ колоды? Подкупать слугъ вёдь не всегда можно.

утън. Сохрани Богъ! да и онасно. Это значитъ иногда слекого себя продать. Мы дълаемъ это иначе. Одинъ разъ мы ноступили вотъ какъ. Иріважаетъ на ярмарку нашъ агентъ, останавливается нодъ именемъ кунца въ городскомъ трактирѣ; давки еще не усиълъ наиятъ; сундуки и вызна нова въ компатъ. Живетъ опъ въ трактирѣ, издерживается, ѣстъ, ньетъ и вдругъ пропадаетъ неизвъстно куда, не заплативши. Хозяниъ шаритъ въ компатъ, видитъ, остался одинъ выокъ; расмечатываетъ — сто дюжниъ нартъ. Карты, натурально, сей ме часъ проданы съ нубличвага

торгу; пустили рубликомъ дешевле, купцы въ мигъ расхватали въ свои лавки; а въ четыре дня проигрался весь городъ.

их. Это очень ловко.

шв. Иу, а у того, помъщика?

их. Что у помъщика?

утън. А это дело тоже было поведено не дурно. Не знаю, знаете ли вы, есть пом'вщикъ Аркадій Антоновичъ Дергуновъ, богатынній человыкь. Игру ведеть отличную, честности безпримырной, къ поползиовенью, поинмаете? инкакихъ путей: за всемъ смотрить самъ, люди у него восинтаны—камергеры, домъ-дворецъ, сады все это по Англійскому образцу; словомь, Русскій баршь, въ нолномъ смыслъ слова. Мы живемъ ужъ у него три дня. Какъ приступить къ делу — просто, иетъ возможности! Наконецъ придумали. Въ одно утро пролетаетъ мимо самаго двора тройка. На телегъ сидятъ молодцы. Все это пьяно, какъ нельзя больне, оретъ ивсии и дуеть во весь опоръ. На такое эрвлище, какъ водится, выбъжала вся двория. Ротозбють, смъются и замвчають, что изъ телеги что-то выпало; подбътають, видять чемодань. Машуть, кричать: » остановись! « куда! никто не слышить, умчались, только ныль осталась по всей дорогъ. Развязали чемоданъ, видятъ: бълье, кое-какое платье, двъсти рублей денегъ и дюжниъ сорокъ картъ. Ну, натурально, отъ денегъ не захотъли отказаться люди, карты ношли на барскіе столы, и на другой же день, ввечеру, всь, и хозяциъ и гости, остались безъ коптики въ кармант, и коичился банкъ.

их. Очень остроумно! Въдь вотъ называють это илутовствомъ и разными подобными именами, а въдь это тонкость ума, развитје.

утън. Эти люди не нонимають игры. Въ игръ ивтъ лицепріятія. Игра не смотрить ин на что. Нусть отецъ сядеть со мною въ карты— я обыграю отца, не садись. Здёсь всё равны.

их. Именно, этого не понимають, что игрокъ можеть быть добродътельный человыкь. И знаю одного, который наклонень къ передержкамъ и къ чему хотите, но инщему онъ отдастъ послъднюю копыйку. А между-тымъ, ни за что не откажется соединиться втроемъ противъ одного обыграть на-върияка. Но, господа, такъ какъ пошло на откровенность, я вамъ покажу удивительную

вещь. Знаете ли вы то, что называють сводная или подобранная колода, въ которой всякая карта можеть быть угадана мною на значительномъ разстоянии?

утъш. Знаю, но можетъ быть другого рода.

их. Могу вамъ похвастаться, что подобной ингдѣ не сыщете. Ночти полгода трудовъ. Я двѣ недѣли послѣ того не могъ на солнечный свѣтъ смотрѣть. Докторъ опасался воспаленія въ глазахъ. (Вышимаетъ изъ шкатуми) Вотъ она! За то ужъ, не прогиѣвайтесь, она у меня поситъ имя, какъ человѣкъ.

утъш. Какъ. имя?

пх. Да, имя: Аделанда Ивановна.

утъш. Слышь, Швохиевъ, въдь это совершенно новая идея, назвать колоду картъ Аделандой Ивановной. Я нахожу даже это очень остроумнымъ.

шв. Прекрасно: Аделанда Ивановна! очень хорошо!

утъш. «Аделанда Ивановна! Пъмка даже! слыны, Кругель, это тебъ жена.

кр. Что я за Ивмецъ? Дъдъ быль Ивмецъ, да и тотъ не зналъ по-Ивмецки.

утъш., разсматривал колоду. Это точно сокровище. Да, никакихъ совершенно признаковъ. Неужели, однакожъ, всякая карта можетъ быть вами угадана на какомъ угодно разстояния?

их. Извольте, я стану отъ васъ въ пяти шагахъ и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готову асикурировать, если ошибусь.

утъш. Пу, это какая карта?

пх. Семерка.

утъш. Такъ точно. Эта?

их. Валетъ.

утъш. Чортъ возьми, да! Ну, эта?

их. Тройка.

утъш. Непостижимо!

кр., пожимая плечами. Пепостижимо!

шв. Непостижимо!

утъш. Позвольте еще разъ разсмотръть. (Разсматривал колоду) Удивительная вещь! стоить того, чтобы назвать ее име-

немъ. Но позвольте замѣтить, употребить ее въ дѣло трудно; развѣ съ игрокомъ слишкомъ неонытнымъ: вѣдь надо подмѣнить самому.

их. Да вѣдь это дѣлается только во время самой жаркой игры, когда игра возвыентся до того, что и самый опытный игрокъ дѣлается неспокойнымъ; а потеряйся только немного человѣкъ, съ нимъ можно все сдѣлать. Вы знаете, что съ лучшими игроками случается то́, что̀ называютъ—заиграться. Какъ проиграетъ сряду два дия и двѣ ночи, не поснавши, ну и заиграется. Въ азартной игрѣ я всегда подмѣню колоду. Повѣрьте, вся штука въ томъ, чтобы быть хладнокровнымъ тогда, когда другой горячится, а средствъ, отвлечь винманіе другихъ—есть тысяча. Придеритесь тутъ же къ комучиюудь изъ ноитеровъ, скажите, что у исго не такъ записано: глаза всѣхъ обратятся на него, а въ это время колода уже и подмѣнена.

утъш. Но однакоже я вижу, что, кромъ искусства, вы владъете еще достоинствомъ хладнокровія — это важная вещь. Пріобрътеніе вашего знакомства теперь стало для насъ еще значительнъй. Будемъ безъ церемоніи, оставимъ лишніе этикеты и станемъ говорить другь другу »ты«.

их. Этакъ бы давно слъдовало.

утъш. Человъкъ, шампанскаго! въ память дружескаго союза! их. Именно это стонтъ того, чтобы вынить.

шв. Да въдь вотъ, мы собрались для подвиговъ, орудія всъ у насъ въ рукахъ, силы есть, одного недостастъ только.

их. Именно, именно, крѣности недостаетъ только, на которую бы идти, вотъ бъда!

утъш. Что жъ дълать? непріятеля нока пътъ. (Слотря пристально на Швохнева) Что? у тебя какъ-будто лицо такое, которое хочетъ сказать, что есть непріятель.

нв. Есть, да... (останавливается.)

утъщ. Знаю я, на кого ты мътниы:

их. съ живостью. А на кого, на кого? кто это?

ятын. Э, вздоръ, вздоръ! Онъ выдумаль, пустяки. Вотъ видите ли, есть здъсь одинъ проъзжій помъщикъ, Михайло Александрозить Гловъ. Ну, да что объ этомъ толковать, когда онъ не

играетъ вовсе. Мы ужъ возились около него.... Я мѣсяцъ за намъ ухаживалъ, и въ дружбу и въ довъренность вошелъ, а всё инчего не сдълалъ.

их. Пу, да послушай, нельзя ли какъ-нибудь увидѣться съ нимъ. Можетъ быть, почему знать....

утѣш. Ну, я тебѣ внередъ говорю, что это будетъ вовсе напрасный трудъ.

шх. Ну, да нопробуемъ еще разъ.

илв. Ну, да приведи его по крайней мъръ. Ну, не усивемъ, поговоримъ просто. Почему не попробовать?

ятым. Да ножалуй, мив инчего это не значить, я приведу его.

их. Приведи его тенерь же, пожалуста!

утъш. Изволь, изволь. (Уходите.)

### ABREELL IX.

### тв же, кромю утвинтельнаго.

их. Въдъ точно, ночему знать, иногда дъло кажется совсѣчъ невозможное.

нв. Я самъ того же мивнія. Въдь не съ богами здёсь имъемъ дёло, а съ человъкомъ; а человъкъ все-таки человъкъ. Сегодня иътъ, завтра иътъ, послъ завтра иътъ, а на четвертый день, какъ насядень на него хорошенько, скажетъ—да. Иной въдь съ виду корчитъ, что онъ недоступный, а разгляди его поближе, увидинъ. просто даромъ тревогу подымалъ.

кр. Ну, однакожъ этотъ не таковъ.

их. Эхъ если бы!... Повърить нельзя, какъ возродилась во во мив теперь жажда къ дъятельности. Надо вамъ знать, что нослъдній мой выигрышъ восемьдесять тысячь у полковника Чеботарева быль сдълань въ прошедшемъ мъсяцъ. Съ тъхъ поръ а не имъть практики въ продолжение цълаго мъсяца. Представить не можете, какую исныталъ я скуку во все это время! Спука, спука смертная!

инв. Я понимаю это положеніе. Это все равно, что подководець: что онъ должень чувствовать, когда ивть войны? Это, любезивійній, просто, фатальный антракть. Я знаю по себѣ, съ этимъ нечего шутить.

их. Повърниь ли, приходитъ такъ, что если бы кто сдълалъ

пять рублей банку — я готовъ състь и играть.

тв. Естественная вещь. Этакъ проигрывались иногда искуситине пгроки: стоскуется, работы итъ, и наскочитъ съ горя на одного изъ тъхъ, которыхъ называютъ голь и перетыка—иу, и проиграется ин за что.

их. А богать этоть Гловь?

кр. О, деньги есть! Кажется около тысячи душъ крестьянъ.

их. Эхъ, чортъ возьми, подпоить развѣ его, шампанскаго вслѣть подать?

шв. Въ ротъ не беретъ.

их. Что жъ съ нимъ дълать? Какъ подъбхать? Но ивтъ, однакожъ, всё я думаю.... въдь игра соблазнительная вещь. Мив кажется, если бы онъ подсълъ только къ играющимъ, онъ бы не утериблъ нотомъ.

нив. Да вотъ мы попробуемъ. Мы вотъ здъсь въ сторонъ съ Кругелемъ сдълаемъ самую маленькую игру. Но не нужно оказывать большого вниманія къ нему, старики подозрительны. (садямся

въ сторонъ съ картами).

# ABJEHIE X.

ть же, утышительный и михайло александровичь гловъ, человых почтенных лить.

утъш. Вотъ тебъ, Ихаревъ, рекомендую: Михайло Александровичъ Гловъ.

их. Я, признаюсь, давно искалъ этой чести. Живя въ одномъ

трактиръ....

гловъ. Мий тоже очень пріятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выйздй.

их., подавая ему стуль. Прошу покоривіние!... Давно изволите жить въ этомъ городь?

(Утъшительный, Швохневт и Кругель перешептываются между собою.)

гловъ. Ахъ, батюнка, ужъ онъ мив такъ надовлъ, этотъ городъ: и твломъ, и душою радъ бы поскорве отсюда выбраться.

их. Что жъ, удерживаютъ дёла?...

гловъ. Двла, двла, такая коминесія миб эти двла!

их. Въроятно, тяжба?

их. Иътъ, слава Богу, тямбы пътъ, по тъмъ не менъе затрудинтельныя обстоятельства. Выдаю за-мужъ дочь, батюнка, восъмнаднатилътнюю дъвицу. Ионимаете ли вы отновское положеніе? Пріъхаль за разными покунками, а главное заложить имъніе. Дъло бы уже все кончено, да приказъ денегъ до сихъ поръ не выдаетъ. Даромъ совершенно живу.

их. А позвольте узнать, въ какую сумму изволили заложить имъніе?

гловъ. Въ двухъ стахъ тысячахъ. На дияхъ бы должны выдать, да вотъ затяпулось. А миъ ужъ такъ опротивъло здъсь житъ! Дома то, знаете, все это оставилъ на самое короткое время. Дочь невъста. Все это ждетъ.... Я ужъ ръшился не дожидаться и бросить все.

их. Какъ же, и денегъ не хотите дождаться?

гловъ. Что жъ дѣлать, батюшка, вы разсмотрите и мое положеніе: вѣдь вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ не видался съ женой и дѣтьми; инсемъ даже не получаю. Богъ вѣсть, что тамъ дѣлается. Я ужъ все дѣло поручаю сыну, который здѣсь остается. Надоѣло возиться. (Обращаясь къ Швохиеву и Кругелю).... А что вы, госнода? я, кажется, вамъ номѣшалъ: вы чѣмъ-то занимались?

кв. Вздоръ. Это такъ. Отъ нечего-дълать вздумали понграть. гловъ. Кажется, что-то похожее на банчикъ?

шв. Какое! для препровожденія времени, грошевой банчикъ. гловъ. Эхъ, господа, послушайте старика. Вы молодые люди, конечно тутъ инчего нътъ худого, больше для развлеченья; да и въ грошевую игру нельзя много проиграть, все это такъ, но все... эхъ, господа, я самъ пгралъ и знаю по опыту. Все на свътъ почи-

тается грошевымы діномы, а смотринь, маленькая пгра какы-разы количнось большой.

нгв., Ихареву. Пу, пошель ужъ старикания илесть свое. (Глову) Пу, вотъ видите, вы ужъ тотчасъ прининанте важное следствіе всякому вздору, это обывновенная замашка всёхъ ножилыхъ людей.

гловъ. Да что жъ. ведь я еще не такъ полилой человъкъ, я

сужу но опыту.

нав. Я не объ васъ буду говорить: но вообще у стариковъ есть это: напримъръ, если оки на чемъ-инбудь обожглись, они твердо увърены, что и другой непремънно обожжется на томъ же. Если они ношли какой-инбудь дорогою, да, зазъвавшись, хлониу-инсь о гололедь — они ужъ крачатъ и выдаютъ правило, что по такой-го дорогъ никому нельзя ходить, потому что на кей есть въ одномъ мъстъ гололедь и вслий непремънно на ней илеанется люмъ, инкакъ не принимъя въ соображение того, что другой, можетъ бътъ, не зазъвчется, и саноги у него не на скользкой подонивъ. Иътъ, у инхъ для этого иътъ соображенья. Собака укусила человъка на улицъ — всъ кусмотся собаки, и нотому инкому нельзя выходить на улицу.

глевъ. Такъ, батюнка; опо точно, съ едной стороны есть тотъ гръхъ. Да въдь за тъ жъ и молодые! Въдь ужъ слинкомъ много рыси: того и смотри, что сломитъ нясю!

нів. Воть то-то и есть, что у насъ в'ять середины. Молодежь бъсител, такъ что не въ-тернежь другимъ, а подъ старость прикимется хаккой, такъ что не въ-тернежъ другимъ.

гловъ. Такого-то вы обиднаго мизија на счетъ стариковъ.

игв. Да ибтъ, что за обидное мибніе: это правда, больше инчего.

их. Позволь мив замітить: трее мийніе різко....

утън. Насчетъ к ртъ я совершенно согласенъ съ Михайломъ Александровичемъ. Самъ игралъ, игралъ сяльно; по благодарю судьбу, бросилънчисетда,— не потому, чтобы проигралея, или былъ вооруженъ противъ судьбы, повъръте миъ, это еще инчего — проигрынъ не такъ важенъ, какъ душевное спокойсткие. Одно это

волненіе, чувствуємоє во время пгры, кто что ни говори, а это сокращаєть видимо нашу жизнь.

гловъ. Такъ, батюнка, ей Богу! какъ вы премудро замътили! Позвольте едълать вамъ нескромный вопросъ: сколько времени имъю честь пользоваться вашимъ знакомствомъ, а вотъ до сихъ поръ....

утъщ. Накой вопросъ?

гловъ. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вачъ годъ?

утъш. Тридцать девять лѣтъ.

гловъ. Представьте! Что жъ такое тридцать девять лѣтъ? Еще молодой человѣкъ. Ну что, если бы у насъ въ Россіп было побольше такихъ, которые бы такъ мудро разсуждали? Господи ты Боже мой, что бы это было: просто, золотой вѣкъ-съ, та же астрея. Ужъ какъ, ей Богу, благодаренъ судьбѣ я за то, что познакомился съ вами!

их. Повърьте мив, я тоже раздъляю это мивніе. Мальчишкамъ я бы не позволиль и въ руки взять картъ. Но благоразумнымъ людямъ почему не поразвлечься и не позабавиться? Напримъръ, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ци танцовать?

гловъ. Такъ, все такъ; но новърьте, въ жизии нашей есть столько удовольствій, столько обязанностей, такъ сказать, священныхъ. Эхъ, госнода, нослушайте старика! Нѣтъ для человъка лучнаго назначенія, какъ семейная жизиь, въ домашнемъ кругу. Все это, что васъ окружаетъ, въдь это все волненіе, ей Богу волненіе; а прямого то блага вы не вкусили еще. Въдь вотъ я, новърите ли, минуты не дождусь, чтобы увидать своихъ, ей Богу! Какъ воображу: дочь кинется на шею: »панашъ ты мой, милый нанашъ!« Сынъ онять пріъхалъ изъ гимназіи... полгода не видалъ... Просто, словъ не достаетъ, ей Богу такъ. Да послъ этого на карты смотръть не захочешь.

их. Но зачёмъ же отеческія чувства мёшать съ картами? Отеческія чувства сами по себі, а карты тоже....

Ал., *входя*, *говорите Глову*. Вашъ человъкъ спрашиваетъ насчетъ чемодановъ: прикажете выносить? Лошади ужъ готовы. гловъ. А вотъ сей часъ! Пзвините, господа, на одну минуточку васъ оставляю. ( $\mathcal{Y}$ ходимъ.)

### ABJEHLE M.

швохневъ, ихаревъ, кругель, утъщительный.

их. Ну, иътъ инкакой надежды!

утъш. Я говориль это прежде. Не понимаю, какъ вы не межете видъть человъка. Въдь стоитъ только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположенъ играть.

их. Да всё бы таки насъсть на него хорошенько. Ну, зачъмъ

ты самъ его поддерживалъ?

утъш. Да пначе, братецъ, цельзя. Съ этими людьми нужно тонко поступать, не то, какъ разъ догадается, что его хотять обыграть.

нх. Ну, да въдь что жъ вышло изъ того, въдь вотъ уъдетъ-

все равно.

утъш. Ну да постой, еще не все дъло кончено!

# ABJEHIE MI.

# тъ же и гловъ.

гловъ. Покоривние благодарю васъ, господа, за пріятное знакомство. Жаль только, право, что вотъ передъ самымъ концомъ. А впрочемъ авось приведетъ Богъ онять гдъ-нибудь столкнуться.

шв. О, въроятно. Дороги битыя, а люди толкутся, какъ не

столкнуться? Захоти только судьба.

гловъ. Ей Богу такъ, совершенная правда! Судьба захочетъ, такъ завтра же увидимся — совершенная правда. Прощайте, господа! истинно благодарю! А ужъ вамъ, Степанъ Ивановичъ, такъ обязанъ: право, вы усладили мое уединеніе.

утъш. Помилуйте, не за что. Чъмъ могъ служить, служиль. гловъ. Ну, ужъ если вы такъ добры, такъ сдълайте еще одну милость, можно ли васъ просить?

утъш. Какую? скажите! Все, что угодио, готовъ.

гловъ. Успокойте старика-отца!

утъш. Какъ?

гловъ. Я оставляю здъсь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но всё еще ненадежень: двадцать два года, ну что за лъта? Почти ребенокъ.... Кончиль учебный курсъ и ужъ больше ни о чемъ и слышать не хочеть, какъ объ гусарахъ. Я говорю ему: »Рано, Саша, ногоди, осмотрись прежде! что тебѣ въ гусары? почему знать, можеть быть, у тебя штатскія наклонности. Ты еще не видъль почти свъта; время не уйдеть отъ тебя!...« Ну, сами знаете, молодая натура. Ему ужъ тамъ въ гусарахъ все это блестить, шитье, богатый мундиръ. Что жъ прикажете? Склонностей въдь удержать инкакъ нельзя.... Такъ будьте такъ великодушны, батюшка, Степанъ Ивановичъ! Онъ остается теперь одинъ; я возложиль на него кое-какія ділншки. Молодой человікь, все можетъ случиться: чтобы приказные какъ-нибудь его не обманули.... мало ли чего! такъ возьмите его подъ свое нокровительство, надзпрайте надъ его поступками, отвлеките его отъ дурного. Будьте такъ добры, батюнка! (Берето его за объ руки.)

утъщ. Извольте, извольте. Все, что можетъ сдълать отецъ для своего сына, все это я сдълаю для него.

гловъ. Ахъ. батюшка! (Обиимаются и цилуются.) Въдь какъ видно, когда у человъка то доброе сердце, ей Богу! Богъ васъ наградитъ за это! Прощайте, гоепода, отъ души желаю вамъ счастливо оставаться.

их. Прощайте, доброй дороги!

ив. Счастливо найти встхъ домашнихъ!

гловъ. Влагодарю васъ, господа!

ттъш. А я васъ провожу таки до самой коляски и посажу!

гловъ. Ахъ, батюшка, какъ вы добры!

### SBUEREZ XIII.

инвохиевъ, кругель, ихаревъ.

их. Улетъла птица!

шв. Да, а было бы чёмъ поживиться.

их. Признаюсь, какъ онъ сказаль: двъсти тысячь — у мена вздрогнуло въ самомъ сердцъ.

кр. О такой суммъ и подумать даже сладко.

их. Въдь какъ подумаешь, сколько денегъ пропадаеть даромъ, безъ всякой совершенно пользы! Ну, что изъ того, что у него будетъ двъсти тысячъ? Въдь это все такъ пойдетъ, на покунку какихъ-инбудь тряпокъ, ветошекъ.

шв. И все это дрянь, гипль.

их. А въдь сколько даже такъ пропадаетъ на свътъ, не обранаясь! Сколько есть мертвыхъ каниталовъ, которые именно, какъ мертвецы, лежатъ въ ломбардахъ! Право, даже жалость. Я бы больше не хотълъ имъть у себя денегъ, какъ столько, сколько лежитъ въ опекунскомъ совътъ.

шв. Я помирюсь и на половнив.

кр. Я доволенъ буду и четвертью.

шв. Ну, не ври, Итмецъ, захочешь больше.

кр. Какъ честный человъкъ.

шв. Надуешь.

# ABJEHIE MY.

ть же и утвшительный, входить поспышно и съ радостнымь видомь.

утъш. Ничего, инчего, господа! Убхалъ, чортъ его побери, тъмъ лучше! Остался сынъ. Отецъ передалъ ему и довъренность, и всъ права на получение изъ приказа денегъ и поручилъ надсматривать за всъмъ миъ. Сынъ молодецъ: такъ и рвется въ гусары. Будетъ жатва! Я пойду, и сейчасъ же приведу его къ вамъ. (убъгаетъ.)

### EDIEEE N.

### инвохиевъ, кругель, ихаревъ.

их. Ай, да Утънительный!

шв. Браво! дъло приняло славный оборотъ! (Вет потирают се радости руки.)

их. Молодецъ Утвинтельный! Теперь я поняль, зачвых онъ подбирался къ отцу и потакалъ ему. И какъ все это славно, какъ тонко!

шв. О, у него на это талантъ необыкновенный!

кр. Способности невтроятныя!

их. Признаюсь, когда отецъ сказаль, что оставляеть эдёсь сына, у меня у самого промелькнула въ головъ мысль, да въдь только на мигъ, а ужъ онъ тотъ-часъ.... Смътливость какая!

шв. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

## ABJEHIE XVI.

тъ же, утъшительный и гловъ александръ михайловичъ, молодой человъкъ.

утъш. Господа! рекомендую: Александръ Михайловичъ Гловъ, отличный товарищъ, прошу полюбить, какъ меня.

шв. Очень радъ.... (пожимает ему руку.)

их. Знакомство ваше намъ....

кр. Позвольте васъ прямо въ наши объятія.

гловъ. Господа! я....

утъш. Безъ церемоніп, безъ церемонін, — равенство первая вещь. Господа! Гловъ, здѣсь видишь веѣ товарищи, нотому къчорту веѣ этикеты! Сведемъ прямо на »ты«.

шв. Именно на »ты«!

гловъ. На »ты! « (подаеть имь встмь руки.)

утъш. Такъ! браво! Человѣкъ, шампанскаго! Замѣчаете, господа, какъ у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нѣтъ, твой отецъ, не говоря дурного слова, большая скотина, извини—вѣдь мы на ты — ну, какъ этакого молодца вздумалъ было въ чернильную службу! Ну, что, братъ, скоро свадьба сестры твоей?

гловъ. Чортъ побери съ ея свадьбой! Мив досадно, что изъ-

за нея отецъ меня продержалъ три мъсяца въ деревнъ.

утъш. Ну, послушай, хороша твоя сестра?

гловъ. А такъ хороша... Будь она не сестра: ну, ужъ я бы

ей не спустилъ.

утъш. Браво, браво, гусаръ! сейчасъ видно гусара! Ну, нослушай, а помогъбы ты мив, если бы я захотълъ бы ее увезти?

гловъ. Почему жъ? номогъ бы!

утъш. Браво, гусаръ! Вотъ оно, что называется настоящій гусаръ, чортъ побери! Человътъ, шамнанскаго! Вотъ это мой ръшительно вкусъ: этакихъ открытыхъ людей я люблю. Постой, душа, дай общиму тебя!

шв. Дай же мив обнять его. (Обнимаето его.)

их. Пусть же и я обинму его. (Обиглаеть.)

кр. Ну, такъ и я общиму его, если такъ. (Обиимаетъ.)

(Алексъй несеть бутылку, придерживая пальцемь пробку, которая хлопаеть и летить вы потолокь, наливаеть бокалы.)

утъш. Господа! за здравіе будущаго гусарскаго юнкера! Пусть онъ будеть первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словомъ, пусть его будеть, что хочеть!

вст. Пусть его будеть, что хочеть! (пьють.)

гловъ. За здравіе всего гусарства! (подымая бокамь.)

всъ. За здравіе всего гусарства! (пьють.)

утъш. Господа! надо его теперь же носвятить во всв гусарскіе обычан. Пьетъ онъ, какъ видно, уже сносно, но въдь это вздоръ: надо, чтобы онъ былъ картежникъ во всей силъ! Играешь въ банкъ?

гловъ. Пгралъ бы, смерть бы хотилось, да денегъ ийтъ.

утъш. Экой вздоръ: итъ денегъ! Было бы только съ чты състь, а тамъ деньги будутъ, выиграешь.

гловъ. Да въдь и състь то не съ чъмъ.

утъш. Да мы тебъ новъримъ въ долгъ. Въдь у тебя есть довъренность на нолучене денегъ изъ приказа. Мы подождемъ, а какъ тебъ выдадутъ, ты намъ тотчасъ и заилатишь; а до того времени ты можешь намъ дать вексель. Да впрочемъ, что я говорю? Какъ-будто ты ужъ непремънно проиграешь. Ты можешь тутъ же выиграть иъсколько тысячъ чистоганомъ.

гловъ. А какъ проиграю?

утъш. Стыдись, что жъ ты за гусаръ послѣ этого? Натурально, одно изъ двухъ: либо выиграешь, либо проиграешь. Да въ этомъ-то и дѣло, въ рискѣ то и есть главная добродѣтель, а не рискиуть, ножалуй, всякій можетъ; на-вѣрияка и приказная строка отважится, и Жидъ полѣзетъ на крѣпостъ.

гловъ, мажиует рукой. Чортъ нобери, если такъ, пграю! что мив смотръть на отца!

утыш. Браво, юнкеръ! Человъкъ, карты! (паливаетъ елу стакил) Главное что нужно? нужна отвага, ударъ, сила... Такъ п быть, гоенода, я вамъ едълаю банникъ въ двадцать иять тысячъ. (Мечетъ направо и нальво.) Ну, гусаръ... Ты, Швохневъ, что ставишь? (лечетъ) какое странное теченіе картъ, вотъ любонытно для вычисленій! Валетъ убитъ, десятка взяла. Что тамъ, что у тебя? и четверка взяла. А гусаръ, гусаръ то, каковъ гусаръ? Замъчаешь, Ихаревъ, какъ ужъ онъ мастерски возвышаетъ ставки! А тузъ всё еще не выходитъ. Что жъ ты, Швохневъ, не наливаешь ему! вона, вона, вонъ тузъ! вонъ ужъ Кругель потащилъ себъ. Иъмцу всегда везетъ! Четверка взяла. А, браво, браво, гусаръ! слышишь, Швохневъ? гусаръ уже около пяти тысячъ въ выигрышъ.

гловъ *перегибаетъ карту*. Чортъ побери! Пароле пе! да вонъ еще десятка на столъ, идетъ и она и иятьсотъ рублей мазу!

утъш., продолжая метать. У, молодецъ гусаръ! Семерка убп... ахъ нътъ, чортъ нобери, иліе, онять иліе! а, проиграль гусаръ. Ну что жъ, братъ, дълать? не увсякаго жена Марья, кому Богъ далъ. Кругель, да полно тебъ разсчитывать! ну, ставь эту, которую выдернулъ. Браво, вынгралъ гусаръ! Что жъ вы не поздравляете его! (Всъ пьють и поздравляють сго, чокаясь стака-

нами.) Говорять, пиковая дама всегда продасть, а я не скажу этого. Поминив. Пізохневъ, свою брюнетку, что ты называль пиковой дамой? Гдв-то она тенерь, сердечная? Чай пустилась во вев тяжкія? Кругель, твоя убита! (Пхареву) и твоя убита! Півохневъ, твоя также убита; гусаръ также лоннуль.

гловъ. Чортъ побери, ва-банкъ!

утъм. Враво, гусаръ! Вотъ она наконенъ настоящая гусарская замашка! Знаешь, Ивохневъ, какъ настоящее чувство всегда выходитъ наружу? До сихъ поръ всё еще въ немъ было видно, что будетъ гусаръ, а теперь видно, что онъ ужъ теперь гусаръ. Вона натура то какъ того... убитъ гусаръ.

гловъ. Ва-банкъ.

утън. У, браво гусаръ! на всѣ иятьдесятъ тысячъ! Вотъ око. что называется великодувне! Ну, подика, попщи, гдѣ отыщень этакую черту... это именио подвигъ! Лоннулъ гусаръ.

гловъ. Ва-банкъ, чортъ побери, ва-банкъ!

утъш. Ого, го! гусаръ, на сто тысячъ! каковъ, а? а глазии то, глазии? замъчаень, Швохневъ, какъ у него глазии горятъ? Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вотъ онъ геронзмъ! а короля всё нътъ. Вотъ тебъ, Швохневъ, бубновая дама! На, Нъмецъ, возьми, събинь семерку! Руте, ръшительно руте! просто карта фоска! а короля, видно, въ колодъ нътъ: право даже странно. А вотъ онъ, вотъ онъ... лопнулъ гусаръ!

гловъ, горячась. Ва-банкъ, чортъ побери, ва-банкъ!

утъщ. Пътъ, братъ, стой! ты ужъпросадилъ двъсти тысячъ. Прежде заплати, безъ этого нельзя начинать новой игры — мы такъ много не можемъ тебъ върпть.

гловъ. Да гдъ жъ? у меня теперь иътъ.

утъш. Дай намъ вексель, подиншись.

гловъ. Извольте, я готовъ. (Берето перо.)

утъш. Да и довъренность на получение денегъ тоже отдай намъ.

гловъ. Вотъ вамъ и довъренность,

утъш. Теперь подниши воть это, да воть это. ( Даето ему подписаться.)

гловъ. Извольте, я готовъ все сдълать. Ну, вотъ я и нодинсалъ. Ну, давайте жъ играть. утъш, Ифть, брать, постой, новажи-на прежде деньги!

тловъ. Да я вамъ заплачу; ужъ будьте увърены.

утъш. Иътъ, братъ, деньги на столъ!

гловъ. Да что жъ это?.. Въдь это просто подлость.

кв. Ивтъ, это не подлость.

их. Истъ, это совсемъ другое дело; напсы, братъ, не равны. ив. Этакъ ты, пожалуй, сядень съ темъ, чтобы обыграть насъ. Дело известное: кто садится безъ денегъ, тотъ садится съ темъ, чтобы обыграть навърное.

гловъ. Пу, что жъ? чего вы хотите? измачьте каже угодно процепты, я на все готовъ. Я вдвое заплачу вамъ.

утъщ. Что, брать, намъ въ твоихъ процентакъ? Чы сами готовы тебъ заплатить какіе угодно проценты, дай только намъ казіймы.

гловъ, отчаяно и рышительно. Пу. такъ склинте послъднее слово: не хотите играть?

нів. Принеси деньги, сейчасъ станенъ перать.

гловъ, вышмая изъ кармана вистолетъ. Пу, такъ прощайте, госно, ка! Больше вы меня не встрътите на эточъ свъть. (убъгаетъ съ вистолетомъ.)

утъш. Ты! ти! что ты? съ ума сомелъ! Побъкать за кимъ. въ езмомъ дълъ, чтобъ еще какъ-инбудь не застръчился (ублегаето.)

# REJERIE ACT.

инвохиевъ, пругель, ихарпаъ.

нх. Еще выйдеть исторія, если этотъ чорть вздумаєть даетръннъся.

инв. Чортъ его возьми, пусть себъ стръметел, да по теп фы только: еще деньги ие въ нашихъ рукахъ. Вотъ бъда!

кр. Я всего боюсь. Это тоже возможно...

## SETTINE ARM.

## тъже, утвинтельный и гловъ.

утъш., держа Глова за руку съ пистолетомъ. Что ты, что ты, братъ, рехнулся? Слышите, слышите, господа, ужъ нистолетъ вздумалъ было сунуть въ ротъ, а? стыдись!

всь, приступал къ нему. Что ты! что ты! Помилуй, что ты! шв. А еще и умный человъкъ, изъ дряни вздумалъ стръляться!

их. Этакъ пожалуй вся Россія должна застрѣлиться: всякій или проигрался, или намъренъ проиграться. Да если бы этого не было, такъ какъ же можно выиграть, ты посуди только самъ.

утъш. Ты дуракъ просто, позволь тебъ сказать. Ты счастья своего не видишь. Развъ ты не чувствуень, какъ ты вынгралъ тъмъ, что проигралъ.

гловъ, съ досадой. Что жъ вы въ самомъ дълъ меня ужъ за дурака считаете: какой тутъ выпгрышъ — проиграть двъсти тысячъ, чортъ возьми!

утъш. Эхъ ты простофиля! Да знаешь ли, какую ты этимъ себъ славу сдълаешь въ полку? Слышь, бездълица! Еще не будучи юнкеромъ, да ужъ проигралъ двъсти тысячъ! Да тебя гусары на рукахъ будутъ носить.

гловъ, *ободрившись*. Что жъвы думаете? У меня развъ не етанетъ духу наплевать на все это, если ужъ на то пошло? Чортъ побери, да здравствуетъ гусарство!

утъш. Браво! да здравствуютъ гусары! теремтете! шампанскато! (песуть бутылки.)

гловъ, съ стаканомъ. Да здравствуютъ гусары!

их. Да здравствують гусары, чорть побери!

игв. Теремтете! да здравствуютъ гусары!

гловъ. На все плюю, когда такъ!... (ставите на столе стакане) Вотъ бъда телько: какъ домой пріъду? Отецъ, отецъ!... (хватаєть себя за волосы.)

утъш. Да зачемъ тебе ехать къ отцу? не надо!

гловъ, вытаращиет глаза. Какъ?

утъш. Ты отсюда прямо въ полкъ. Мы тебъ дадимъ на обмундировку. Надо, братъ, Швохиевъ, дать ему теперь рублей двъсти, пусть погуляетъ юнкеръ! Тамъ я ужъ замътилъ у него есть одна.... Черномазая то, а?

гловъ. Чортъ нобери, нобѣгу прямо къ ней, возьму приступомъ!

утъш. Каковъ гусаръ, а? Швохневъ, пѣтъ ли у тебя двухсотрублевой?

их. Да вотъ я ему дамъ, пусть его погуляетъ на славу!

гловъ береть ассинацію и помахиваеть ею на воздухь. Шампанскаго!

всъ. Шампанскаго! (Песутъ бутылки.)

гловъ. Да здравствуютъ гусары!

утъш. Да здравствують!... Знаешь ли, Швохневъ, что мит пришло на умъ? Покачаемъ его на рукахъ, такъ какъ у насъ качали въ нолку! Ну, приступай, бери его! (Всъ приступають къ пелу, схватывиють его за руки и поги, качають, припъвая на извъстный припъва извъстную пъсню:)

Мы тебя любимъ сердечно. Будь ты начальникъ нашъ вѣчно! Наши зажегъ ты сердца, Мы въ тебѣ видимъ отца!

гловъ, съ поднятой рюмкой. Ура!

всъ. Зра! (становять его на землю. Гловь хлопнуль рюмку объ поль, всъ разбивають тоже свои рюмки, кто о каблукъ своего сапога, кто объ поль.)

гловъ. Иду прямо къ ней!

утъш. А намъ пельзя за тобой, а?

гловъ. Ин, инкому! а кто сколько-инбудь.... раздълка на сабляхъ!

утъш. А! рубака какой, а? ревнивъ и задоренъ какъ чортъ. Я думаю, госиода, что изъ него просто выйдетъ Бурцовъ ёра забіяка. Пу. прощай, прощай, гусаръ, не держимъ тебя!

гловъ. Прошайте.

ине. Да приходи намъ послъ разсказить. (Гловъ уходить.)

## ABJENIE MX.

### TE RE. RPOME FROBA.

утъш. Надо его ласкать, пока еще деньги не въ нашихъ рукахъ, а тамъ чортъ еъ нимъ!

шв. Одного боюсь я, чтобъ какъ-нибудь не затянулась въ

приказъ выдача денегъ.

утъш. Да, это будетъ скверно, а вирочемъ.... вѣдь на это, сами знаете, есть понукатели. Какъ ни ворочай, а все-таки придется сунуть въ руку тому и другому для соблюденія порядка.

## ABJEHE M.

тъ же и чиновникъ замухрышкинъ, высовывает голову въ дверь, одътый въ пъсколько поношениюмъ фракъ.

замухр. Позвольте узнать, не здёсь ли Гловъ Александръ Михайловичь?

шв. Исть, опъ сейчасъ вышель. А что вамъ угодно?

вамухр. Да вотъ по дёлу ихъ насчетъ выдачи денегъ.

утъщ. Твы кто?

замухр. Да я чиковинкъ изъ приказа.

утъш. А, милости просимъ! Прошу покориваще садиться! Въ этомъ дъль мы вев принимаемъ живъйшее участіе, тъмъ болье, что заключили кос-какія дружелюбиля слъли съ Александромъ Инхайловичемъ. И потому можете поиять, что вотъ и отъ него, и отъ него (указывая пальцами на всьхъ) будетъ испрештвиная благодарность. Дъло въ томъ только, чтобы скоръе, какъ можно, получить изъ приказа деньги.

 $3\,\mathrm{VMy}\,\mathrm{VP}$ , Да ужъ какъ хотите, раньше двухъ педвль инкакъ нельзя.

утъш. Иътъ, это страшно далеко. Въдь вы нозабываете, что со стороны нашей блигодарность....

замухр. Да ужъ это само собой. Все это пріемлется, какъ это позабыть. Мы потому и говоримъ двѣ недѣли, ато бы, пожалуй, вы и три мѣсяца у насъ провозились. Деньги къ намъ придуть не раньше, какъ черезъ полторы недѣли, а теперь во всемъ приказѣ ни копѣйки. На прошлой недѣлѣ получили полтораста тысячъ, всѣ роздали, — три помѣщика ожидаютъ, еще съ февраля заложили имѣиіе.

утъш. Ну, это такъ для другихъ, а для насъ по дружбъ. Нужно, чтобы мы съ вами покороче нознакомились.... Ну, да что? да и люди свои. Ну, какъ васъ зовутъ? какъ? Фентафлей Перпентьичъ, что ли?

замухр. Исой Стахичъ-съ.

утъш. Пу, все одно почти. Ну, такъ послушайте, Псой Стахичъ! будемъ такъ, какъ давие пріятели. Ну, что, какъ вы? какъ дълишки, какъ служба ваша?

замухр. Да что служба? Извъстное дъло — служимъ.

утъш. Ну, а доходовъ по службъ этихъ, знаете, разныхъ.... а? просто, много ли берете?

замухр. Конечно, сами посудите, чёмъ же и жить?

утъш. Пу, что, какъ въ приказъ у васъ, скажите откровенно: всъ хапуги?

замухр. Ну, что! Вы ужъ, я вижу, смъетесь! Эхъ госнода!... Въдь вотъ тоже господа сочинители всъ подсмъпваются надъ тъми, которые берутъ взятки, а какъ разсмотришь хорошенью, такъ взятки берутъ и тъ, которые кажутся получше насъ. Ну, да вотъ хоть и вы, господа, только развъ что придумали названья поблагороднъй: пожертвованье тамъ, или тамъ, Богъ въдаетъ, что такое. А на дълъ выходитъ: такія же взятки; тотъ же Савка, да на другихъ санкахъ.

утъш. Вотъ уже Псой Стахичъ и обидълся, какъ я вижу, вотъ что значитъ задъть за честь.

замухр. Да вѣдь честь, сами знаете, дѣло щекотливое. А сердиться тутъ не изъ чего, я ужъ, батюшка, прожилъ свое.

шв. Пу, полно, ноговоримте по-дружески, Исой Стахичъ! Ну, что жъ, какъ вы? какъ у васъ? какъ поживаете? какъ маячитесь на свътъ? Есть женушка, дътки?

замухр. Слава Богу. Богъ наградиль. Двое сыновей ужъ въ увздное училище ходять; два другихъ поменьие. Одинъ бъгаетъ пока въ рубанюнкъ, а другой на нарачкахъ ползаетъ.

утън. Пу, а рученками, я чай, ужъ вев этакъ (показываето

рукою, какъ-будто беретъ дешли) умъютъ.

замухр. Вёдь ротъ вы, право, калае, господа! вёдь вотъ опять начали.

утън. Инчего, инчего, Исой Стэхичъ! въдь это по дружбъ, ну что ись туть такого? свои! Эй, дай-ка бокаль шамианскаго Исою Стахичу! скоръй! Мы въдь теперь должны быть, какъ короткіе знакомые. Вотъ мы къ вамъ соберемся тоже въ гости.

замухр., принимая бокаль. А, милости просимъ, господа! Откровенно вамъ скажу, что такого чаю, какъ вы будете инть у меня, вы у губернатора не сыщете.

утъш. Не бось, даровой, отъ купца?

замухр. Отъ купца-съ, выписанный изъ Кяхты.

утъш. Да какъ же. Исой Стахичъ, въдь вы дълъ съ кунцами не имъете?

замухр., выпись бокаль и упираясь руками въ кольни. А вотъ какъ: кунецъ здъсь больше по причинъ глупости своей долженъ быль приплатиться. Помвицикъ, Франасовъ, если изволите знать. закладываеть имъніе, все ужъ сдълано, какъ следуеть, завтра остается получить деньги. Затьяли они заводъ какой-то въ ноловинъ съ купцомъ. Ну, намъ то, понимаете, какое дъло знать, на заводъ ли, или на что другое нужны деньги, и съ къмъ онъ въ половинъ? Это не наша часть. Да купецъ по глупости своей и проговорись въ городъ, что онъ съ цимъ въ половинъ и ждетъ отъ него съ часу на часъ денегъ. Мы и подослали къ нему сказать, что вотъ пришан двъ тысячи, сейчасъ выдадутъ депьги, а не то будешь ждать! а ужъ къ нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы и посуду, ожидають только задатковъ. Кунецъ видитъ, илетью обуха не перешибешь, заплатиль двъ тысячи, да по три фунтика чаю каждому изънасъ. Скажутъ — взятки, да въдь за дъло: не будь глупъ, кто его толкалъ, языка развъ не могъ придержать?

утъш. Послушайте, Исой Стахичъ, ну пожалуста же насчетъ этого дельца. Мы ужъ вамъ дадимъ, а вы ужъ тамъ съ начальниками своими сувлайтесь, какъ следуетъ. Только, ради Бога, Исой Стахичъ, поскоръе, а?

замухр. Да будемъ стараться! (Встасая) Но откровенно скижу вамъ: такъ скоро, какъ вы хотите, нельзя. Предъ Богомъ, въ прикозъ ин конъйки денегъ, а будемъ стараться.

утъш. Иу, какъ васъ тамъ спросить?

замухр. Такъ и спросите: Исой Стахичъ Замухрышкинъ. Прощайте, госпеда! (идетъ къ дверямъ.)

нів. Исой Стахичь, а Исой Стахичь, (олгядывается) постарайтесь!

этвиі. Исой Стахичь, а Исой Стахичь, выручайте поскорый! замухр. Да ужъ сказаль — будемь стараться.

этъш. Чортъ побери, какъ это долго! (Бъетъ себя рукой по лбу.) Пътъ, побъту за пимъ, авось что-инбудь усивю, не пожалью денегъ. Чортъ его побери, три тысячи дамъ ему своихъ.

(Убъгаетъ.)

## ABJESIE XXI.

# швохневъ, кругель, ихаревъ.

их. Конечно, лучше если бы получить поскорте.

шв. Да ужъ намъ какъ пужно! какъ намъ нужно!

кр. Эхъ, если бы онъ уломалъ его какъ-нибудь.

их. Да что, развъ вани дъла....

# ABJEHIE XVII.

## ть же и утышительный.

утъм, входите ст отчалныме. Чортъ нобери, раньше четыремъ дней никакъ не можетъ. Я готовъ просто лобъ расшибить себъ объ стъну.

их. Да что тебъ такъ присинчило? Не ужъ-то четырехъ дней нельзя обождать?

нив. Въ томъ-то и штука, братъ, что для насъ это слишкомъ важно. утъш. Обождать! Да знаешь ли, что насъ въ Нижнемъ съ часу на часъ ждутъ? Мы тебъ не сказывали еще, ужъ четыре дня назадъ тому мы имъемъ извъстіе сиъшить какъ можно скорье, добывши во что бы ни стало хоть сколько-инбудь денегъ. Купецъ привезъ на шесть сотъ тысячъ жельза. Во вторникъ окончательная сдълка, и деньги получаетъ чистоганомъ; да вчера пріъхаль одинъ съ ненькой на полмилліона.

их. Ну такъ что жъ?

утъш. Какъ — что жъ? Да въдь старики то остались дома, а выслали вмъсто себя сыновей.

их. Да будто сыновья ужъ непремънно станутъ играть?

утъш. Да гдъ ты живешь, въ Китайскомъ государствъ, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Въдь купецъ такъ воспитываетъ сына: или чтобъ онъ ничего не зналъ, или чтобы зналъ то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, онъ ужъ такъ и глядитъ: ходитъ подъ-руку съ офицерами, кутитъ. Это, братъ, для насъ самый выгодный народъ. Они, дурачье, не знаютъ, что за всякий рубль, который выплутуютъ у насъ, они платятъ тысячами. Да, это счастье наше, что купецъ только и думаетъ о томъ, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чинъ.

их. И дѣла совершенно вѣрныя?

утъш. Какъ же не върпыя! Ужч насъ не увъдомляли бы; все почти въ нашихъ рукахъ; теперь всякая минута дорога.

их. Эхъ, чортъ возьми! что жъ мы сидимъ? Господа, а въдь

условіе двиствовать вмість!

утъш. Да, въ этомъ наша польза. Послушай, что мнѣ пришло на умъ. Тебѣ спѣшить пока еще не зачѣмъ. Денегъ у тебя есть восемьдесятъ тысячъ. Дай ихъ намъ, а отъ насъ возьми векселя Глова. Ты вѣрныхъ получаешь полтораста тысячъ, стало быть, ровно вдвое, а насъ ты даже одолжишь еще, потому что деньги намъ теперь такъ нужны, что мы съ радостью готовы платить алтынъ за всякую копѣйку.

их. Извольте, почему нътъ; чтобы доказать вамъ, что узы товарищества... (Подходить къ шкатулкъ и вынимаетъ кипу

ассигнацій Вотъ вамъ восемьдесять тысячь!

утъш. А вотъ тебъ и векселя! Теперь я побъту сейчасъ за Гловымъ: нужно его привесть и все устроить но формъ. Кругель, отнеси деньги въ мою комнату, вотъ тебъ ключъ отъ моей шкатулки. (Кругель уходить) Эхъ, если бы такъ устроить, чтобы къ вечеру можно было ъхать! (уходить.)

их. Натурально, натурально; тутъ и минуты не зачѣмъ терять.

шв. А тебѣ совѣтую тоже не засиживаться. Какъ только деньги получишь, сейчасъ пріѣзжай къ намъ. Съ двумя стамп тысячъ, знаешь, что можно сдѣлать? просто, ярмарку можно подорвать... Ахъ, я и позабылъ сказать Кругелю пренужное дѣло. Погоди, я сейчасъ возвращусь. (Поспъшно уходитъ.)

## ABJEHIE XXIII.

пхаревъ, одинг.

Каковъ ходъ приняли обстоятельства, а? Еще поутру было только восемьдесять тысячь, а къ вечеру уже двъсти, а? Въдь это для иного въкъ службы, трудовъ, цъна въчныхъ сидъній, лишеній, здоровья, а туть въ нѣсколько часовъ, въ нѣсколько минутъ — владътельный принцъ! Шутка — двъсти тысячъ! Воображаю, хорошъ бы я быль, если бы сидъль въ деревиъ, да возился съ старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегоднаго доходу! А образованье то развъ пустая вещь? Невъжество то, которое пріобрътешь въ деревнъ, въдь его ножомъ послъ не отскоблишь. Время то на что было бы утрачено? На толки съ старостой, съ мужикомъ.... Да я хочу съ образованнымъ человъкомъ поговорить! Теперь вотъ я обезпеченъ, теперь время у меня свободно. Могу заияться тымь, что споспышествуеть кы образованью. Захочу порхать въ Петербургъ — порду и въ Петербургъ. Посмотрю театръ, монетный дворъ, пройдусь мимо дворца, по Англійской набережной, въ Летнемъ саду. Поеду въ Москву, пообъдаю у Яра, могу одъться по столичному образцу,

могу стать наравий съ другими, исполнить долгъ просвищениаго человина. А что всему причиною? чему обязанъ? именно тому, что называють илутовствомь. И вздоръ, вовсе не плутовство! Илутомъ можно сдилаться въ одну минуту, а вйдь тутъ практика, изученье. Ну, положимъ — илутовство. Дй вйдь необходимая вещь, — что жъ можно безъ него сдилать? Оно никоторымъ образомъ предостерегательство. Ну, не знай я, напримиръ, всихъ тонкостей, не ностигни всего этого, меня бы какъ обманули! Видь вотъ же хотили обмануть, да увидили, что дило не съ простымъ человикомъ иминотъ, сами прибитили къ моей номощи. Нитъ, умъ великая вещь! Въ свить нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно съ другой точки. Этакъ прожить, какъ дуракъ, проживетъ всякій, это не штука; но прожить съ тонкостью, съ искусствомъ, обмануть всихъ и не быть обманутымъ самому — вотъ настоящая задача и циль!

### ABJEHIE XXIV.

пхаревъ и гловъ, вбъгающій торопливо.

гловъ. Гдъ жъ они? Я сейчасъ былъ въ комнатъ, тамъ пусто.

их. Да они сію мпнуту здёсь были; на минуту вышли. гловъ. Какъ, вышли ужъ? и деньги у тебя взяли? их. Да, мы съ ними едёлались, за тобою остановка.

# ABJEHIE AM.

# тъ же и алексъй.

ал., обращаясь ко Глову. Изволили спрашивать, гдв господа? гловъ. Да. ал. Да они ужъ увхали. гловъ. акь увхали?

дл. Да такъ-съ. Ужъ у нихъ съ полчаса стояда тележка и готовыя лошади.

гловъ, всплеснувт руками. Ну, мы надуты оба!

их. Что за вздоръ? Я не могу нонять ин одного слова. Утъшительный сио минуту долженъ возвратиться сюда. Въдь ты знаешь, что теперь долженъ весь долгъ твой заплатить миъ. Они неревели.

гловъ. Какой чортъ долгъ? Получишь ты долгъ! Развѣ ты не чувствуешь, что въ дуракахъ, и проведенъ, какъ пошлый пень?

их. Что ты за ченуху несешь? У тебя, видио, до сихъ норъ въ головъ хмъль распоряжается.

гловъ. Ну, видно, хмѣль у обоихъ насъ. Да просинсь! Ты думаешь, что я Гловъ? я такой жè Гловъ, какъ ты Китайскій императоръ.

их. *безпокойно*. Что ты, помилуй, что за вздоръ? И отецъ твой.... и....

гловъ. Старикъ-то? Во первыхъ, онъ и не отецъ, да и чорта ли и будутъ отъ него дъти! а во вторыхъ, тоже не Гловъ, а Крыницынъ, да и не Михайло Александровичъ, а Пванъ Климычъ, изъ ихъ же компаніи.

их. Послушай, ты говори серьезио, этимъ не шутятъ.

гловъ. Какія шутки! Я самъ участвоваль и такъ же обманутъ. Мнъ объщали три тысячи за труды.

их., подходя къ пему запальчиво. Эй, не шути, говорю тебъ! Думаень, я ужъ дуракъ такой!... и довъренность и приказъ... и чиновникъ сейчасъ былъ изъ приказа, Исой Стахичъ Замухрынкинъ. Ты думаень, я не могу за нимъ сейчасъ послать?

гловъ. Во первыхъ, онъ и не чиновникъ изъ приказа, а отставной штабсъ-капитанъ, изъ ихъ же компаніи; да и не Заму-хрышкинъ, а Мурзафейкинъ, да и не Исой Стахичъ, а Флоръ Семеновичъ.

их. от вино. Да ты кто? чортъ ты? говори, кто ты?

гловъ. Да кто я? Я былъ благородный человъкъ, поневолъ сталъ нлутомъ: меня обыграли въ пухъ, рубашки не оставили. Что жъ миъ дълать? не умирать же съ голоду. За три тысячи я

взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебъ это прямо: видишь, я поступаю благородно.

нх. въ бъщенствъ схватывает его за воротникъ. Мошен-

ал. вт сторону. Ну, дъло-то, видно, пошло на потасовку. Надо отсюда убраться. ( $Yxodum\tau$ .)

пх., таща его. Пойдемъ, пойдемъ!

гловъ. Куда, куда?

их. ег изступлеціи. Куда? къ правосудью! къ правосудью! гловъ. Помилуй, не имъешь инкакого права.

их. Какъ? не имъю права? Обворовать, украсть деньги среди дия... мошениическимъ образомъ! Не имъю права? дъйствовать илутовскими средствами! Не имъю права? А вотъ ты у меня въ тюрьмъ, въ Перчинскъ скажешь, что не имъю права! Вотъ погоди — переловять всю вашу мошениическую шайку! Будете вы знать, какъ обманывать довърје и честность добродушныхъ людей. Законъ! законъ! законъ призову! (тащито его.)

гловъ. Да въдь законъ ты могъ бы призвать тогда, если бы самъ не дъйствовалъ противузаконнымъ образомъ. Но вспомни: въдь ты соединился съ ними, чтобы обмануть и обыграть навърное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Иътъ, братъ, въ томъ то и штука, что ты не имъень никакого права жаловаться.

их. въ отчаяній быть себя рукой по лбу. Чорть побери, въ самомь діль! (Въ изнеможеній упадаеть на стуль; Гловь между тьмь убъгаеть.) Но только какой дьявольскій обмань!

гловъ, выглядывая въ дверь. Утъшься! Въдь тебъ еще съ полугоря! У тебя есть еще Аделанда Ивановна! (исиезаетъ.)

их. въ прости. Чортъ побери Аделанду Пвановну! (Схватываетъ Аделанду Ивановну и швырлетъ ею въ дверь; дамы и двойки летятъ на полъ.) Въдь существуютъ же, къ стыду и поношеню человъковъ, этакіе мошенники! Но только я, просто, готовъ сойти съ ума, какъ это все было чертовски разыграно, какъ тонко! И отецъ, и сынъ, и чиновникъ Замухрышкинъ! и концы всъ спрятаны! и жаловаться даже не могу! (Вскакиваетъ со стула и ет волиеніи ходить по компать.) Хитри посль этого! Употребляй тонкость ума, изощряй, изыскивай средства.... Чорть побери, не стоить, просто, ни благороднаго рвенія, ни трудовь! Туть же, подъ бокомь, отыщется илуть, который тебя переилутуєть! мошенникь, который за одинь разь подорветь строеніе, надъ которымь работаль ньсколько льть! (ст досадой махнуєт рукой) Чорть возьми! Такая ужъ надувательная земля! Только и льзеть тому счастье, кто глупь, какъ бревно, ничего не смыслить, ни о чемъ не думаєть, пичего не дълаєть, а играєть только по грошу въ бостонь подержанными картами!

# YTPO ABAOBOPO HEAOBBRA. (1)

I

Кабинеть; нысколько шкафовь съ книгами; на столь разбросаны бумаги. Нвань Петровичь, дыловой человых, потягиваясь, выходить въ халать и звонить. Изъ передней слышень голось: «сейчась«. Нвань Петровичь звонить во второй рась, опяте тоть же голось: «сейчась». Ивань Петровичь съ нетерпьиемь звонить въ третій разь; сходить слуга.

ив. нетр. Что ты, оглохъ?

лакей. Никакъ нътъ.

нв. петр. Что жъ ты не изволиль являться, когда я звоию въ третій разъ?

лакей. Какъ же прикажете: мив пельзя было бросить двла, я сапоги чистилъ.

• пв. петр. А Пванъ что дълалъ?

лакей. Иванъ мелъ комнату, а потомъ ношелъ въ конюшию. ив. петр. Подай сюда собачку! (лакей припосить собачку) Зюзюшка! Зюзюшка! а, Зюзюшка! Вотъ я тебъ бумажку привяжу. (пацъпляеть ей на хвость бумажку.)

(Вбъгаеть другой лакей.)

Александръ Пвановичъ!

<sup>(1)</sup> Напечатано въ первый разъ въ «Современникъ« 1806, т. 1, подъ заглавіемъ: »Петербургскія Сцены.« Н. К.

нв. петр. Просн! (бросаеть поспьшно собачку и разсертываеть Сводь Законовь.)

11.

пванъ петровнуъ и александръ пвановпуъ также дъловой человько.

ал. нв. Добраго утра, Иванъ Петровичъ!

ив. петр. Какъ здоровье ваше, Александръ Ивановичъ?

лл. ив. Очень благодаренъ. Не помъщалъ ли я вамъ?

ив. петр. О, какъ можно! Вёдь я всегда занять. Ну, что, въ которомь часу пріёхали домой?

лл. ив. Часъ шестой былъ. Я какъ поворотилъ изъ Офицерской, то спросилъ, подъёзжая къ будочнику: »Не слышалъли, братецъ, который часъ?« — »Да шестой уже«, говоритъ, »пробило.« Вотъ я и узналъ, что ужъ былъ шестой часъ.

ив. нетр. Представьте, я самъ почти въ то же время. Ну, что, каковъ былъ вистецъ, хе, хе, хе?

ал. ив. Xe, xe! Да, признаюсь, мив даже во сив онъ мерещился.

нв. петр. Хе, хе, хе! Я гляжу, что это значить, что онъ кладетъ короля? у меня въдь на рукахъ самъ-третей дама крестовъ, а у Лукьяна Оедосъевича, я давно вижу, что реноисъ.

ал. ив. Длиниве всего тянулся восьмой роберъ.

ив. петр. Да! (Пололчавь) Я уже мигаю Лукьяну Өедосъевичу, чтобъ онъ козыряль, — нътъ. А въдь туть только козырни — валетъ мой пикъ и беретъ.

лл. нв. Позвольте, Иванъ Петровичъ, валетъ не беретъ.

пв. петр. Беретъ.

лл. нв. Не беретъ, потому что вамъ никонмъ образомъ нельзя взять въ руку.

нв. нетт. А семерка пикъ у Лукьяна Федосъевича? позабыли развъ?

ал. пв. Да развъ у него была шиковка? Я что-то не помию.

ив. нетр. Конечно, у него были двѣ пики: четверка, которую онъ сбросиль на даму, и семерка.

ал. ив. Только нётъ, позвольте, Иванъ Петровичъ, у него не могло быть больше одной инковки.

ив. петр. Ахъ, Боже мой, Александръ Ивановичъ, кому вы это говорите! Двъ пиковки: я, какъ теперь помню, четверка и семерка.

ал. ив. Четверка была, это такъ; но семерки не было. Въдь онъ бы козырнулъ; согласитесь сами, въдь онъ бы козырнулъ?

ив. петр. Ей Бобу, Александръ Ивановичъ, ей Богу!

ал. нв. Итть, Иванъ Петровичь. Это совершенно невозможное дёло.

ив. иетр. Да позвольте, Александръ Ивановичъ! Вотъ лучше всего: потдемъ завтра къ Лукьяну Федосъевичу. Согласны ли вы?

ал. пв. Хорошо.

ив. петр. Ну, и спросимъ у него лично, была ли на рукахъ

у него семерка пикъ?

ал. ив. Извольте, я не прочь. Впрочемъ, если посудить, странно, что Лукьянъ Федосъевичъ такъ дурно пграетъ. Въдъ нельзя сказать, чтобы онъ былъ безъ ума. Человъкъ тонкій и въ обращеніи...

ив. нетр. И прибавьте—большихъ свъдъній! человъкъ, какихъ, сказать по секрету, у насъ мало на Русп. Были ли у его

высокопревосходительства?

ал. ив. Былъ. Я теперь только отъ него. Сегодня поутру было немножко холодиенько. Въдь я, какъ думаю, вамъ извъстно, имъю обыкновеніе носить лосинную фуфайку: она гораздо лучше фланелевой, и притомъ не горячитъ. По этому то случаю я велъть себъ подать шубу. Пріъзжаю къ его высокопревосходительству — его высокопревосходительство еще спитъ. Однакожъ я дождался. Ну, тутъ ношли разсказы о томъ и о сёмъ.

ив. петр. А про меня не было пичего говорено?

ал. ив. Какъ же, было и про васъ. Да еще прелюбопытный вышелъ разговоръ.

пв. нетр., оживлялсь. Что, что такое?

ал. пв. Позвольте, позвольте разсказать по порядку. Туть презапимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочимъ, спросилъ, гдѣ я бываю, что такъ давно онъ меня не ви-

дитъ? и пожелалъ узнать о вчерашней вечерникъ, и кто былъ. Я сказалъ: »Были, ваше высокопревосходительство, Павелъ Григорьевичъ Борщовъ, Плья Владиміровичъ Бубуницынъ.« Его высокопревосходительство послъ каждаго слова говорилъ: »гем!« Я сказалъ: »И еще былъ одинъ извъстный вашему высокопревосходительству....«

пв. петр. Кто жъ это такой?

ал. ив. Позвольте! что жъ бы, вы думали, сказалъ на это его высокопревосходительство?

ив. петр. Не знаю.

ал. ив. Онъ сказалъ: »Кто жъ бы это такой?«—»Пванъ Нетровичь Барсуковъ«, отвъчалъ я. »Гем!« сказалъ его высокопревосходительство, » это чиновинкъ и притомъ. « (Ноднимает вверхг глаза) Довольно хорошо у васъ потолки расписаны: на свой или хозяйскій счеть?

ив. петр. Нътъ, въдь это казениая квартира.

ал. ив. Очень, очень не дурно: корзиночки, лира, вокругъ сухарики, бубны и барабанъ! очень, очень натурально!

пв. петр. съ нетерпъніемъ. Такъ что же сказалъ его высокопревосходительство?

ал. ив. Да, я и позабыль. Что жь онь сказаль?...

нв. петр. Сказалъ » гем! « его высокопревосходительство; » это чиновникъ....«

ал. ив. Да, да: »это чиновникъ, ну и . . . . служитъ у меня «. Послѣ того разговоръ не былъ уже такъ интересенъ и начался объ обыкновенныхъ вещахъ.

ив. петр. А больше инчего не заговариваль обо миъ?

ал. петр. Нътъ.

ив. петр., *про-себя*. Ну, покамѣсть еще немного. Господи Боже мой! ну что, если бы сказалъ онъ: »Такого то Барсукова, въ уважение тѣхъ и тѣхъ и прочихъ заслугъ его, представляю....«

#### III.

тъ же и шрейдеръ, выглядываето во дверь.

ив. петр. Войдите, войдите; ничего, пожалуйте сюда; что, это для доклада?

нгр. Для подансанія. Здёсь отношеніе въ налату и рапортъ

управляющему.

нв. нетр., между-тъмъ читаетъ, »... Росподину управляющему....« Это что значитъ? у васъ поля по праямъ бумати неровны. Какъ же это? Знаете м. что васъ можно посадить подъ арестъ.... (устрежляетъ на него глубокомысленный езоръ.)

игр. Я говориль объ этомъ Ивану Ивановичу: онъ мит ска-

залъ, что министръ не будеть смотрѣть на эту мелочь.

ив. нетр. Медочь! Ивану Ивановнчу хороно такъ говорить. Я самъ тоже думаю: министръ точно не войдетъ въ это. Ну, а вдругъ вздумается!

иг. Можно переписать; только будеть поздно. Но такъ какъ

изволили сами сказать, что министръ не войдетъ....

ив. пете. Такъ! это все правда! Я съ вами совершенно согласенъ: онъ не займется этими нустяками. Пу, а въ случав, такъ ему придется: дай-ка посмотрю, велико ли мъсто остается для полей?

ше. Если такъ, я сейчасъ перепишу.

ив. нетр. То то, »если такъ«. Въдь я съ вами говорю и объясняюсь, потому что вы воснитывались въ университетъ. Съ другимъ бы я не сталъ тратить словъ.

шр. Я осмилняся только, потому что г. министръ. . . .

ив. нетр. Позвольте, позвольте! Это совершения истина: я съ вами не спорю ни на волосъ. Такъ, министръ на это никогда не посмотритъ и не вспомнитъ даже про это. Ну, а вдругъ.... Что тогда?

шт. Я переняшу. (Уходить.)

# IV.

ив. нетр., пожимая плечами, оборачивается не Александру Ивановичу. Всё еще вътеръ ходить въ головъ! Порядочный молодой человъкъ, недавно изъ университета, но вотъ тутъ (показывая на лобъ) пътъ. Вы себъ не можете представить, почтеннъйний Александръ Ивановичъ, сколькихъ трудовъ миъ стоило привесть все это въ порядокъ; посмотръли бы вы, въ накомъ видъ принялъ я имнъшнее мъсто! Вообразите, что ин одинъ канцелярскій не

умъть порядочно бунзы наинсать. Смотринь: иной ко перенесеть въ другую строку; иной въ одной строкъ иниеть: сі, а въ другой: *ятельству*. Словомъ сказать, это быль ужасъ! столнотвореніе Вавилонское! Тенерь возьмите вы бумагу: красиво! хороно! душа радуется, духъ торжествуеть. А порядокъ? порядокъ во всемъ!

ал. ив. Такъ вамъ чины, можно сказать, потомъ и кровью достались.

нв. нетр., вздолиува. Именно, потомъ и кровью. Что жъ будете ділать, відь у меня такой характерь. Чітмь бы я теперь не быль, если бы самь доискивался? У меня бы мъста на груди не нашлось для орденовъ. Но что прикажете! не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, нопросить чего непосредственно для себя.... нътъ, это не мое двло! Другіе вынгрывають безирестанно.... А у меня ужь такой характеръ: до всего могу унизиться, по до подлости инкогда! (Вздохнувши) Мий бы тенерь одного только хотилось — если бъ получить хоть орденовъ на шею. Не потому, чтобы это слишкомъ занимало, но единственно, чтобы видъли только виимание ко миъ начальства. Я вась буду просить, великодушивінній Александръ Ивановичь, этакъ, при случав, натурально мимоходомъ, наменнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова де въ капцелярии такой порядокъ, какой вы редко где встречали, или что-ипбудь подобное.

ал. нв. Съ большимъ удовольствіемъ, если представится случай....

#### V

тъ же и катерина александровна, жена Ивана Ивтровича.

кат. ал., увидњег Александра Ивановича. А! Александръ Ивановичъ! Боже мой, какъ давно мы не видались! позабили меня! Что Наталья Оомининия?

ал. нв. Слава Bory! недълю вирочемъ назадъ было захворала. нат. л.т. Э!

ал. нв. Въ груди подъ ложечкой сдълалась колика и стъсненіе. Докторъ прописалъ очистительное и припарку наъ ромашки и нашатыря. кат. ал. Вы бы попробовали омеопатического средства.

ив. нетр. Чудно право, какъ подумаещь, до чего не доходитъ просвъщене. Вотъ, ты говоришь, Катерина Александровна про меонатію. Недавно былъ я въ представленін. Что жъ бы вы думали? Мальчишка, росту, какъ бы вамъ сказать, вотъ этакого (показываетъ рукою), лътъ трехъ не больше: посмотръли бы вы, какъ онъ плящетъ на тончайшемъ канатъ! Я васъ увъряю серьезно, что духъ занимается отъ страху.

ал. ив. Очень хорошо поетъ Меласъ.

нв. петр. значительно. Меласъ? о, да! съ большинъ чувствомъ!

ал. пв. Очень хорошо.

ив. петр. Замътили ли вы, какъ она ловко беретъ вотъ это? (вертить рукою передъ глазами.)

ал. ив. Именно, это она удивительно хорошо беретъ. Однако

ужъ скоро два часа.

пв. петр. Куда же это вы, Александръ Ивановичъ?

ал. ив. Пора! Мит нужно еще мъста въ три затхать до объда.

ив. нетр. Ну, такъ до свиданія. Когда жъ увидимся? Да, я и позабыль: въдь мы завтра у Лукьяна Өедосъевича?

ал. ив. Непремънно! (кланяется.)

кат. ал. Прощайте, Александръ Ивановичъ!

ал. пв., вт лакейской накидывая шубу. Не терплю я людей такого рода. Ничего не дёлаетъ, жирѣетъ только, а прикидывается, что онъ такой, сякой, и то надёлалъ, и то поправилъ—настоящая добродѣтель! Вишь чего захотѣлъ! ордена! И вѣдь получитъ! получитъ мошенникъ! получитъ! Этакіе люди всегда усиѣваютъ. А я? а? вѣдь пятью годами старѣе его по службѣ, и до сихъ поръ не представленъ. Какая противная физіогномія! И разнѣжился: ему совсѣмъ не хотѣлось бы, по только для того, чтобы показать вниманіе начальства. Еще проситъ, чтобы я замолвилъ за него! Да, нашелъ кого просить, голубчикъ! Я таки тебѣ удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! не получишь! (подтвердительно ударяетъ пъсколько разъ кулакомъ по ладони и уходитъ.)

# ТЯЖБА.

Кабинеть; продетовъ, секретарь, одинь сидить въ креслахь и поминутно икаеть.

Что это у меня? точно отрыжка! вчеранній обыдь засыль въ горль; эти грибки да ботвиньи!... Вшь, вшь, просто, чорть знаетъ, чего не вшь! (икаетъ) Вотъ оно! (икаетъ) еще! (икаеть) еще разъ! (икаеть). Ну, теперь въ четвертый! (икаеть) Туда къ чорту, и въ четвертый! Прочитать еще Съверную Ичелу, что тамъ такое? Надобла миб эта Сфверная Ичела: точь-въ-точь баба, засидввшаяся въ дввкахъ. (Читаето и вскрикиваето:) Крахманову награда, а? Петрушкъ Крахманову! Вотъ какимъ былъ мальчинкой (показывает рукою), я помъстиль самъ его надетомъ въ корпусъ, а? (Продолжаеть читать и вскрикиваеть, вытаращиет глаза / Что это? что это? Неужели Бурдюковъ? Да, окъ, Навель Петровичь Бурдюковъ, произведенъ! а? каково? Взяточинкъ, два раза былъ подъ судомъ, отецъ воръ, обокралъ казиу, гнусивнині челов'ять, какого только можно представить себ'я каково? И въдь весь свътъ ночитаетъ его за прямодушнаго человъка! Подлецъ! Говоритъ: дъло Бухтелева рънено не такъ — а? Просто, нодлецъ, узналъ, что на мою долю принилось двадцать тысячь, такъ вотъ зачёмь не ему! Какъ собака на сёнё: ни себе, ин другимъ. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь другихъ, прики-

Cov. u II. Tor., II.

дывайся передъ другими. Я слышаль про тебя кое-что такое. Право, досадио, что заглянуль въ газету: прочитаемь — чувствуемь тоску, гадость, и больше ничего. Эй, Андрей!

H.

лакей, сходя.

Чего наволите-съ?

прол. Возьми вонъ эту газету! И къ чему, зачёмъ ты принесъ эту газету? Дуракъ этакой! (Андрей уносить газету.) Каковъ Бурдюковъ, а? Вотъ кого, не говоря дальнихъ словъ, упритать бы въ Камчатку. Съ больнимъ наслажденіемъ, признаюсь, нагадиль бы ему, хоть сію минуту, да вотъ до сихъ поръ нѣтъ, да и иѣтъ случая. Что прикажень дѣлать? Разгиѣвалея Богъ. А я бы тебя погладилъ, мазнуль бы тебя по губамъ. Да ужъ и губы то за то какія! какъ у вола, у канальи!

лакей. Бурдюковъ прівхаль.

прол. Что?

лакей. Бурдюковъ прівхалъ.

прод. Что ты вздоръ несень!

лакей. Такъ точно-съ.

прол. Врешь ты, дуракъ! Бурдюковъ, Павелъ Петровичъ Бурдюковъ?

лакей. Пътъ, не Павелъ Петровичъ, а другой какой-то.

прол. Какой другой?

лакей. Да вотъ извольте сами видъть: онъ здъсь.

прол. Просп.

III.

пролетовъ и христофоръ нетровичъ бурдюковъ.

вурд. Прошу извинить за безнокойство, что игношу вамъ. Обстоятельства и дъла понудили оставить городишку. Прівхаль просить личной помощи, заступничества.

прол. ег сторону. Это точно другой; а есть однакоже какое-то сходство. (Вслухг.) Что прикажете? въ чемъ могу быть въмъ полезнымъ?

БУРД., ст пожатемь плечь. Дъло, тяжба.

прол. Тяжба? съ къмъ?

вурд. Съ роднымъ братомъ.

ирол. Прежде позвольте узнать фамилію, а потомы изъясните свое дѣло. Прошу покорио садиться.

курд. Фамилія: Бурдюковъ, Христофоръ Петровъ сынъ, а діло съ родицить братомъ, Павломъ Петровымъ Бурдюковымъ.

прол. Что вы, что? пъть!

вурд. Да что жъ вы на меня уставили глаза? или думаете, я би захотъть оставлять напраспо Тамбовъ и сканать на почтовыхъ?

прод. Господи благослови васъ за такое доброе дѣло! Позвольте съ вами покороче познакомиться. Умиѣе этого дѣла вы не могли никогда бы придумать. Вотъ разсказываютъ теперь, что иѣтъ великодушія и справедливости, а это что же? Вѣдь вотъ родной братъ, узы крови, связи, а вѣдь не пощадитъ и брата процессъ! Позвольте васъ обиять.

БУРД. Извольте! я самъ обниму васъ за такую готовность! (общимотел) а прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физістномію, никакъ нельзя было думать, чтобы вы были путный человёкъ.

прол. Воть тебъ разъ! какъ такъ?

вурд. Да. серьезно. Позвольте спросить: вфрио, покойнина матушка ваша, когда была брюхата вами, перенусалась чегонибудь?

прод. Что за чепуху несеть онь?

бурд. Ивть, я вамъ скажу, вы не будьте въ претензін, это очень часто случается. Воть у нашего засъдателя вся нижням часть лица баранья, такъ сказать, какъ-будто отръзана и норосла шерстью совершенно, какъ у барана. А въдь отъ незначительнаго обстрятельства: когда нокойница рожаля, подойди къ окну баранъ, и нелегкая подстрекци его за блеять.

прол. Ну, оставимъ въ поков засъдателя и барана! Какъ же

я радъ!

вурд. А ужъ я какъ радъ, пріобрѣтши такое покровительство! Теперь только, какъ начинаю всматриваться въ васъ, вижу, что лицо ваше какъ-будто знакомо: у насъ въ полку былъ поручикъ, вотъ, какъ двѣ канли воды, похожъ на васъ! Иьяница страшнѣйшій, то-есть, я єамъ скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

прол. ст сторону. У этого увзднаго медвъдя, какъ видно, нътъ совсъмъ обычая держать языкъ за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душъ — у него на языкъ. (Вслухъ) Времени у меня

немного, пожалуста приступимъ же къ дълу.

Визвали ли въ Устюжскомъ убздъ помъщищу Евдовію Малафъевну Меринову? Не знали? Хорошо. Она доводится родиой теткой мив и бестіи, моему брату. У ней ближайними наслъдниками я да брать—изволите видъть: вотъ оно куда пошло! Кромъ того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну объ этой ип слова, та и безъ того получила слъдуемую ей часть. Нозвольте: вотъ этотъ мошенникъ, брать, онъ на это хоть чорту въ дядьки годится. Вотъ и нодъвхаль онъ къ ней: «Вы, де, тетушка, уже прошили, слава Богу, семьдесять лътъ; гдъ уже вамъ въ такихъ преклонныхъ лътахъ мъщаться стмимъ въ хозяйство: нусть, лучие, я буду приберегать и кормить. «Вона! замъчайте, замъчайте! Перевхаль къ ней въ домъ, живетъ и распоряжается, какъ настоящий хозяниъ. Да вы слышите ли это?

прол. Слышу.

вурд. То-то! Да, воть занемогаеть тетунка, отчего — Богь знаеть, можеть быть, онь самъ и недсунуть ей чего-инбудь. Мнъ дають уже знать стороною. Замъчайте! Ирйъзкаю — къ съняхъ встръчаеть меня эта бестія, то есть брать, къ слезамъ, такъ весь и заливается, и растаяль, и говорить: «Иу «, говорить, »братецъ, на въки мы несчастны съ тобою: благодътельница наша...« — «Что, отдала Богу дуну? « — «Иътъ, при смерти. « Я вхожу: и точно, тетунка лежить на корачкахъ и только глазами хлонаетъ. Иу, что жъ? плакать? Не номожеть! Въдь не поможеть?

прол. Не поможетъ.

вурд. Пу, что жъ? нечего делать! такъ, видно, Богу угодио! Я приступилъ поближе. »Ну «, говорю, »тетушка, мы всё смертиы, одинъ Богъ, какъ говорятъ, не сегодия, такъ завтра властенъ въ нашей жизни: такъ не угодно ли вамъ заблаговременно сдёлать какое-инбудь распоряжение? « Что жъ тетушка? Я вижу, не можетъ уже языкомъ поворотить, и только сказала: »э... э... э... э... э... э... о... « А эта шельма, что стоялъ подлё кровати ея, братъ, говоритъ: »Тетушка симъ изъясияетъ, что она уже распорядилась. « Слышите, слышите!

прол. Какъ же! Да вѣдь она развѣ сказала это?

вурд. Кой чорть сказала! Она сказала только »э... э... «
Я все подступаю: »По позвольте же узнать, тетупка, какое же это распоряжение? « Что жъ тетупка? Тетупка опять отвъчаеть: »э, э, э«. А тоть подлець опять: »тетупка говорить, что все распоряжение по этой части находится въ духовномъ завъщании. «Слышите? слышите? Что жъ миъ было дълать? Я замолчалъ — и не сказаль ни слова.

ирол. Однакожъ позвольте: какъ же вы не уличили тутъ же ихъ во лии?

вурд. Что ит? (размахисаеть руками) стали божиться, что она точно все это говорала, ну въдь и повърилъ.

прол. А духовное завъщание распечатали?

вурд. Распечатали.

прол. Что жъ?

вурд. А вотъ что. Какъ только все это, какъ слѣдуетъ, Христіянсьних долгомъ было отправлено, я и говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Братъ инчего и говорить не можетъ, страданья, отчанныя такія, что люди только! »Возьмите«, говоритъ: »читайте сами.« Собрадись свидѣтели и прочитали. Какъ же бы вы думали было наинесно закъщаніе? А вотъ какъ: »Инемящиму моему. Извлу Истрову сыну Бурдюнову«, слупайте! »въ возмездіе его сыновнихъ пенсченій и неотлучено ссбя при миъ обрѣтенія до смерти«, зачѣчайте! замѣчайте! »оставляю во владѣніе родовое и благопріобрѣтенное имѣніе мое въ Эстюжскомъ уѣздѣ«, вона! вона! вона куда пошло! »нятьсотъ ревижскихъ думъ, угодье и

прочее« А? слышите ли вы это? »Племяници моей Маріи Петровой дочери Повалицевой, урожденной Бурдюковой, оставляю слёдующую ей деревию изо ста душь. Племяннику«, вона! замёчайте! вонъ туть настоящій типунь! »Хрисанфію сыну Петрову Бурдюкову«, слушайте, слушайте! »на намять обо мив«, ого! го! «завъщаю: три стаметовыя юбки и всю рухлядь, находящуюся въ амбарѣ, какъ-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, ченцы«, и тамъ чортъ знасть еще какое трянье! А? какъ вамъ кажется, я спрашиваю: на кой чортъ миѣ стаметовыя юбки?

прол. Ахъ, онъ мошенникъ этакой! Прошу покорно!

Бурд. Мошениичество это — такъ, я съ вами согласенъ; но епраниваю я васъ, на что миъ стамстовыя юбки? что я съ ними буду дълать? развъ себъ на голову надъну?

нрол. И свидътели подписались при этомъ?

вурд. Какъ же, набралъ какой-то сволочи.

прол. А покойница собственноручно подписалась?

вурд. Вотъ то-то и есть, что подписалась, да чортъ знаетъ какъ!

прол. Какъ?

вурд. А вотъ какъ: покойницу звали Евдокія, а она нацаранала такую дрянь, что разобрать нельзя.

прол. Какъ — такъ?

вурд. Чортъ знаетъ что такое: ей нужно было написать Евдокія, а она написала: » обмокин«.

прол. Что вы!

вурд. О, я вамъ скажу, что онъ гораздъ на все. »А племяннику моему Хрисанфію Петрову три стаметовыя юбки. «

нгол. въ сторону. Молодецъ однакожъ Павелъ Петровичъ Бурдюковъ: я бъ никакъ не могъ думать, чтобы онъ ухитрился такъ!

вурд., размахивая руками. »Обмокни«! Что жъ это значить? Въдь это не имя: »обмокии«?

прол. Какъ же вы намърены поступить теперь?

вурд. Я подаль уже прошеніе объ упичтоженін завъщанія, потому что поднись ложная. Пусть они не вруть: некойницу звали Евдокіей, а не »обмокии«.

игол. II хорошо! Позвольте теперь мий за все это взяться. Я сейчась нанишу записку къ одному знакомому секретарю, а вы между-тъмъ доставьте мий копію съ зав'ящанія вашего.

бурд. Несказанно обязанъ вамъ! (берется за шапку) Авъ которыя двери надо выходить — въ тъ, или въ эти?

прол. Пожалуйте въ эти.

бурд. То-то! Я потому спросиль, что мив нужно еще будеть по своей надобности. До свиданія, почтенивінній.... какъ вась, я всё нозабываю?

прол. Александръ Ивановичъ.

бурд. Александръ Ивановичъ! Александръ Ивановичъ есть Прольдюковскій, вы не знакомы съ инмъ?

прол. Натъ.

вурд. Онъ еще живеть въ пяти верстахъ отъ моей деревни. Прощайте!

ирол. Прощайте, почтенивіншій, прощайте!

### IV.

### пролетовъ, потомо слуга.

Вотъ неожиданный илодъ! вотъ подарокъ! Просто Богъ на шапку послалъ. Странно сказать, а по душѣ чувствуешь какое-то этакое неизъяснимое удовольствіе, какъ-будто бы или жена въ первый разъ сына родила, или министръ поцьловалъ тебя при всѣхъ чиновинкахъ въ полномъ присутствін. Ей Богу, этакое магнетическое какое-то! Эй, Андрей! (Андрей еходить) ступай сейчасъ къ моему секретарю и проси его сюда. Слышишь? Да постой: вотъ тебѣ на водку, напейся пьянъ, какъ стелька, для сегодининяго дия—я тебѣ нозволяю; а вотъ еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы сейчасъ, самонужнѣйшее дѣло. А, наконецъ таки, на силу и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотримъ, какъ ты будешь подплясывать! А ужъ коли изъ своихъ пріятелей чиновипковъ наберу оркестръ музыкантовъ, такъ ты у меня такъ запляшешь, что во всю жизнь не отдохнутъ у тебя бока.

# AARBÜCKAS.

Театро представляеть переднюю. Паправо дверь на листницу, нальво — въ заль. На заднемь занавьсть дверь ньсколько съ боку въ кабинеть. До самых дверей во всю стъну длиная скамья. ПЕТРЪ, ПВАНЪ и ГРИГОРІЙ сидять на ней и спять, уткнувши головы одинь другому въ плечо. Въ дверяхь съ лъстницы звенить громкій звонокь. Лакеи пробуждаются.

григ. Ступай, отвори дверь: звоиять!

ивтръ. Да ты что сидинь? На ногахъ у тебя пузыри, что ли? встать не можень?

нванъ, махнуст рукой. Пу, ужъ я нойду, такъ и быть, отворю! (отворяя дверь, вскрикивает») Это Андрюнка!

чужой лакей, входить въ картузь, въ шинели и съ узелкольь въ рукъ.

триг. А. Московская ворона! откуда тебя принесло?

чуж. лак. Ахъ ты Чухонскій сычь! Побъгаль бы ты съ-мос. Вонь (подымая узелокъ) къ цвъточницъ вельла спесть, что не Петербургской. Пе бось, четвертака на извощика не дастъ. Да и къ вашему тожъ. Что, спитъ?

григ. 14то? медвъдь? Нътъ, еще не рычалъ изъ берлоги.

нетръ. Правда ли, что барыня ваша даетъ вамъ чулки штопать? (ссъ смъютел.)

григ. Ну, ужъ ты, братъ, будь теперь штопальница. Ужъ мы такъ и звать тебя будемъ.

чуж. лак. Врешь, а вотъ же и не штопаль никогда.

нетръ. Да вѣдь у васъ извѣстно: дворовый человѣкъ до обѣда новаръ, а нослѣ обѣда ужъ онъ кучеръ, или лакей, или-башмаки иьетъ.

чуж. лак. Пу, такъ что жъ? ремесло другому не номѣшаетъ. Не сидъть же безъ дѣла. Конечно, я и лакей, да и женекій портной вмѣстъ. П на барыно шью и на другихъ тоже — копѣйку добываю. А вы что, вѣдь вотъ пичего жъ не дѣлаете!

грит. Ивтъ, братъ, у хорошаго барина лакея не займутъ работой, на то есть мастеровой. Вонъ у графа Булкина, тридцать, братъ, человътъ слугъ однихъ, и укъ тамъ, братъ, нельзя такъ: »Эй, Иструпна, сходи-ка туда! « «Ивтъ«, молъ, скажетъ, »это не мое дъло; извольте-съ приказать Цесну.« Вотъ оно какъ. Вотъ оно что значитъ, если баринъ хочетъ житъ, какъ баринъ. А вонъ ваша инголица изъ Мескви прівмала, коляска-то оръхъ раскушенный, веревками хвосты донедямъ нозецизаны. (Сипломся.)

чум. дак. Ну, ты сявхунъ, сявхунъ! Что жъ изъ того, что лежинь весь день? въдь за то жъ ин колъйки за дунюй у тебя ивтъ!

григ. Да на что жъ мив теоя понъйка? А баринъ то зачъмъ? Въдь жалозанье то уку онъ мив выдаеть, хоть я работай, или не работай. А понить мив на старость зачъмъ? Что жъ за баринъ, коли ужъ наисіона слугв не выдаеть за службу?

чуж. ллк. Чте-тогорять, ребята баль затвяли?

нетръ. Да. А ты будень?

чун. лак. Да въдь что шъ этотъ баль! только, чай, слава, что балъ.

тент. Ийтъ, братъ, балъ будетъ на вею руку. По цёлковому жертвуютъ и больше. Изнакой поларъ далъ изтъ рублей и самъ берется столъ готовить. Угощевье будетъ—не то, что орёхи: ужъ нолиуда коифектъ кунили, морошенаго тоже.... (Слышенъ моненькій звонокъ изъ берекаго кабинета.)

чуж. лак. Ступай! звоинтъ баринъ.

григ. Подождеть. Лиминацію тоже заягуть. Музыку тэрговали, только не сошлись, биса п'ять, ато умъ было.... (Слышенъ звонокъ изъ кабинета громче прежилго.)

чуж. лак. Стунай, ступай! звоинтъ.

григ. Подождетъ! Ну, ты сколько даешь?

чуж. лак. Да видь что жъ это баль, видь это все такъ.

григ. Ну, развязывай мошну, ты, штопальница! Вонъ смотри, Петрушка, на него, какой онъ.... (Тыкаешт на него пальцемт; вт это время отворяется дверь и баринт, вт халать, протянувши руку, схватываетт Григорія за ухо; всю подымаются ст своихт миссть.)

11.

### БАРИНЪ.

Что вы бездъльники? Три человъка, и хоть бы одинъ поднялся съ своего мъста: я звоню, что есть мочи, чуть тесьмы не оборваль!

григ. Да пичего не было слышно, сударь!

влр. Врешь!

григ. Ей Богу! Что жъ мив лгать? Вотъ Петрушка тоже сидёль. Ужъ это такой колокольчикъ, сударь, никуда не годится: никогда ничего не слыхать. Надо будетъ слесаря позвать.

вар. Ну, такъ позвать слесаря.

григ. Да я ужъ сказываль дворецкому. Да вѣдь что жъ? ему говоришь, а вѣдь опъ еще и выбрацитъ за это.

БАР., увидя чужого лакея. Это что за человъкъ?

григ. Это-съ человъкъ отъ Анны Петровны, зачъмъ-то пришелъ къ вамъ.

БАР. Что скажешь, брать?

чуж. лак. Барыня приказала клапяться и доложить, что будуть сегодия къ вамъ.

блр. Зачёмъ, не знаешь?

чуж. лак. Не могу знать. Онъ только сказали: »Скажи Өедору Өедоровичу, что я приказала кланяться и буду къ нимъ. «

вар. Да когда, въ которомъ часу?

чуж. лак. Не могу знать, въ которомъ часу. Онъ сказали только, что доложи, де, говоритъ, Оедору Өедоровичу, что я, говоритъ, къ нимъ сама, де, буду у нихъ....

бар. Хорошо. Петрушка, дай мит поскорти одтться: я иду со двора. А вы — не принимать никого! Слышишь, встмъ говорить, что меня итть дома! (Уходить, за нимь Петрушка.)

### 111.

чуж. лак., Григорію. Пу, видить, въдь вотъ и досталось.

григ., махнует рукой. А! ужъ служба такая! какъ ни старайся — веё выбранять. (Во дверяхо, что у льстицы, раздается звоноко.)

григ. Вотъ опять какой-то чортъ лѣзетъ. (Ивану) Ступай, отворяй, что жъ ты зѣваешь! (Иванъ отворяеть дверь; входить господинь въ шубъ.)

### IV.

#### господинъ въ шувъ

Өедоръ Өедоровичъ дома?

григ. Никакъ иътъ.

госп. Досадно. Не знаешь, куда увхаль?

григ. Пеизвъстно. Должно быть, въ департаментъ. А какъ объ васъ доложить?

госи. Скажи, что быль Иввелещагинъ. Очень, молъ, жалблъ, что не засталь дома. Слышишь? не позабудь: Иввелещагинъ.

григ. Лентягинъ-съ.

госп., вразумительные. Иввелещагинь.

григ. Да вы Пъмецъ?

госи. Какой Ифмецъ! просто, Русскій: Нф-ве-ле-ща-гинъ.

григ. Слышь, Иванъ, не забудь: Ердащагинъ! (Господиив уходить.)

### V.

чуж. лак. Прощайте, братцы, пора ужъ и мнъ. григ. Да что жъ на балъ, будешь, что ли? чуж. лак. Ну, да тамъ посмотрю послъ. Прощай, Иванъ! пванъ. Прощай! (Идетъ отворять двери.)

### VI.

горинчиля дввушка, бижить бигомь черезь лакейскую.

григ. Куда, куда! удостойте взглядомъ! (Хватаетъ ее за полу платъя.)

дъв. Нельзя, нельзя, Григорій Павловичь! не держите меня. совсѣмъ-съ некогда! (Вырывается и убъгасть въ дверь на лъстищу.)

грнг., смотря всявде ей. Вонъ она, какъ поплелась! (Смпется) хе, хе, хе!

нванъ смъется. Хи, хи, хи! (Выходить баринь; Григорій и Яванъ вдругь насупливають рожи и становятся серьезны; Григорій снимасть съ въшалки шубу и накидываеть барину на плечи; баринь уходить; Григорій стоить среди комнаты, чистя пальцемь съ носу.)

триг. Въдь вотъ свободное время, баринъ ушелъ, чего бы лучше, — нътъ, сейчасъ привалитъ этотъ чортъ, брюхачъ-дворецкій.

(За сценой слышень крикь дворецкаго:)

Въдь вотъ точно Божеское наказаніе: десять человъкъ въ дом в. и хоть бы одинъ что-нибудь прибралъ.

григ. Вонъ ужъ пошелъ кричать тодстобрюхій.

### VII.

нузатый дворецкій, входить съ сильными движеніями и размахами рукь.

Побоялись бы хоть совъсти своей, коли Рога не болгесь. Въдь ковры до сихъ поръ не выколочены. Вы бы, Григорій Навловичь, примъръ другимъ должны бы дать, а вы синте решо отъ утра до вечера, въдь глаза то у васъ совсъмъ заилыли отъ ска, ей Богу! въдь вы совсъмъ нодлецъ послъ этого, Григорій Навловичь!

трит. Да что жъ. кешто я не челозъкъ, что укъ и заснуть нельзя?

двор. Да кто жъ противъ этого и слово говоритъ. Почему не заснуть? но въдь не весь же день спать. Ну, вотъ хоть бы п ты, Петръ Пвановичъ! вѣдь ты, не говоря дурного слова, на свинью похожъ, ей Богу! Вѣдь что тебѣ заботы? всего два, три какихънибудь нодевѣчника вычистить. Ну, зачѣмъ ты тутъ баншься? (Петръ медменно уходитъ) А тебѣ, Ванька, просто толчка въ затылокъ слѣдуетъ.

григ., уходя, Эхъ ты, житье, житье! вставши, да за вытье! двор., оставшись одинъ. Въ томъ-то и есть поведенье, что всякій человѣкъ долженъ знать долгъ. Коли слуга, такъ слуга, дворянинъ, такъ дворянинъ, архіерей, такъ архіерей. Ато бы, пожалуй, всякій зачалъ.... я бы сейчасъ сказалъ: »Нѣтъ, я не дворецкій, а губернаторъ, или тамъ какой-пибудь отъ пифантеріи.« Да вѣдь за то мнѣ всякій бы сказалъ: »Нѣтъ, врешь, ты дворецкій, а не генералъ, вотъ что! твоя обязанность смотрѣть за домомъ, за поведеніемъ слугъ, вотъ что! Тебѣ не то, что бонъ журъ, команъ ву франсе, а веди порядокъ, распоряженье, вотъ что! Да!«

#### VIII.

Входить аннушка, горишчиая дъвушка изь другого дома.

двор. А, Анна Гавриловиа! насчетъ моего почтенія съ большимъ удовольствіемъ васъ вижу.

анн. Не безпокойтесь, Лаврентій Навловичь! я нарочно зашла къ вамъ на минуту: я встрътила карету вашего барина и услыхала, что его нътъ дома.

двор. И очень хорошо сдълали: я и жена будемъ очень рады! Пожалуйте, садитесь!

анц., съвши. Скажите, въдь вы знаете что-нибудь о балъ, поторый на дияхъ затъвается?

двор. Какъ же! Оно примърно, вотъ изволите видъть, складчина. Одинъ человъкъ, другой, примърно также сказать, третій. Конечно это впрочемъ составитъ большую сумму. Я пожертвовалъ вмъстъ съ женою пять рублей. Ну, натурально, балъ, или, что обыкновенно говорится, вечеринка. Конечно, будетъ угощеніе, примърно сказать, прохладительное. Для молодыхъ людей танцы и тому прочія подобныя удовольствія.

лии. Непремвино, непремвино буду! Я только зашла за твмъ, чтобы узнать, будете ли вы вмветв съ Агафьей Ивановной?

двор. Ужт Агафья Ивановна только и говорить, что объвасъ. лип. Я боюсь только насчеть общества.

двов. Ивтъ, Анна Гавриловна, у насъ будетъ общество хорошее. Не могу сказать навърно, но слышалъ, что будетъ камердинеръ графа Толстогуба, буфетчикъ и кучера князя Врюховецкаго, горинчиая какой-то княгипи... я думаю, тоже чиновники иъкоторые будутъ.

лии. Одно мит только очень не правится, что будутъ кучера. Отъ нихъ всегда запахъ простого табаку или водки, притомъ же

всь они такіе необразованные, невъки.

двор. Позвольте вамъ доложить, Анна Газриловна, что кучера кучерамъ рознь. Оно конечно, такъ какъ кучера но обыкновенно больше своему находятся неотлучно при лошадяхъ, пногда подчищаютъ, съ позволенія сказать, навозъ; конечно, человъкъ простой, выньетъ стаканъ водки, или, по недостаточности больше, выкуритъ обыкновеннаго бакуну, какой больнею частію простой народъ унотребляетъ: да, такъ, оно натурально, что отъ него иногда, примърно сказать, воняетъ навозомъ или водкой, конечно, все это такъ. да; однакожъ согласитесь сами, Анна Гаєриловна, что есть и такіе кучера, которые хотя и кучера, однакожъ, по обыкновенію своему, больше, примърно сказать, конюхи, нежели кучера. Ихъ должность, или, такъ выразить, дирекція состоитъ въ томъ, чтобы отпустить овесъ, или укорить въ чемъ, если провинился форейторъ или кучеръ.

ани. Какъ вы хорошо говорите, Лаврентій Павловичь! я всегда

васъ заслушиваюсь.

двор., съ добольною улыбкою. Не стоитъ благодарности, сударыня! Оно конечно, не всякій человъкъ имъстъ, примърно сказать, ръчь, то есть, даръ слова. Натурально, бываетъ иногда.... что, какъ обминовенно говорятъ, косноязычіе.... да, или иные прочіе подобные случаи, что впрочемъ уже происходитъ отъ натуры..... Да не угодно ли вамъ пожаловать въ мою комнату?

Аннушка идеть, Лаврентій за нею.

# OTPHBORS.

I

Комната во домп марын александровны. марыя александровна, пожилых пито дама, и михайло андреевную, ел

марья ал. Послушай, Миша, я давно хотъла съ тобою переговорить: тебъ должно перемънить службу.

минга. Пожалуй, хоть завтра же.

марья ал. Ты должень служить въвоенной.

мишл, вытаращиет глаза. Въ военной?

mapha aa. , la.

мишл. Что вы, маменька? въ военной?

марья ал. Ну, что жъ ты такъ изумился?

мина. Помилуйте; да развѣ вы не знаете: вѣдь пужно начипать съ юнкеровъ?

марья ал. Ну, да, послужинь годъ юнкеромъ, а потомъ произведутъ въ офицеры, ужъ это мое дѣло.

мина. Да что вы нанам во мив военнаго? и фигура моя совершенно не военная. Подумайте, матушка, право вы меня совершенно изумили этакими словами, такъ что я...я...я, просто, не знаю, что и подумать: я, слава Вогу, и толетенекъ немножко, а какъ надъну юнкерскій мундиръ съ короткими хвоетиками, — совъстно даже будетъ смотръть.

марья ал. Нътъ нужды. Произведуть въ офицеры, будешь носить мундиръ съ длинными фалдами и совершенио закроень толщину свою, такъ что ничего не будетъ замътно. Притомъ это и лучие, что ты немного толстъ—скоръе пойдетъ производство: имъ же будетъ совъстно, что у нихъ въ полку такой толстый пранорицикъ.

миша. Но, матушка, въдь мит годъ, всего годъ осталось до коллежскаго ассессора. Я уже два года, какъ въ чинт тилулярнаго совътника.

марья ал. Перестань, перестань! Это слово »титулярный « тиранить мон уши; мий такъ и приходить на умъ, Богъ знаеть что. Я хочу, чтобы сынъ мой служилъ въ гвардіи. На штафирку, просто, не могу и смотрѣть теперь!

миша. Но посудите, матушка, раземотрите меня хорошенько и наружность мою также: меня еще въ школъ звали хомякомъ. Въ военной службъ всё же надо, чтобы и на лошади лихо ъздилъ, и голосъ бы пмълъ звонкій, и ростъ бы пмълъ богатырскій, и талю.

марья лл. Пріобрътешь, все пріобрътешь. Я хочу, чтобъ ты испремънно служплъ; на это есть очень важная причина.

миша. Да какая же причина?

марья ал. Ну, ужъ причина важная.

миша. Всё же таки скажите, какая причина.

марья ал. Такая причина... я не знаю даже, поймень ли ты хорошенько. Губолизова, эта дура, третьяго дия у Рогожинскихъ, говоритъ и нарочно такъ, чтобы я слышала. А я сижу третьею. Передо мной Софи Вотрушкова, княгиня Александрина и за княгиней Александриной сейчасъ я. Что бы ты думалъ эта негодная осмълилась говоритъ?.. Я право такъ и хотъла встать съ мъста, и если бъ не княгиня Александрина, я бы, не знаю, что я сдълала. Говоритъ: »Я очень рада, что на знатныхъ балахъ не пускаютъ штатскихъ. Это такіе всё, « говоритъ, » mauvais gen, что-то неблагороднымъ отъ нихъ отзывается. Я рада«, говоритъ, » что мой Алексисъ не носитъ этого сквернаго фрака. «— И все это произнесла съ такимъ жеманствомъ, съ такимъ тономъ... такъ право... я не знаю, что бы я сдълала съ нею. А ея сынъ просто дуракъ на-

битый: только всего и умъетъ, что подымать ногу. Такая противная мерзавка!

миша. Какъ, матушка, такъ въ этомъ-то причина?

марья ал. Да я хочу на-зло, чтобы мой сынъ тоже служиль въ гвардін и быль бы на всъхъ лучшихъ балахъ.

миша. Помилуйте, матушка, изъ того только, что она дура... марья ал. Ивтъ, ужъ я решилась. Пусть-ка она себе треснеть съ досады, пусть нобесится.

миша. Однакожъ...

илрыя ал. О, я ей покажу! Ужъ какъ она хочетъ, я употреблю вев старанья, и мой сынъ будетъ тоже въ гвардін. Ужъ хоть чрезъ это и потеряетъ, а ужъ непремѣню будетъ. Чтобы я позволила всякой мерзавкъ дуться передо мною и подымать и безъ того курносый носъ свой! Нътъ, ужъ вотъ этого-то инкогда не будетъ! Ужъ какъ вы себъ хотите, Наталья Андреевна!

миша. Да развѣ этимъ вы ей досадите?

марья ал. О, ужъ этого-то не позволю!

мишл. Если вы этого требуете, маменька, я перейду въ военную. только, право, мив самому будеть смвшно, когда увижу себя въ мундирв.

марья ал. Ужъ по крайней мъръ гораздо благородиве этого фрачишки. Теперь второе: я хочу женить тебя.

миша. За однимъ разомъ и перемънить службу, и женить?

марья ал. Что же? Какъ-будто нельзя и перемънить службу, и жениться?

миша. Да въдъ я и намъренія еще не имълъ. Я еще не хочу жениться.

марья ал. Захочешь, если только узнаешь на комъ. Этой женитьбой доставишь ты себъ счастье и въ службъ, и въ семейственной жизни. Словомъ, я хочу женить тебя на княжиъ Шлепохвостовой.

миш л. Да въдь она, матушка, дура первоклассная.

марья ал. Вовсе не первоклассная, а такая же, какъ п вей другія. Прекрасная дівушка, воть только что памяти ніть; иной разь забывается, скажеть невпопадь; по это оть разсівян-

Cou. u II. For., II.

ности, а ужъ за то вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумаетъ.

миша. Помилуйте, куда ей сплетничать! Она насплу слово можеть связать, да и то такое, что только руки разставишь, какъ услышишь. Вы знаете сами, матушка, что женитьба дъло сердечное, надо чтобы душа...

марья лл. Ну, такъ, я вотъ какъ-будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебъ это не пристало, я тебъ двадцать разъ уже говорила. Другому еще это идетъ какъ-то, а тебъ совсъмъ не идетъ.

миша. Ахъ, маменька, но когда и въ чемъ я былъ не пошлушенъ вамъ? Мив уже скоро тридцать лѣтъ, а между - тѣмъ я, какъ дитя, покоренъ вамъ во всемъ. Вы мнѣ велите ѣхать туда, куда бы мив смерть не хотълось ѣхать — и я ѣду, не показывая даже и виду, что мив это тяжело. Вы мнѣ приказываете потереться въ передней такого-то—и я трусь въ передней такого-то, хоть мив это вовсе не по-сердцу. Вы мнѣ велите танцовать на балахъ — и я танцую, хоть всѣ надо мною смѣются и надъ моей фигурой. Вы, накопецъ, велите мив перемѣнить службу — и я перемѣняю службу, въ тридцать лѣтъ я иду въ юнкера, въ тридцать лѣтъ я перерождаюсь въ ребенка, въ угодность вамъ, и при всемъ томъ вы мив всякій день колете глаза либеральничествомъ. Не пройдетъ минуты, чтобы вы меня не назвали либераломъ. Послушайте, матушка, это больно, клянусь вамъ, это больно. Я достоинъ за мою искреннюю любовь и привязанность къ вамъ болѣе. . .

марья ал. Пожалуста, не говори этого! Будто я не знаю, что ты либераль, и знаю даже, кто тебѣ все это внушаеть: всё этоть скверный Собачкинь.

миша. Нътъ, матушка, это уже слишкомъ, чтобы Собачкина я даже сталъ слушаться. Собачкинъ мерзавецъ, картежникъ и все, что вы хотите. Но тутъ онъ певиненъ. Я никогда не позволю ему надо мною имъть и тъни вліянія.

марья ал. Ахъ Боже мой, какой ужасный человѣкъ! я испуталась, когда его узнала. Безъ правилъ, безъ добродѣтели, какой гнусный человѣкъ! Если бъ ты зналъ, что такое разнесъ опъ про меня, я три мѣсяца не могла никуда носа показать: что у меня

подають сальные огарки; что у меня по цёлымь недёлямь не вытираются въ комнатахъ ковры щеткою; что я выёхала на гулянье въ упряжи изъ простыхъ веревокъ на извощичьихъ хомутахъ... Я вся краситла, я болъе недъли была больна; я не знаю, какъ я могла перенести все это. Подлинно, одна въра въ Провидъне подкрънила меня.

миша. II этотъ человъкъ, вы думаете, можетъ имъть надо мною власть, и думаете, я позволю...

марья ал. Я сказала, чтобъ онъ не смѣлъ миѣ на глаза показываться, и ты однимъ можешь только оправдать себя, когда безъ всякаго упорства сдѣлаешь княжиѣ déclaration сегодня же.

миша. Но, матушка, а если нельзя этого сдълать.

марья ал. Какъ нельзя, это почему?

миша, во сторону. Ну, ръшительная минута!.. (Вслухо) Позвольте миъ хоть здъсь имъть свой голосъ, хотя въ дълъ, отъ котораго зависитъ счастіе мосії будущей жизни. Вы не спросили еще меня... ну, если я влюбленъ въ другую?

марья ал. Это, признаюсь, для меня новость. Объ этомъ я еще инчего не слышала. Да кто жъ такая эта другая?

миша. Ахъ, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной, — ангелъ, ангелъ и лицомъ и душою!

марья ал. Да чыхъ она, кто отецъ ея?

миша. Отецъ Александръ Александровичъ Одосимовъ.

марья ал. Одосимовъ? фамилія не слышная! Я ничего не знаю про Одосимова... да что, онъ богатый человъкъ?

миша. Ръдкій человъкъ, удивительный человъкъ!

марья ал. И богатый?

миша. Какъ вамъ сказать? Надо, чтобы вы его видѣли. Такихъ достоинствъ души не сыщешь въ свѣтѣ.

марья ал. Да что онъ, какъ, въ чемъ состоить его имущество?

миша. Я не понимаю, маменька, чего вы хотите? Позвольте мив насчеть этого сказать откровенно мон мысли. Въдь теперь, какъ бы то ни было, можетъ быть, во всей Россіи нътъ жениха, который бы не искалъ богатой невъсти. Всякій хочетъ попра-

виться женинымъ приданымъ. Ну, пусть еще въ ивкоторомъ отношении это извинительно: я понимаю, что бъдный человъкъ, которому не новезло по службъ или въ чемъ другомъ, которому, можетъ быть, излишняя честность номъщала составить состояще, словомъ, что бы то пи было, но я нонимаю, что онъ вправъ искать богатой невъсты и, можетъ быть, несправедливы бы были родители, если бъ не отдали должнаго его достоинствамъ и не выдали бы за него дочери. Но вы носудите, справедливъ ли человъкъ богатый, который будетъ искать тоже богатыхъ невъстъ, — что жъ будетъ тогда на свътъ? Въдь это все равио, что сверхъ шубы да надъть шинель, когда и безъ того жарко, когда эта шинель, можетъ быть, приврыла бы чьи-инбудь илечи. Нътъ, маменька, это несправедливо! Отецъ ножертвовалъ всъмъ имуществомъ на восинтание дочери.

марья ал. Довольно, довольно! Больше я не въ силахъ слушать. Все знаю, все: влюбился въ потаскушку, дочь какого-инбудь фурьера, которая, можетъ быть, Богъ знаетъ чъмъ занимается.

миша. Матушка...

марья ал. Отецъ пьяница, мать стрянуха, родия квартанки или служаще по питейной части... и я должна все это слышать, все это терпъть, терпъть отъ родного сына, для котораго я не щадила жизни — нътъ, я не переживу этого!

миша. Но, матушка, нозвольте...

марья ал. Боже мой, какая правственность у молодыхъ людей! Нѣтъ, я не нереживу этого, клянусь, не нереживу этого... Ахъ, что это? у меня закружилась голова! (Вскрикиваетъ) Ахъ, въ боку колика!.. Машка, Машка, стклянку!.. Я не знаю, проживу ли я до вечера. Жестокій сынъ!

миша, бросаясь. Матушка, успокойтесь! Вы сами создаете для себя...

марья ал. II все это надълаль этотъ скверный Собачкинъ. Я не знаю, какъ не выгонять до сихъ поръ эту чуму.

лакей, вт дверяхт. Собачкинъ прівхаль.

марья ал. Какъ, Собачкинъ? Отказать, чтобъ его и духу здъсь не было.

#### H.

#### тъ же и собликинъ.

сов. Марья Александровна! извините великодушно, что такъ давно не былъ. Ей Богу никакъ не могъ! повърить не можете, сколько дълъ; зналъ, что будете гнъваться, право зналъ... (Увидя Мишу) Здравствуй, братъ, какъ ты?

марья ал., ет *сторону*. У меня, просто, словъ не достаетъ! Каковъ? Еще извиняется, что давно не былъ!

сов. Какъ я радъ, что вы, судя по лицу, такъ свѣжи и здоровы! А братца вашего какъ здоровье? Я полагалъ, признаюсь, и его также застать у васъ.

марья ал. Для этого вы могли отправиться къ нему, а не ко мнв.

сов., усмъхаясь. Я прівхаль разсказать вамъ одинь препитересный анекдоть.

марья ал. Я не охотница до знекдотовъ.

сов. Объ Натальи Андреевив Губомазовой.

марья ал. Какъ, объ Губомазовой!.. (Стараясь скрыть любонытство) Такъ это, върно, недавно случилось?

сов. На дняхъ.

мдрья ал. Что жъ такое?

сов. Знаете ли, что она сама съчетъ своихъ дъвокъ?

марья ал. Нѣтъ, что вы говорите? Ахъ, какой срамъ! можно ли это?

сов. Воть вамъ кресть! Позвольте же разсказать. Одинъ разъ велить она виноватой дъвушкъ лечь, какъ слъдуеть, на кровать, а сама пошла въ другую комнату, не помню зачъмъ-то, кажется за розгами. Въ это время дъвушка зачъмъ-то выходитъ изъ комнаты, а на мъсто ея приходитъ Натальи Андреевны мужъ, ложится и засыпаетъ. Является Наталья Андреевна, какъ слъдуетъ, съ розгами, велитъ одной дъвушкъ състь ему на ноги, накрыла простыней и высъкла мужа.

марья ал., всплеснувт рукали. Ахъ, Боже мой, какой срамъ! Какъ это до сихъ поръ я инчего объ этомъ не знала? Я вамъ скажу, что я почти всегда была увърена, что она въ состояніи это едълать.

сов. Натурально. Я это говориль всему свъту. Толкують: »Примърная жена, сидить дома, занимается воснитаніемь дѣтей, сама учить ихь по-Англійски! « Какое воспитанье: сѣчеть всякій день мужа, какъ кошку!.. Какъ миѣ жаль право, что я не могу пробыть у васъ подолъе. (раскланивается.)

марья ал. Куда жъ это вы, Андрей Кондратьевичь! Не совъстно ли вамъ, столько времени у меня не бывши.... Я всегда привыкла васъ видъть, какъ друга дома, останьтесь! Мит хотълось еще съ вами нереговорить кое-о-чемъ. Послушай, Миша, у меня въ комнатъ дожидается каретникъ, пожалуста, нереговори съ нимъ. Спроси, возъмется ли онъ передълать карету къ нервому числу. Цвътъ чтобы былъ голобой съ свътлой уборкой, на манеръ кареты Губомазовой.

(Миша уходить.)

марья ал. Я нарочно услала сына, чтобы переговорить съ вами наединъ. Скажите, вы, върно, знаете, есть какой-то Александръ Александровичъ Одосимовъ?

сов. Одосимовъ?.. Одосимовъ... Одосимовъ... Знаю, есть

гдъ-то Одосимовъ; а впрочемъ я могу справиться.

марья ал. Пожалуста.

сов. Помию, помию, есть Одосимовъ столоначальникъ или начальникъ отдъленія... точно есть.

марья ал. Вообразите, вышла одна смёшная исторія... вы миё можете едёлать большое одолженіе.

сов. Вамъ стоитъ только приказать. Для васъ я готовъ на все: вы сами это. знаете.

марья ал. Вотъ въ чемъ дѣло: мой сынъ влюбился, или, лучше, не влюбился, а просто зашло въ голову сумасбродство... Ну, молодой человѣкъ! Словомъ, онъ бредитъ дочерью этого Одосимова.

сов. Бредитъ? А однакожъ онъ мив инчего объ этомъ не сказалъ. Да впрочемъ, конечно, бредитъ, если вы говорите.

марья ал. Я хочу отъ васъ, Андрей Кондратьевичъ, большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинамъ.

сов. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете? А вёдь точно, вообразите: на масленой шесть купчихь... можеть быть, вы думаете, что я съ своей стороны какъ-инбудь волочился или что-инбудь другое... клянусь, даже не посмотрёлъ. Да вотъ еще лучше: вы знаете того, какъ бышь, его, Ермолай, Ермолай... Ахъ Боже, Ермолай, вотъ что жилъ на Литейной, недалеко отъ Кирочной?

марья ал. Не знаю тамъ никого.

сов. Ахъ Боже мой, Ермолай Ивановичъ, кажется, вотъ, хоть убей, позабылъ фамилио. Еще жена его, лътъ иять тому назадъ, попала въ историю. Ну, да вы знаете ее, Сильфида Петровна.

марья дл. Совеймъ нётъ; не знаю я никакого, ни Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны.

сов. Боже мой! онъ еще жилъ педалеко отъ Куропаткина.

марья ал. Да и Куронаткина я не знаю.

сов. Да вы послѣ припомните, дочь богачка страшиая, до двухъ сотъ тысячъ приданаго и не то, чтобы съ надуваньемъ, а еще до вѣнца ломбардный билетъ въ руки.

марья ал. Что жъ вы не женплись?

сов. Не женился. Отецъ три дня на колѣняхъ стоялъ, упрашивалъ, и дочь не перенесла, и теперь въ монастырѣ сидитъ.

марья ал. Почему жъ вы не женились?

сов. Да такъ какъ то. Думаю себъ: отецъ откупщикъ, родия что ни понало. Повърите, самому, право, было потомъ жалко. Чортъ побери право, какъ устроенъ свътъ: все условія да приличія. Сколько людей уже погубили!

марья ал. Пу, да что же вамъ смотрѣть на свѣтъ? (Въ сторому) Прошу покорно! Теперь всякая чушь, вылѣзшая козявка, ужъ думаетъ, что опъ аристократъ. Вотъ всего какой-инбудь ти-

тулярный, а послушай-ка, какъ говоритъ.

сов. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право, нельзя, всё какъ то.... ну понимаете.... Станутъ говорить: »Ну вотъ женился, чортъ знаетъ на комъ....« Да со мной, впрочемъ, всегда такія исторін. Иной разъ право совсѣмъ не виноватъ, съ своей стороны рѣшительно пичего.... ну, что ты прикажещь дѣлать? (Говоримъ тихо) Вѣдь вотъ по вскрытін Невы всегда находятъ двухъ-трехъ утонувшихъ женщинъ — я ужъ только молчу, потому что въ такую еще

внутаенься исторію.... Да, любять; а вѣдь за что бы, кажется? лицомъ нельзя сказать, чтобы очень....

марья ал. Полно, будто вы сами не знаете, что вы хороши. сов., усмъхалсь. А въдь вообразите, что еще какъ былъ мальчишкой, ни одна бывало не пройдетъ безъ того, чтобы не ударить пальцемъ подъ подбородокъ и не сказать: »Плутишка, какъ хорошъ!«

марья ал. вт сторону. Прошу покорно! Въдь вотъ насчетъ красоты тоже въдь моська совершенная, а воображаетъ, что хорошъ. (Вслухт) Ну, такъ нослушайте же, Андрей Кондратьевичъ! съ вашею наружностию можно это сдълать. Мой сынъ влюбленъ до дурачества и воображаетъ, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли какъ-инбудь, знаете, представить ее не въ томъ видъ, какъ-инбудь этакъ, что называется немножьо размарать.... Если вы, положимъ, не произведете на нее дъйствія и она не сойдетъ съ ума отъ васъ....

сов. Марья Александровна, сойдетъ! не спорьте, сойдетъ, я голову дамъ отрубить, если не сойдетъ. Я вамъ скажу, Марья Александровна, со мной не такія были исторіи.... Вотъ еще на дняхъ....

марья ал. Пу, какъ бы то ни было, сойдеть, или не сойдеть, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы съ нею въ связи.... и чтобы это дошло до моего сына.

сов. До вашего сына?

марья ал. Да, до моего сына.

сов. Да.

марья ал. Что: да?

сов. Ничего, я такъ сказалъ да.

марья ал. Развъ вы находите, что это для васъ трудно?

сов. О, нътъ, ничего! Но всъ эти влюбленные, вы не повърите, какія у нихъ несообразности, неумъстныя ребячества разныя: то пистолеты, то.... чортъ знаетъ что такое.... Конечно, я не то, чтобы этимъ какъ-инбудь.... но знаете не прилично въ хорошемъ обществъ.

марья ал. О, насчеть этого будьте нокойны. Положитесь на меня, я не допущу его до этого.

сов. Впрочемъ я такъ только замѣтилъ. Повѣрьте, Марья Александровна, и для васъ, если бы пришлось точно порисковать гдѣ жизнью, то съ удовольствіемъ, ей Богу, съ удовольствіемъ.... Я такъ васъ люблю, что, признаться сказать, даже совѣстно, вы нодумаете быть можетъ, Богъ знаетъ что, а это именно одно только глубочайшее уваженіе. Ахъ вотъ, хорошо, что вспомиилъ! Я попрошу васъ, Марья Александровна, одолжить миѣ на самое короткое время тысячонки двѣ. Чортъ его знаетъ, какая дурацкая намять: одѣваясь, всё думалъ, какъ бы не позабыть кинжку, нарочно положилъ на столъ передъ глазами. Что прикажете, все взялъ, табакерку взялъ, илатокъ даже лишній взялъ, а кинжка осталась на столъ.

марья ал., вт сторону. Что съ нимъ дълать? Дашь — замотаетъ, а не дашь — распуститъ по городу такую ченуху, что миъ инкуда нельзя будетъ поса показать. И миъ нравится, что еще говоритъ, позабылъ кинжку! Книжонка то у тебя есть, я знаю, да пуста. А нечего дълать, надо дать. (Вслухт) Извольте, Андрей Кондратьевичъ! обождите только здъсь, я вамъ ихъ сейчасъ принесу.

сов. Очень хорошо, я посижу здёсь.

марья ал., уходя, въ сторону. Безъ денегъ инчего, мерзавецъ, не можетъ сдблать.

сов. одина. Да, эти двѣ тысячи теперь миѣ и очень пригодятся. Долговъ то я отдавать не буду — и сапожникъ подождетъ, и портной подождетъ, и Анна Ивановна тоже подождетъ, — конечно раскричится, ну да что жъ дѣлать: нельзя же деньги сорить на все, съ нея довольно и любви мосії, а платье, она вретъ, у нея есть. А я сдѣлаю вотъ какъ: скоро будетъ гулянье; колящонка моя хоть и новая, ну да ее всякій видѣлъ и знастъ, а есть, говорятъ, у Юкина только что отдѣланная послѣдней моды, еще онъ даже инкому не показываетъ ея. Если прибавлю эти двѣ тысячи къ моей коляскѣ, такъ я и весьма ее могу вымѣиять. Такъ я, знаете, какой задамъ тогда эффектъ! Можетъ быть, на всемъ гуляньи всего и будетъ только одна или двѣ такія коляски. Такъ обо миѣ вездѣ заговорятъ. А между-тѣмъ иужно подумать о порученьи Марьи Александровны. Миѣ кажется, благоразумиѣе всего начать съ любовныхъ писемъ. Написать инсьмо отъ имени этой

дъвушки, да и выронить какъ-инбудь нечаянно при немъ или позабыть на столь въ его компать. Конечно, можеть выйти какънибудь плохо. Да впрочемъ, что жъ? надаетъ въдь только тузановъ. Тузаны, конечно, больно, да все же вѣдь не до такой же степени, чтобы.... Да въдь я могу и удрать, и если что, въ спально Марын Александровны и прямо подъ кровать, и пусть-ка онъ оттуда меня вытащить! Но главное, какъ написать письмо? Смерть не люблю нисать, то есть, просто, хоть зарѣжь. Чортъ его знаетъ, такъ, кажется, на словахъ все бы славно изъяснилъ, а примешься за перо — просто, какъ-будто бы кто-инбудь оплеуху далъ: конфузія, конфузія, не подымается рука, да и полно. Развѣ вотъ что! У меня есть кое-какія письма, еще недавно ко мит присланныя; выбрать, которое получше, подскоблить фамилю, а вмёсто ся написать другую. Что жъ, чъмъ же это не хорошо? право! Пошарить въ карманв, можетъ быть, тутъ же посчастливится найти именно такое, какъ нужно. / Вынимает изг кармана пучект писемь) Ну, хоть бы это, напримъръ (читаеть): »Я очниь славя Богу здарова но за немогаю отъ болъ. Али вы душенька совсемъ позабыли. Иванъ Даниловичъ виделъ васъ душиньку въ тіатъръ и то пришли бы успокоили веселостями разговора. « Чортъ возьми, кажется, правописанья нътъ! Нътъ, этимъ, я думаю, не надуень. (Продолжаеть) »Я для васъ душинька вышила подвязку. « Ну и разпосилась съ нѣжностями, что-то буколическаго много, Шатобріаномъ пахнетъ. А вотъ, можетъ быть, не будетъ ли здёсь чего-нибудь? (Развертывает другое и прищуривает глазь, стараясь разобрать) »Лю-без-ный другь! « Нъть, это однакожъ не любезный другъ; что же однакожъ? »Нѣжнѣйшій, дражайшій?« Ирть, и не дражайшій, нрть, ирть. ( Читасть) »Ме, ме, е.... рзавецъ.« Хм.! (сжимаеть губы) »Если ты коварный обольститель моей невинности не отдань задолжанныя мною въ мелочную лавочку деньги, которыя я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа, (послыднее слово читаеть почти сквозь зубы) то я тебя въ полицію.« Чорть знасть что, воть ужь, просто, чорть знаеть что! Воть, ужь именно пичего ийть въ этомъ письмѣ. Конечно, обо всемъ можно сказать, но можно сказать благопристойно, выраженьями такими, которыя бы не оскорбляли

ьеловъка. Нътъ, нътъ, всъ эти письма, я вижу, какъ-то не то... совежмъ не годятся. Надо понскать чего-нибудь сильнаго, гдж видінь кинятокь, кинятокь, что называють. А воть, воть, посмотримъ это (читаеть): »Жестокій тиранъ души мосії!« А, это что-то хорошее однакожъ. »Тронься сердечной моей участью!« И преблагородно! ей Богу преблагородно! Въдь вотъ видио воспитанье, ужъ по началу видно, кто какъ себя новедетъ. Вотъ какъ нужно писать! Чувствительно, а между тёмъ и человёкъ не оскорбленъ. Вотъ это письмо я ему и подсуну. Далъе ужъ, и читать не надо; только не знаю, какъ бы выскоблить, такъ чтобъ не было замътно. (Смотрите на подпись) Э, э! вотъ хорошо, даже имени не выставлено, прекрасно! это и подписать. Каково обдълалось дільцо само-собою! А відь, говорять, наружность вздорь: ну, не будь смазливъ, не влюбились бы въ тебя, а не влюбившись, не написали бы писемъ, а не имъя ихъ, не зналъ бы, какъ взяться за это дело. (Нодходя ко зеркалу) Еще сегодня какъ-то опустился, а то вёдь иной разъ точно даже что-то значительное въ лиць.... Жаль только, что зубы скверные, ато бы совсьмъ быль похожъ на Багратіона. Вотъ не знаю, какъ отпустить баккенбарды: такъ ли, чтобы ръшительно вокругъ было бахрамой, какъ говорять — сукномъ облитъ, или выбрить все гольемъ, а подъ губой завести что-нибудь, а?

# театральный разъъздъ

послъ представленія новой комедін.

Сти театра. Ст одной стороны видны листиции, ведущія въложи и галлереи; по средини входт въ кресла и амфитеатръ; ст другой стороны выходъ. Слышенъ отдаленный гулт рукоплесканій.

АВТОРЪ ПІЕСЫ (1), выходя. Я вырвался, какъ изъ омута! Вотъ наконецъ и крики, и рукоплесканья! весь театръ гремитъ!.... вотъ и слава! Боже, какъ бы забилось мое сердце назадъ тому лътъ семь, восемь! какъ бы встрепенулось все во мит. Но это было давно. Я былъ тогда молодъ, дерзкомысленъ, какъ юноша. Благъ Промыслъ, недавшій вкусить мит раннихъ восторговъ и хвалъ! Теперь.... Но разумный холодъ лътъ умудритъ хоть кого. Узнаешь наконецъ, что рукоплесканья еще немного значатъ и готовы служить всему наградой: актеръ ли постигнетъ всю тайну души и сердца человъка, танцоръ ли добъется умънья выводить вензеля ногами, фокусникъ ли — всъмъ имъ гремитъ руконлесканье! Голова ли думаетъ, сердце ли чувствуетъ, звучитъ ли глубина души, работаютъ ли ноги, или руки перевертываютъ стаканы — все покрывается равными плесками. Нътъ, не рукоплес-

<sup>(1)</sup> Само собою разумѣется, что авторъ піесы лицо пдеальное. Въ немъ изображено положеніе комика въ обществѣ, комика, избравшаго предметомъ своимъ осмѣяніе злоупотребленій въ кругу различныхъ сословій и должностей.

каній я бы теперь желаль: я бы желаль теперь вдругь переселиться въ ложи, въ галлереи, въ кресла, въ раскъ, проникнуть всюду, услышать вебхъ мибиля и впечатленія, пока они еще девственны и свъжи, пока еще не покорились толкамъ и сужденьямъ знатоковъ и журналистовъ, пока каждый подъ вліяніемъ своего собственнаго суда. Мит это нужно: я комикъ. Вст другія произведенія и роды подлежать суду немногихь, одинь комикь подлежить суду вейхь; надъ нимъ всякий зритель имбетъ право, всякаго званія челов'єкъ уже становится судьей его. О, какъ бы хотёль я, чтобы каждый указаль мий мои недостатки и пороки! Пусть даже носмъется надо мною, пусть недоброжелательство править устами его, пристрастье, негодованье, непависть, все, что угодно, но нусть только произнесутся эти толки. Не можеть безъ причины произнестись слово, и вездё можетъ зарониться искра правды. Тотъ, кто решился указать смешныя стороны другимъ, тотъ долженъ разумно принять указанья слабыхъ и смъщныхъ собственныхъ сторонъ. Попробую, останусь здёсь въ сѣняхъ во все время разъбада. Нельзя, чтобы не было толковъ о новой піесъ. Человъкъ подъ вліяніемъ перваго внечатльнія всегда живъ и сибнить имъ подблиться съ другимъ. (Отходите ве сторону; показывается нъсколько прилично одътых людей; одинг говорить обращаясь ко другому) Выйдемъ лучше теперь. Играться будетъ незначительный водевиль. (Оба уходять.)

Два сомме и балт, плотнаю свойства, сходять съ льстищы.

первый сомме и гаит. Хорошо, если бы полиція недалеко отогнала мою карету. Какъ зовутъ эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

второй сомме іс байт. Нать, а очень недурна.

нерв. сомме і гачт. Да, недурна; но все чего-то еще нътъ. Да, рекомендую: новый ресторанъ вчера намъ подаль свъжий зеленый горохъ, (цилуетъ концы пальцевъ) прелесть! (Уходятъ оба.)

Бъжите офицеръ, другой удерживает его за руку.

перв. офицеръ. Да останемся!

друг. офицеръ. Нътъ, братъ, на водевиль и калачомъ не

заманишь. Знаемъ мы эти піесы, которыя даются на закуску: лакен вмѣсто актеровъ, а женщины—уродъ на уродѣ. (Уходять.)

свътский человъкъ, *щеголевато одитый*, *сходи съ льстищы*. Илутъ портной, претъсно сдълалъ мив панталоны, все время было страхъ неловко сидъть! За то я намъренъ еще проволочить его, и годика два не заплачу долговъ. (Уходитъ.)

тоже св. чел., поплотиве, говорите ст живостію другому. Никогда, никогда, повёрь мий, онъ съ тобою не сядеть пграть. Меньше какъ по полутораста рублей роберь онъ не играеть. Я знаю это хорошо, потому что шуринъ мой, Пафнутьевъ, всякій день съ нимъ играетъ.

АВТОРЪ ПІЕСЫ, про-себя. II веё еще ни слова о комедін!

чиновникъ среднихъ лътъ, выходя съ растопыренными руками. Это, просто, чортъ знаетъ что такое! Этакое... этакое!.... это ни на что не похоже! (Ушель.)

тосподинь, ньсколько беззаботный насчеть литературы, *обращаясь ко другому*. Вёдь это, однакожь, кажется, переводь?

другой. Помилуйте, что за переводъ! Дъйствіе происходить въ Россіп, наши обычан и чины даже.

госи. безз. насчетъ лит. Я помню однакожъ, было что-то на Французскомъ, но не совсёмъ въ этомъ родѣ. (Оба уходять.)

одинь изъ двухъ зрителей, тоже выходящих воиг.

Теперь еще инчего нельзя знать. Погоди, что скажуть въ журналахъ, тогда и узнаешь.

двъ бекеши, одна другой.

Ну, какъ вы? Я бы желалъ знать ваше митие о комедій.

другая бекеша, дълая значительня движенія губами. Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того.... въ своемъ родѣ.... Ну, конечно, кто жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было и.... гдѣ жъ, такъ сказать.... а впрочемъ... (утвердительно сжимая губами) Да, да! (Уходитъ.)

авторъ, *про-себя*. Ну, эти пока еще не много сказали. Толки однакоже будутъ: я вижу впереди горячо размахиваютъ руками.

#### два офицера.

первый. Я еще никогда такъ не смёялся.

второй. Я полагаю, отличная комедія!

первый. Пу пътъ, посмотримъ еще, что скажутъ въ журналахъ; надо подвергнуть суду критики.... Смотри, смотри! (Толкаето его подо руку.)

второй. Что?

первый, указывая пальцеме на одного изе двухе идущихе се льстницы. Литераторъ!

второй, торопливо. Который?

первый. Вотъ этотъ! чт! послушаемъ, что будутъ говорить.

второй. А другой кто съ нимъ?

первый. Не знаю; неизвъстно какой человъкъ. (Оба офицера постораниваются и дають имь мъсто.)

неизвъстно какой человъкъ. Я не могу судить относительно литературнаго достопиства; но, мив кажется, есть остроумныя замътки. Остро, остро!

литераторъ. Помилуйте, что жъ тутъ остроумнаго? что за низкій пародъ выведенъ, что за топъ? шутки самыя плоскія, просто, даже сально!

неизв. как. чел. А, это другое дѣло. Я и говорю: въ отношеніи литературнаго достоинства я не могу судить; я только замѣтилъ, что піеса смѣшна, доставила удовольствіе.

лит. Да и не смѣшна. Помилуйте, что жъ тутъ смѣшного и въ чемъ удовольствіе? Сюжетъ невѣроятнѣйшій; все несообразности; ни завязки, ни дѣйствія, ни соображенія никакого.

неизв. как. чел. Ну да, противъ этого я не говорю инчего. Въ литературномъ отношении она не смѣшна; но въ отношении, такъ сказать, со стороны въ ней есть....

лит. Да что же есть? помилуйте, и этого даже нѣтъ. Ну что за разговорный языкъ, кто говоритъ этакъ въ высшемъ обществъ? Ну, скажите сами, ну, говоримъ ли мы съ вами этакъ?

нензв. как. чел. Это правда; это вы очень топко замѣтили. Именно, я вотъ самъ про это думалъ: въ разговорѣ благородства иѣтъ. Всѣ лица, кажется, какъ-будто не могутъ скрыть инзкой природы своей — это правда.

лит. Ну, а вы еще хвалите!

нензв. как. чел. Кто жъ хвалитъ? я не хвалю. Я самъ тенерь вижу, что ніеса вздоръ. Но вѣдь вдругъ нельзя этого узнать: я не могу судить въ литературномъ отношенін. (Оба уходять.)

ЕЩЕ ЛИТЕРАТОРЪ, входить въ сопровождении слушателей, которыме говорите, размахивая руками. Повёрьте мнё, я знаю это дъло: отвратительная піеса! грязная, грязная піеса! Нътъ ин одного лица истиннаго, все каррикатуры! Въ натуръ ивтъ этого, повърьте мив, ивть, я лучие это знаю: я самь литераторь. Говорять: жпвость, наблюдение... да въдь все вздоръ, это всё пріятели, пріятели хвалять, всё пріятели! Я уже слышаль, что его чуть не въ Фонвизины суютъ, а піеса, просто, недостойна даже быть названа комедіей. Фарсъ, фарсъ, да и фарсъ самый неудачный! Последняя, пустышая комедінка Коцебу въ сравненін съ нею Монбланъ передъ Пулковскою горою! Я это имъ встмъ докажу, докажу математически, какъ дважды два. Просто, друзья и пріятели захвалили его не въ мъру, такъ вотъ онъ ужъ теперь, чай, думаеть о себъ, что онъ чуть-чуть не Шекспиръ! У насъ всегда пріятели захвалять. Воть, напримірь, и Пушкинь. Отчего вся Россія теперь говорить о немь? Всё пріятели кричали, кричали, а потомъ вследъ за инми и вся Россія стала кричать. (Уходить вмисть съ слушателями.)

оба офицера подаются впередь и занимають ихъ мъста.

первый. Это справедливо, это совершенио справедливо: именно фарсъ; я это и прежде говорилъ, глупый фарсъ, поддержанный пріятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотрѣть.

второй. Да въдь ты же говорилъ, что еще никогда такъ не емъялся?

нервый. А это опять другое дёло. Ты не нонимаемь, теб'є надо растолковать. Туть что єъ этой пісс'ь? Во нервыхь, завязки

никакой, дъйствія тоже мътъ, соображенья ръшительно никакого; все невъроятности и притомъ все каррикатуры.

#### двое другихъ офицеровъ позади.

одинъ, другому. Кто это разсуждаетъ? Кажется, изъ вашихъ? Другой, заглянувъ съ боку вълицо разсуждавшаго, махнулъ рукой.

первый. Что, глупъ?

второй. Ивть, не то чтобы.... У него есть умь, но сейчась по выходь журнала, а запоздала выходомъ книжка — и въ головъ ничего. Но однакожъ пойдемъ. (Уходямъ.)

#### два любителя искусствъ.

первый. Я вовсе не изъ числа тѣхъ, которые прибѣгаютъ только къ словамъ: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное дѣло, что такія слова большею частью исходятъ изъ устъ тѣхъ, которые сами очень сомнительнаго тона, толкуютъ о гостинныхъ, а допускаются только въ переднія, но не объ нихъ рѣчь. Я говорю насчетъ того, что въ піесѣ точно иѣтъ завязки.

второй. Да если принимать завязку въ томъ смыслѣ, какъ ее обыкновенно принимаютъ, то есть, въ смыслѣ любовной интриги, такъ ея точно нѣтъ. Но, кажется, уже пора перестать оппраться до сихъ поръ на эту вѣчную завязку. Сто̀итъ оглядѣться пристально вокругъ. Все измѣнилось давно въ свѣтѣ. Теперь сильнѣй завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что̀ бы ин стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмѣшку. Не болѣе ли теперь имѣютъ электричества чинъ, денежный капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?

первый. Все это хорошо; но и въ этомъ отношении все-таки я не вижу въ піесъ завязки.

второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли въ піесѣ завязка, или нѣтъ. Я скажу только, что вообще инцуть частной завязки и не хотятъ видѣть общей. Люди простодушно привыкли

уже къ этимъ безпрестаннымъ любовникамъ, безъ женитьбы которыхъ никакъ не можетъ окончиться піеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? точный узелокъ на уголкъ платка. Нътъ, комедія должна вязаться сама собою, всей своей массою, въ одинъ большой, общій узелъ. Завязка должна обнимать вст лица, а не одно или два, коснуться того, что волиуетъ, болье или менъе, встхъ дъйствующихъ. Тутъ всякій герой; теченіе и ходъ піесы производитъ потрясеніе всей машины: ни одно колесо не должно оставаться, какъ ржавое и невходящее въ дъло.

первый. Но вет не могуть же быть героями; одинъ или два

должны управлять другими?

второй. Совсѣмъ не управлять, а развѣ преобладать. И въ машинѣ одип колеса замѣтнѣй и сильпѣй движутся, ихъ можно только назвать главными; но правитъ піесою идея, мысль. Безъ нея нѣтъ въ ней единства. А завязать можетъ все: самый ужасъ, страхъ ожиданія, гроза идущаго вдали закона....

первый. Но это выходить ужъ придавать комедін какое-то

значеніе, болье общее.

второй. Да развѣ это не есть ея прямое и настоящее значение? Въ самомъ началѣ комедія была уже общественнымъ, народнымъ созданіемъ. По крайней мѣрѣ такою показалъ ее самъ отецъ ея, Аристофанъ. Послѣ уже она вошла въ узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ходъ, одну и ту же непремѣнную завязку. За то, какъ слаба эта завязка у самыхъ лучшихъ комиковъ, какъ пичтожны эти театральные любовники съ ихъ картонной любовью!

треттій, подходя и слегка ударист второго по плечу. Ты не правъ: любовь такъ же, какъ и другія чувства, можетъ тоже войти въ комедію.

второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но и любовь и вей другія чувства, болье возвышенныя, тогда только произведуть высокое впечатльніе, когда будуть развиты во всей глубинь. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всёмь прочимь. Все то, что составляеть именно сторону комедіи, тогда уше побльдиветь, и значеніе комедіи общественной непременно исчезаеть. треттій. Стало быть, предметомъ комедін должно быть непремізно низкое? Комедія выйдеть уже низкій родъ.

второй. Для того, кто будеть глядьть на слова, а не вникать въ смысль, это такъ. Но развъ положительное и отрицательное не можеть служить той же цъли? Развъ комедія и трагедія не могуть выразить ту же высокую мысль? Развъ все, до мальйшей излучины души подлаго и безчестнаго человъка, не рисуеть уже образъ честнаго человъка? Развъ все это накопленіе низостей, отступленіе отъ законовъ и справедливости, не даеть уже знать, чего требують отъ насъ законь, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго медика и холодная и горячая вода лечать съ равнымъ уснъхомъ одив и тъ же бользии. Въ рукахъ таланта все можеть служить орудіемъ къ прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

четвертый. Что можеть послужить прекрасному? и о чемь у васъ толки?

первый. Споръ завязался у насъ о комедін. Мы всѣ говоримъ о комедін вообще, а пикто еще не сказалъ ничего о новой комедін. Что вы скажете?

четвертый. А воть что скажу: видьнь таланть, наблюдение жизии, много смънного, върнаго, взятаго съ натуры; но вообще во всей піссъ чего-то нъть. Какъ-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никакъ не могуть обойтись безъ того, чтобы не вмъшивать начальствъ. Безъ нихъ у насъ не развяжется ни одна комедія.

третій. Это правда. А впрочемъ, съ другой стороны это очень естественно. Мы всѣ принадлежимъ правительству, всѣ почти служимъ; интересы всѣхъ насъ болѣе или менѣе соединены съ правительствомъ. Стало быть, не мудрено, что это отражается въ созданьяхъ нашихъ нисателей.

четвертый. Такъ. Ну, и пусть эта связь будеть слышна. Но смъщно то, что піеса никакъ не можеть кончиться безъ того, чтобъ не вмъншвать начальства. Оно непремънно явится, точно нензбъжный рокъ въ трагедіяхъ у древнихъ.

второй. Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у нашихъ комиковъ. Стало быть, это составляетъ какой-то отличи-

тельный характеръ нашей комедін. Въ груди нашей заключается какая-то тайная въра въ правительство. Что жъ? тутъ нътъ инчего дурного: дай Богъ, чтобъ правительство всегда и вездъ слышало призваніе свое — быть представителелъ Провидънья на землъ, и чтобы мы въровали въ него, какъ древніе въровали въ рокъ, настигавшій преступленія.

нятый. Здравствуйте, господа! Я только п'єлышу слово »пра-

вительство «. Комедія возбудила крики и толки....

второй. Поговоримте лучше объ толкахъ и крикахъ у меня, чъмъ здъсь, въ театральныхъ съияхъ. (Уходите.)

нъсколько почтенныхъ и прилично одътыхъ людей появляются одине за другиме.

## Nº 1.

Такъ, такъ, я вижу: это върно, это есть у насъ и случается въ иныхъ мъстахъ и похуже; но для какой цъли, къ чему приведеть это? вотъ вопросъ! Зачъмъ эти представленія? какая польза отъ нихъ? вотъ что разръшите миъ! Что миъ нужды знать, что въ такомъ-то мъстъ есть нлуты? Я просто.... я не понимаю издобности подобныхъ представленій. (Уходимъ.)

# Nº 2.

Нѣтъ, это не осмъяніе пороковъ; это отвратительная насмѣшка надъ Россіею — вотъ что. Это значить выставить въ дурномъ видъ самыя начальства. Просто, даже не слъдуетъ дозволять такихъ представленій. (Уходитъ.)

Входять господинъ а. и господинъ в., люди немаловажных инновъ.

господинъ л. Я не насчетъ этого говорю; напротивъ, злоупотребленія намъ надо показывать; надо, чтобы мы видѣли свои проступки; и я ничуть не раздѣляю миѣній многихъ, черезъ-чуръ разгорячившихся патріотовъ; но только миѣ кажется, что не слишкомъ ли много здѣсь чего-то печальнаго....

господинъ в. Я бы очень хотълъ, чтобы вы услышали замъчаніе одного, очень скромно одътаго человъка, который сидълъ подлъ меня въ креслахъ... Ахъ, вотъ онъ самъ! госи. л. Кто?

госп. б. Именно этотъ, очень скромно одътый человъкъ. (Обращаясь къ нему) Мы съ вами не кончили разговора, котораго начало было такъ для меня интересно.

очень-скромно-одътый человъкъ. А я, признаюсь, очень радъ продолжать его. Сейчасъ только я слышалъ толки, именно: что это все неправда, что это насмѣшка надъ нашими обычаями, и что этого не следуетъ вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обиять всю піесу. И признаюсь, выраженіе комедін показалась мит теперь еще даже значительнтії: въ ней, какъ мив кажется, сильнъй и глубже всего поражено смѣхомъ лицемъріе, благопристойная маска, нодъ которою является низость н подлость, илуть, корчащій рожу благонам вреннаго челов вка. Признаюсь, я чувствоваль радость, видя, какъ смёшны благонамфренныя слова въ устахъ илута, и какъ уморительно емфина стала вебмъ, отъ кресель до райка, надътая имъ маска; и послъ этого есть люди, которые говорять, что не надо выводить этого на сцену. Я слышаль одно замічаніе, сділанное, какъ мит показалось, впрочемъ, довольно порядочнымъ человъкомъ: » А что скажетъ народъ, когда увидитъ, что у насъ бываютъ вотъ какія злоунотребленія? «

госп. A. Признаюсь, вы извините меня, но мив самому тоже невольно представился вспросъ; а что скажетъ народъ нашъ, глядя на все это?

оч.-скр.-од.-чел. Что скажеть народь? (Посторанивается, проходять двое вь армякахь.)

синий армякъ сърому. Небось, прыткіе были воеволы, а вст побліднізми, когда пришла царская расправа! (Оба выходять вопт.)

оч.-скр.-од.-чел. Вотъ что скажетъ народъ, вы слышали? госи А. Что?

оч.-скр.-од.-чел. Скажеть: » не бось прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣдиѣли, когда пришла царская расправа!« Слышите ли вы, какъ вѣренъ естественному чутью и чувству человѣкъ? Какъ вѣренъ самый простой глазъ, если онъ не отуманенъ теоріями и мыслями, надерганными изъ книгъ, а черилетъ ихъ изъ самой

природы человъка? Да развъ это не очевидно ясно, что нослъ такого представленія народъ получить болье вырывы правительство? Да, для него нужны такія представленія. Пусть видить онь, что злоупотребленія происходять не отъ правительства, а отъ непонимающихъ требованій правительства, отъ нехотящихъ отвътствовать правительству. Пусть онъ видить, что благородно правительство, что бдить равно надъ веёми его педремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно измѣнившихъ закону, чести и святому долгу человіка; что побліднійноть передъ нимь пмінощіе нечистую совъсть. Да, эти представленія ему должно видъть; повёрьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, онъ выйдетъ утфиненный нослф такого представленія съ твердой върой въ недремлющій, высшій законъ. Миъ правится тоже еще замъчание: »Народъ получитъ дурное митие о своихъ начальникахъ. « То есть, они воображають, что народъ только здёсь, въ нервый разъ, въ театрё, увидить своихъ началь-- никовъ; что если дома какой-нибудь илутъ-староста сожметь его въ лану, такъ этого онъ никакъ не увидитъ, а вотъ какъ пойдетъ въ театръ, такъ тогда и увидитъ. Они, право, народъ нашъ считаютъ глупъе бревна, глупымъ до такой степени, что будто уже онъ не въ силахъ отличить, который пирогъ съ мясомъ, а который съ кашей. Ибтъ, теперь, мив кажется, даже хороро то, что не выведенъ на сцену честный человъкъ. Самолюбивъ человъкъ. Выстави ему при множествъ дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдеть изъ театра. Нътъ, хорошо, что выставлены одни только исключенія и пороки, которые колють теперь до того глаза, что не хотятъ быть ихъ соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это можеть быть.

госп. а. Но неужели однакожъ существують у насъ точь-въточь такіе люди?

оч.-скр.-од.-чел. Позвольте мий сказать вамь на это воть что: я не знаю, ночему мий всякій разь становится грустно, когда слышу подобный вопрось. Я могу съ вами говорить откровенно: въ чертахъ лицъ вашихъ я вижу что-то такое, что располагаетъ меня къ откровенности. Человикъ прежде всего дилаетъ вопросъ: »Неужели существуютъ такіе люди?« Но когда было видэно, что-

бы человѣкъ сдѣлалъ такой вопросъ: »Неужели я самъ чистъ вовсе отъ такихъ пороковъ?« Пикогда, никогда! Да вотъ что, я буду съ вами говорить прямодушно. У меня доброе сердце, любви много въ моей груди, но если бы вы знали, какихъ душевныхъ усилій и потрясеній миѣ стопло, чтобы не внасть во многія порочныя наклонности, въ которыя впадаешь невольно, живя съ людьми! П какъ я могу сказать теперь, что во мнѣ нѣтъ сію же минуту тѣхъ самыхъ наклонностей, которымъ только что посмѣялись назадъ тому десять минутъ всѣ, и надъ которыми я самъ носмѣялея!

госи. А., посль инкотораго молчанія. Признаюсь, надъ словами ваними призадумаєнься. П когда я вспомню, представлю себь, какъ гордыми сдълало насъ Европейское наше воспитаніе, вообще какъ скрыло насъ отъ самихъ себя, какъ свысока и съ какимъ презрѣніемъ глядимъ мы на тѣхъ, которые не получили подобной намъ наружной полировки, какъ всякій изъ насъ ставитъ себя чуть не святымъ, о дурномъ говоритъ вѣчно въ третьемъ лицъ, — то, признаюсь, невольно становится грустно душъ. . . . Но простите мою нескромность, вы, впрочемъ, виноваты въ ней сами: позвольте узнать, съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить?

оч.-скр.-од.-чел. А я, ни болъе, ни менъе, какъ одинъ изъ тъхъ чиновникъ, въ должности которыхъ выведены были лица комедіи, и третьяго дня только прібхалъ изъ своего городьа.

госи. A. Я бы этого не могъ думать. II неужели вамъ не кажется нослъ этого обидно жить и служить съ такими людьми?

оч.-скр.-од.-чел. Обидно? А вотъ что я вамъ скажу на это: признаюсь; мит приходилось часто терять терптые. Въ городкъ нашемъ не вст чиновники изъ честнаго десятка; часто приходится лъзть на стъну, чтобы едълать какое-инбудь доброе дъло. Уже ивсколько разъ хотълъ было я броенть службу; но теперь, именно послъ этого представленія, я чувствую свъжесть и вмъстъ новую силу продолжать свое поприще. Я утъшенъ уже мыслыю, что подлость у насъ не останется скрытою, или нотворствуемой, что тамъ, въ виду встъх благородныхъ людей, она поражена осмъяниемъ, что есть перо, которое не укоснитъ обнаружить инзкія наши движенія, хотя это и не льститъ національной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволить по-

казать это всёмъ, кому слёдуетъ, въ очи, и ужъ это одно даетъ мив рвеніе продолжать мою полезную службу.

госи. А. Нозвольте сдёлать вамъ одно предложеніе. Я занимаю государственную должность, довольно значительную. Миё нужны истинно благородные и честные помощинки. Я вамъ предлагаю мёсто, гдё вамъ будетъ обширное поле дёйствія, гдё вы получите несравненно болёс выгодъ и будете на виду.

оч.-скр.-од.-чел. Позвольте мий отъ души и отъ всего сердца поблагодарить васъ за такое предложение, и вмъстъ съ тъмъ позвольте отказаться отъ него. Если я уже чувствую, что полезенъ евоему мъсту, то благородно ли съ моей стороны его бросить? И какъ я могу оставить его, не будучи увъренъ твердо, что нослъ меня не сядетъ какой-нибудь молодецъ, который начиетъ дълать прижимки. Если же это предложение сдълано вами въ видъ награды, то позвольте сказать вамь: я аплодироваль автору піесы наравит съ другими, но я не вызываль его. Какая ему награда? Hieca поправилась — хвали ее, а онъ — онъ только выполиплъ долгъ свой. У насъ, право, до того дошло, что не только но случаю какого-инбудь нодвига, но просто, если только иной не нагадить никому въ жизни и на службъ, то уже считаетъ себя богъ въсть какимъ добродътельнымъ человъкомъ; сердится серьезно, если не замвчають и не награждають его. » Номилуйте«, говорить: »я цільй вікь честно жиль, совсімь почти не ділаль подлостей, — какъ же мив не даютъ ни чина, ни ордена?« Нътъ, по мив, кто не въ силахъ быть благороднымъ безъ поощренія не върю я его благородству, не стоитъ гроща его мышиное благородство.

госи. A. По крайней мъръ вы мнъ не откажете въ вашемъ знакомствъ. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть слъдствіе моего искренняго уваженія. Дайте мнъ вашъ адресъ.

оч.-скр.-од.-чел. Вотъ вамъ мой адресъ; но будь увърены, что я не донущу васъ имъ воспользоваться и завтра же поутру явлюсь къ вамъ. Извините меня, я не воспитанъ въ большомъ свътъ и не умъю говорить.... Но встрътить такое великодушное вниманіе въ государственномъ человъкъ, такое стремленіе къ доб-

ру.... дай Богъ, чтобы вездъ было побольше такихъ людей! (Поспьшно уходить.)

тосн. А., переворачивая вт рукахт карточку. Я смотрю на эту карточку и на эту неизвъстную миъ фамилю, и какъ-то полно становится на душъ моей. Это, въ началъ грустное впечатлъніе разсъялось само-собою. Да хранитъ тебя Богъ, наша малознаемая нами Россія! Въ тлуши, въ забытомъ углу твоемъ, скрывается подобный перлъ, и, въроятно, онъ не одинъ. Они какъ искры золотой руды разсыпаны среди грубыхъ и темныхъ ея гранитовъ. Есть глубоко утъщительное чувство въ этомъ явленіи, и душа моя освътилась послъ встръчи съ этимъ чиновинкомъ, какъ освътилась его собственная послъ представленія комедіи. Прощайте! Благодарю васъ, что вы доставили миъ эту встръчу. (Уходитъ.)

госи. в., подходя ко господину в. Кто это быль съ вами? кажется, онъ министръ, а?

госи. п., подходя ст другой стороны. Помилуй, братецъ, ну, что это такое, какъ же это въ самомъ дълъ!...

госп. в. Что?

госп. п. Ну, какъ же выводить это?

госи. в. Почему же ивть?

госн. п. Ну, да самъ посуди ты: ну, какъ же, право. Все пороки, да пороки; ну, какой примъръ подастъ это зрителямъ?

госи. Б. Да развѣ пороки хвалятся? Вѣдь опи же выведены на осмѣяніе.

госп. п. Ну, да все, братъ, какъ ни говори: уваженье.... въдь чрезъ это теряется уваженье къ чиновникамъ и должностямъ.

госи. Б. Уваженіе не теряется ни къ чиновникамъ, ни къ должностямъ, а къ тѣмъ, которые скверно исполняютъ свои должности.

госп. в. Но позвольте однакоже замётить, все это нёкоторымъ образомъ есть уже оскорбленіе, которое болёе или менёс распространяется на всёхъ.

госи. и. Именно. Вотъ это я самъ хотълъ ему замътить. Это именно оскорбленіе, которое распространяется. Теперь, напримъръ, выведутъ какого-инбудь титулярнаго совътника, а нотомъ.... э.... пожалуй выведутъ.... и дъйствительнаго статскаго совътника!

госи. в. Такъ что жъ? Личность только должна быть неприкосновенна; а если я выдумалъ собственное лицо и придаль ему кос-какіе пороки, какіе случаются между нами, и далъ ему чинъ, какой мив вздумалось, хоть бы даже и дъйствительнаго статскаго совътника, и сказалъ, что этотъ дъйствительный статскій совътникъ не таковъ, какъ слъдуетъ: что жъ тутъ такого? Развъ не нонадается гусь и между дъйствительными статскими совътниками?

госи. п. Ну, ужъ, братъ, это слишкомъ! Какъ же можетъ быть гусь дъйствительный статскій совътникъ? Ну, пусть еще титулярный.... Пътъ, ты ужъ слишкомъ.

госи. в. Чъмъ выставляетъ дурное, зачъмъ же не выставлять хорошее, достойное подражания?

госи. Б. Зачёмъ? странный вопросъ: зачёмъ? Много можно сдёлать этакихъ »зачёмъ«. Зачёмъ одинъ отецъ, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не тратилъ словъ и наставленій, а привелъ его въ лазаретъ, гдё предстали предъ нимъ во всемъ ужасъ страшные слёды безпорядочной жизни? За чёмъ онъ это сдёлалъ?

госп. в. Но позвольте вамъ замѣтить: это уже иѣкоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя надо скрывать, а не показывать.

госи. п. Это правда. Я съ этимъ совершенно согласенъ. У насъ дурное надо скрывать, а не показывать.

госп. б. Если бы слова эти были сказаны къмъ другимъ, а не вами, я бы сказалъ, что ими водило лицемъріе, а не истиниая любовь къ отечеству. Но вашему, дужно бы только закрыть, залечить какъ-инбудь снаружи эти, какъ вы называете, общественныя раны, лишь бы только покамъсть онъ не были видны, а внутри пусть свиръпствуетъ бользиь, до того иътъ нужды. Вы не хотите знать того, что безъ глубокой сердечной исповъди, безъ Христіянскаго сознанія гръховъ своихъ, безъ преувеличенія ихъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ, не въ силахъ мы возвыситься надъ ипми, не въ силахъ возлетъть душой превыше презръннаго въ жизни. Вы не хотите знать этого! Пусть глухъ остается человъкъ, пусть сонно переходитъ жизнь свою, нусть не содрогается, пусть не плачетъ въ глубниъ сердца, пусть низведетъ до такого усын-

ленья свою душу, чтобы уже ничто не произвело въ ней потрясенія! Нѣтъ... простите меня! Холодный эгонзмъ движетъ устами, произносящими такія рѣчи, а не святая, чистая любовь къ человѣчеству. (Уходить.)

госп. п., *посль инкотораго момчанія*. Что жъ ты момчишь? наковъ? чего не наговоримъ, а?

госи. в. молчить.

госи. п., *продолжая*. Онъ можетъ себѣ говорить, что ему угодно, а вѣдь это все наши, такъ сказать, раны.

госп. в., во сторону. Ну, попались ему на языкъ эти раны! Будеть онъ толковать о нихъ и ветръчному, и поперечному!

госи. и. Этакъ, пожалуй, и я могу насказать кучу всего, да въдь что жъ изъ этого?... А вотъ князь N. Послушай, князь, не уходи!

виязь N. А что?

госп. п. Пу, потолкуемъ, остановись! пу, что, какъ нісса? кн. к. Да, смъщна.

госп. п. Ну, однакожъ скажи: какъ это представлять? на что это нохоже....

ки. к. Почему жъ не представлять?

госп. н. Пу, да посуди самъ, ну, да какъ же это: вдругъ на сценъ плутъ, — въдь это все наши раны.

ки. к. Какія раны?

госи. п. Да, это раны, наши, такъ сказать, общественныя раны.

ки. м., ст досадою. Возьми ихъ себѣ. Пусть онѣ будуть твои, а не мон раны! Что ты миѣ ихъ тычень, миѣ пора домой! ( $Yxo-dum\tau$ .)

госп. п., продолжал. И потомъ онять, что за ченуху онъ наговориль здёсь? Говорить, дёйствительный статский совётникъ можеть быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить....

госи. в. Однакожъ пойдемъ; полно толковать; я думаю, вев проходящие узнали уже, что ты дъйствительный статскій совътникъ. (Въ сторону) Есть люди, которые имъютъ некусство все исказить. Твою же мысль, повторивши, они умъютъ сдълать столь

пошлою, что самъ красивешь. Скажешь глупость; она бы, можеть быть, такъ и проскользнула незамвченной,—ивтъ, отыщется поклонникъ и пріятель, который непремвино нустить ее въ ходъ и сдвлаеть еще глупве, чвмъ она есть. Даже досадно право, точно въ грязь посадиль. (Уходить.)

# военный и статский выходять влисть.

статскій. Вѣдь воть вы какіе, господа военные! Вы говорите, это надо выводить на сцену, вы готовы вдоволь посмѣяться надъ какимъ-нибудь статскимъ чиновникомъ, а затронь какъ-нибудь военныхъ, скажи только, что есть въ такомъ-то полку офиферы, не говоря уже о прочихъ наклонностяхъ, но просто скажи: есть офицеры дурного тона, съ неприличными ухватками, — да вы изъ одного этого готовы съ жалобой полѣзть въ самый государственный совѣтъ.

военный. Пу, послушайте: за кого вы меня считаете? Конечно, есть между нами такіе Донкихоты; но повърьте также, что есть много истинно-разсудительныхъ людей, которые будутъ рады всегда, если будетъ выведенъ на всеобщее осмъяніе порочацій свое званіе. Да и въ чемъ здъсь обида? Подавайте, подавайте намъ его, мы всякій день готовы смотрѣть.

статский во сторону. Этакъ всегда кричитъ человъкъ: подавайте! подавайте! а подашь — такъ и разсердятся. (Уходять.)

## двъ бекеши:

первая бекеша. У Французовъ тоже напримъръ; но у нихъ все это очень мило. Ну, вотъ, поминшь, во вчерашнемъ водевилъ: раздъвается, ложится въ ностель, и проч. Оно, конечно, не скромно, но мило. На все это можно смотръть, это не оскорбляетъ. . . . У меня жена и дъти всякій день въ театръ. А здъсь, ну что это, право: какой-инбудь мерзавсцъ, мужикъ, котораго бы я въ нереднюю не нустилъ, развалится съ сапогами, зъваетъ или ковыряетъ въ зубахъ, ну что это право, на что это похоже?

другая венеша. У Французовъ другое дѣло. Тамъ société, mon cher! У насъ это невозможно. У насъ вѣдь сочинители совер-

шенно безъ всякаго образованья: все это большею частію воспитывалось въ семинаріи. Онъ и къ вину наклоненъ, онъ и потаскупъ. Къ моему лакею также ходилъ въ гости одинъ какой-то сочинитель: гдъ жъ ему имъть понятіе о хорошемъ обществъ? (Уходять.)

свътская дама, ет сопровождений двухт мужчинт: одного со фракь, другого ет мундирь. Но что за люди, что за лица выведены, хотя бы одинъ привлекъ.... Ну, отчего не пишутъ у насъ такъ, какъ Французы пишутъ, напримъръ, какъ Дюма и другіе? Я не требую образцовъ добродътели; выведите миъ женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже измънила мужу, предалась, ноложимъ, самой порочной и непозволительный любви, но представьте это увлекательно, такъ чтобы я побуждена была къ ней участіемъ, чтобы я полюбила ее.... А въдь здъсь всъ лица одно отвратительнъй другого.

мужчина въ мундиръ. Да, тривіально, тривіально!

свътская дама. Скажите, отчего у насъ, въ Россіи, все еще такъ тривіально?

мужчина во фракъ. Душа моя, послъ разскажешь, отчего тривіально! кричатъ нашу карету. (Уходямъ.)

## Выходять трое мужчинъ вместь.

нервый. Почему жъ не посмъяться? смъяться можно; но что за предметъ для насмъшки: злоунотребления и пороки? какая здъсь насмъшка?

второй. Такъ надъ чёмъ же смёнться? Развё надъ добродътелями, надъ достоинствами человёка?

нервый. Нътъ; да это не предметъ для комедін, мой милый. Это уже нъкоторымъ образомъ касается правительства. Какъ-будто нътъ другихъ предметовъ, о чемъ можно писать?

вгорой. Какіе же другіе предметы?

первый. Ну, да мало ли есть всякихъ смѣшныхъ свѣтскихъ случаевъ. Ну, положимъ, напримѣръ, я отправился на Антекарскій островъ, а кучеръ меня вдругъ завезъ тамъ на Выборгскую, или къ Смольному монастырю. Мало ли есть всякихъ смѣшныхъ сцѣпленій?

второй. То есть, вы хотите отнять у комедін всякое серьёзное значеніе. Но зачёмъ же издавать непремённый законъ? Комедій въ томъ именно вкуст, въ какомъ вы желасте, есть множество. Почему же не допустить существованія двухъ-трехъ такихъ, какова была игранная теперь? Если же вамъ правятся тт, о которыхъ вы говорите, потажайте только въ театръ: тамъ всякій день вы увидите піесу, гдт одинъ спрятался подъ стулъ, а другой вытащиль его оттуда за ногу.

третій. Ну, нѣтъ, нослушайте, это не то. Всему есть свои границы. Есть венци, падъ которыми, такъ сказать, не слѣдуеть смѣяться, которыя въ пѣкоторомъ родѣ уже святыня.

второй, про-себя съ горькой усмъшкой. Такъ всегда на свъть: посмъйся надъ истинно-благороднымъ, надъ тъмъ, что составляетъ высокую святыню души, никто не станетъ заступникомъ. Посмъйся же надъ порочнымъ, подлымъ и инзкимъ, всъ закричатъ: онъ смъста надъ святыней!

первый. Пу, вотъ видите ли, вы я вижу теперь убъждены, не говорите ни слова. Повърьте, нельзя не быть убъждену, это нетина. Я самъ человъкъ безиристрастный и говорю не то, чтобы.... но просто, это не авторское дъло, это не предметъ для комедіи. (уходитъ.)

второй, про-себя. Признаюсь, я бы ни за что не захотъль быть на мъстъ автора. Прошу угодить! Избери маловажные свътскіе случаи, всъ будуть говорить: »Онъ нишетъ вздоръ, никакой иътъ глубой правственной цъли!« избери предметъ, сколько-инбудь имъющій серьёзную правственную цъль, будутъ говорить: »Не его дъло, ниши пустяки!« (уходитъ.)

молодая дама большого свпта, во сопровождении мужа.

мужъ. Карета наша не должна быть далеко, мы можемъ скоро уъхать.

госи. м, подходя не дамь. Что вижу? мы прівхали смотръті. Русскую піссу!

мол. дама. Что жъ тутъ такого? развъ я уже пичуть не патріотка.

тосп. м. Ну, если такъ, то вы не очень насытили патріотизмъ свой. Вы, върно, браните піесу?

мол. дама: Совећмъ ивтъ. И нахожу; что многое очень върно; я смѣялась отъ души.

госи. м. Отчего же вы емъялись? оттого ли, что любите поемъяться надо всъмъ, что Русское?

мол. дама. Оттого, что просто было смѣшно. Оттого, что выведена была наружу та подлость, низость, которая въ какое бы платье ин нарядилась, хотя бы она была и не въ уѣздномъ городкѣ, а здѣсь, вокруъ насъ, — все была бы такая же подлость или низость: вотъ отчего смѣялась.

госи. м. Мић говорила сейчасъ одна очень умная дама, что она тоже смѣялась, но при всѣмъ томъ ніеса произвела на нее грустное впечатлѣніе.

мол. дама. Я не хочу знать, что чувствовала ваша умная дама; по у меня не такъ чувствительны нервы. И я всегда рада смѣяться надъ тѣмъ, что внутренно смѣшно. Я знаю, что есть иныя изъ насъ; которыя отъ души готовы посмѣяться надъ кривымъ носомъ человѣка и не имѣютъ духу посмѣяться надъ кривою душою человѣка.

Вдали показывается тоже молодая дама съ мужемъ.

госи. х. А вотъ идетъ ваша пріятельница. Я бы желалъ знать ея миѣніе о комедін. (Объ дамы подають друго другу руку.)

первая дама. Я видбла издали, какъ ты смъялась.

вторая дама. Да кто же не смвялся? всв смвялись.

госп. к. А не чувствовали вы никакого грустнаго чувства?

вт. дама. Признаюсь, миѣ было точно грустно. Я знаю, все это очень вѣрно, и сама даже видѣла много подобнаго, но при всемъ томъ миѣ было тяжело.

госп. к. Стало быть, комедія вамъ не поправилась?

вт. дама. Ну, послушайте, кто жъ это говоритъ? Я вамъ говорю уже, что смъялась отъ всей души, и даже больше, нежели всъ другіе, я думаю, меня приняли даже за безумную.... Но миъ было грустно оттого, что хотълось бы отдохнуть хоть на одномъ добромъ лицъ. Это излишество, и множество низкаго....

госи. к. Говорите, говорите!

вт. дама. Послушайте, посовътуйте автору, чтобы онъ вывель хоть одного честнаго человъка. Скажите ему, что объ этомъ его просятъ, что это будетъ, право, хорошо.

мужъ первой дамы. А вотъ же этого пменно и не совътуйте. Дамамъ хочется непременно рынаря, чтобы опъ тутъ же твердилъ имъ за всякимъ словомъ о благородствъ, хотя бы самымъ пошлымъ слогомъ.

вт. дама. Совсёмъ нётъ. Какъ вы мало знаете насъ! Вотъ вамъ-то принадлежить это Вы любите именно только одии слова и толки о благородстве. Я слышала суждение одного изъ васъ: одинъ толстякъ кричалъ, такъ что, я думаю, всёхъ заставилъ на себя обратиться: что это клевета, что подобныхъ низостей и подлостей у насъ никогда не дёлается. А кто говорилъ? Самый низкій и подлый человёкъ, который готовъ продать свою душу, совёсть и все, что хотите. Я не хочу только назвать его по имени.

госп. п. Ну, скажите же, кто это быль?

вт. дама. Зачёмъ вамъ знать? Да не онъ одинъ; я слышала безпрестанно, какъ около насъ крпчали: »Это отвратительная насмёшка надъ Россіей, да какъ это нозволить? да что скажетъ народъ? «А отчего они кричали? Оттого ли, что въ самомъ дёлѣ думали и чувствовали это? Нзвините. Затёмъ, чтобы произвесть шумъ, чтобы запретили піесу, потому что въ ней, можетъ быть, отыскали они кое-что похожее на самихъ себя. Вотъ каковы ваши настоящіе, нетеатральные рыцари!

мужъ н. дамы. О, да у васъ начинаетъ раждаться маленькая злость!

вт. дама. Злость, именно злость. Да, я зла, очень зла. О; нельзя не быть злою, видя, какъ подлость является подъ всякими личинами!

мужъ п. дамы. Ну, да, вамъ бы хотълось, чтобы сейчасъ выскочилъ рыцарь, прыгнулъ чрезъ какую-инбудь пропасть, сломилъ бы себъ шею....

вт. дама. Извините.

мужъ п. дамы. Натурально: женщинъ что нужно? ей непремънно нужно, чтобы въ жизни былъ романъ. вт. дама. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Двѣсти разъ готова говорить—
иѣтъ. Это пошлая, старая мысль, которую вы намъ навязываете
безпрестанно. У женщины больше истиннаго великодушія, чѣмъ
у мужчины. Женщина не можетъ, женщина не въ силахъ сдѣлать
тѣхъ подлостей и гадостей, какія дѣлаете вы. Женщина не можетъ тамъ лицемѣрить, гдѣ лицемѣрите вы, не можетъ смотрѣть
сквозь пальцы на тѣ низости, на которыя вы смотрите. Въ ней
есть довольно благородства для того, чтобы сказать все это, не
осматриваясь по сторонамъ, понравится ли это кому-либо, или
иѣтъ; нотому что это нужно говорить. Что подло, то нодло, какъ
вы ни скрывайте и какой ни давайте видъ. Это подло, подло, подло,

мужъ п. дамы. Да вы, я вижу, разсердились во всёхъ отношеніяхъ.

вт. дама. Потому что я откровенна и не могу вынести, когда говорять неправду.

мужъ п. дамы. Ну, не сердитесь же, дайте мив вашу руку, я ношутилъ.

вт. дама. Вотъ вамъ рука моя, я не сержусь. (Обращаясь къ z-ny N) Послушайте, посовътуйте автору, чтобы онъ вывелъ въ комедін благороднаго и честнаго человъка.

госи. N. Да какъ же это сдълать? Ну, если онъ выведетъ честнаго человъка, и этотъ честный человъкъ будетъ похожъ на театральнаго рыцаря?

вт. дама. Итть, если опъ сильно и глубоко чувствуеть, то герой его не будеть театральнымъ рыцаремъ.

госп. н. Да въдь я думаю, это не такъ легко сдълать.

вт. дама. Просто, скажите лучше, что у автора нашего иътъ глубокихъ и сильныхъ движеній сердечныхъ.

госп. п. Отъ чего жъ такъ?

вт. дама. Ну, да ужъ кто безпрестапно и вѣчно смѣется, тотъ не можетъ имѣть слишкомъ высокихъ чувствъ; ему не можетъ быть зпакомо то, что чувствуетъ одно только нѣжное сердце.

госи. к. Вотъ хорошо! Стало быть, по вашему, авторъ не долженъ быть благородный человъкъ?

вт. дама. Пу, вотъ видите, вы сейчасъ перетолковываете это въ другую сторону. Я не говорю ни слова о томъ, чтобы у соч. и н. гог., н. 34

комика не было благородства и строгаго понятія о чести во всемъ смыслѣ слова. Я говорю только, что опъ не могъ бы... выронить сердечную слезу, любить что-пибудь спльно, всей глубиной души.

мужъ вт. дамы. Но какъ же ты можешь сказать это утвер-

дительно?

вт. дама. Могу, потому что знаю. Всё люди, которые смёялись или были насмёшками, всё они были самолюбивы, всё почти эгонсты; конечно, благородные эгонсты, но все же эгонсты.

госп. N. Стало быть, вы ръшительно предпочитаете только тотъ родъ сочиненій, гдѣ дѣйствуютъ одни высокія движенія человѣка.

вт. дама. О, конечно! Я ихъ всегда поставлю выше, и признаюсь, я больше имъю душевной въры къ такому автору.

мужъ п. дамы, *обращаясь къ господину N*. Ну, развѣ ты не видишь: выходить опять то же. Это женскій вкусъ. Для нихъ самая пошлая трагедія выше самой лучшей комедін, ужъ потому только, что она трагедія....

вт. дама. Молчите, я опять буду зла. (Обращаясь къ господину N.) Ну, скажите, не правду ли я сказала: въдь у комика

душа непремънно должна быть холодная?

мужъ вт. дамы. Пли горячая, потому что раздражительность характера возбуждаетъ тоже къ насмѣшкамъ и сатирамъ.

вт. дама. Ну, или раздражительная. Ну, что же это значить? Это значить, что причиною такихъ произведеній всё же была желчь, ожесточеніе, негодованіе, можеть быть, и справедливое во всъхъ отношеніяхъ. Но итть того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью къ человъчеству.... словомъ, любовью. Неправда ли?

госп. м. Это правда.

вт. дама. Ну, скажите: похожъ авторъ комедіи на этотъ

портреть?

тоси. к. Какъ вамъ сказать? Я не знаю его такъ коротко, чтобы могъ судить о душт его. Но, соображая все, что о немъ слышалъ, онъ точно долженъ быть или эгоистъ, или очень раздражительный человъкъ.

вт. дама. Ну, видите ли, я это хорошо знала.

первая дама. Не знаю почему, но мив бы не хотвлось, чтобы онь быль эгоистомь.

мужъ п. дамы. А вотъ идетъ нашъ лакей, стало быть карета готова. Прощайте. (Пожимая руку второй дамы) Вы къ намъ, неправда ли? чай пьемъ у насъ?

п. дама, уходя. Пожалуста!

вт. дама. Непремънно.

мужъ вт. дамы. Кажется, наша карета тоже готова (уходять за ними.)

### Выходять два зрителя.

первый. Вотъ что растолкуйте мив: отчего, разбирая порозны всякое дъйствіе, лицо и характеръ, видишь — все это правда, живо, взято съ натуры, а вмѣстѣ, кажется уже чѣмъ-то громаднымъ, преувеличеннымъ, каррикатурнымъ, такъ что, выходя изъ театра, невольно спрашиваешь: неужели существуютъ такіе люди? А между-тѣмъ вѣдь они не то, чтобы злодѣи.

второй. Ничуть, они вовсе не злодён. Они именно то, какъ говоритъ пословица: »не душой худъ, а просто плутъ«.

первый. И потомъ еще одно: это громадное накопленіе, это палишество, не есть ли уже недостатокъ комедіи? Скажите мнѣ, гдѣ есть такое общество, которое бы состояло все изъ такихъ людей, чтобы не было, если не половины, то по крайней мѣрѣ нѣкоторой части порядочныхъ людей? Если комедія должна быть картиной и зеркаломъ общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей вѣрности.

второй. Во первыхъ, по моему миѣнію, эта комедія вовсе не картина, а скорѣе фронтисписъ. Вы видите — и сцена, и мѣсто дѣйствія идеальныя. Іначе авторъ не сдѣлаль бы очевидныхъ погрѣшностей и анахронизмовъ, не вложилъ бы даже инымъ лицамъ тѣхъ рѣчей, которыя, по свойству своему и по мѣсту, занимаемому лицами, не принадлежатъ имъ. Только первая раздражительность приняла за личность то, въ чемъ нѣтъ и тѣни личности, и что принадлежитъ болѣе или менѣе личности всѣхъ людей. Это сборное мѣсто. Отвсюду, изъ разныхъ угловъ Россіи, стеклись сюда исключенія изъ правды, заблужденія и злоуно-

требленія, чтобы послужить одной идей: произвести въ зритель яркое, благородное отвращение отъ многаго кое-чего низкаго. Впечатлъніе еще сильный оттого, что никто изъ приведенныхъ лицъ не утратилъ своего человъческаго образа; человъческое слышится вездъ. Оттого еще глубже сердечное содрогание. И смъясь, зритель невольно оборачивается назадъ, какъ-бы чувствуя, что близко отъ него то, надъ чёмъ онъ посмёнлся, и что ежеминутно долженъ онъ стоять на стражъ, чтобы не ворвалось оно въ его собственную душу. Я думаю, забавиви всего слышать автору упреки: »зачѣмъ лица и герои его не привлекательны«, тогда какъ онъ употребилъ все, чтобы оттолкнуть отъ нихъ. Да если бы хотя одно лицо честное было помъщено въ комедію, и помъщено со всей увлекательностью, то всё до одного перешли бы на сторону этого истиннаго лица и позабыли бы вовсе о техъ, которые такъ испугали ихъ теперь. Эти образцы, можетъ быть, не мерещились бы безпрестанно, какь живые, по окончаніп представленія, зритель не унесъ бы грустнаго чувства и не говорилъ бы: »Неужели существують такіе люди?«

первый. Да, но это однакоже не вдругъ поймутъ.

второй. Весьма естественно. Смыслъ внутренній всегда постигается послѣ. ІІ чѣмъ живѣе, чѣмъ ярче тѣ образы, въ которые онъ облекся и на которые раздробился, тѣмъ болѣе останавливается всеобщее вниманіе на образахъ. Только сложивши ихъ вмѣстѣ, получишь итогъ и смыслъ созданія. Но разбирать и складывать такія буквы быстро, читать по-верхамъ и вдругъ,—не всякій можетъ; а до тѣхъ поръ долго будетъ видѣть однѣ буквы. И вы увидите, вотъ я вамъ говорю это впередъ: прежде всего разсердится всякій уѣздный городишка въ Россіи и будетъ утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка, паправленная именно на него. (Уходямъ.)

одинъ чиновникъ. Это пошлая, низкая выдумка, это сатира, пасквиль!

Быута двое молодыхъ людей.

одинъ. Ну, вет разсердились. Я ужъ столько наслышался толковъ, что могу, взглянувши, угадать, что каждый думаетъ о ніест.

другой. Ну, что думаеть воть этоть?

первый. Воть тоть, который надъваеть шинель въ рукава? другой. Да.

первый. Вотъ что онъ думаетъ: »За такую комедію тебя бы въ Нерчинскъ!...« Однакожъ тронулось, кажется, верхнее населеніе; водевиль, какъ видно, кончился, сейчасъ нахлынутъ разночинцы. Уйдемъ. (Оба уходять.)

(Шумъ увеличивается; по всъмъ льстницамъ раздается бъготня. Быгутъ армяки, полушубки, чепцы, Пъмецкіе долгополые кафтаны купцовъ, трехъугольные шляпы и султаны; шинели всъхъ родовъ: фризовыя, военныя, подержанныя и щегольскія съ бобрами. Толпа сталкиваетъ господина, надъвающаго въ рукавъ шинель; господинъ постороняется и продолжаетъ надъвать ее въ сторонь. Показываются въ толпъ господа и чиновники всъхъ родовъ и сортовъ. Лакеи въ ливреяхъ прочищаютъ для барынь дорогу. Слышенъ бабій крикъ: Батюшки, припихнули со всѣхъ сторонъ!)

молоденький чиновникъ уклончивато свойства, подбъгая къ господину, надъвающему шинель. Ваше превосходительство, позвольте, я вамъ нодержу!

господинь въ шинели. А, здравствуй! Ты здъсь? Пришель смотръть?

мол. чин. Да-съ, ваше превосходительство, забавно подмъчено! госи. въ шин. Вздоръ! ничего иътъ забавнаго.

мол. чин. Это правда, ваше превосходительство, совстмъ ничего итътъ!

госп. въ шин. За этакія вещи падо сѣчь, а не хвалить.

мол. чин. Это правда, ваше превосходительство!

тоси, въ шин. Вотъ, пускаютъ молодыхъ людей въ театръ. Много полезнаго вынесутъ! Вотъ и ты: теперь ужъ, чай, придешь въ канцелярію, прямо грубишь станешь?

мол. чин. Какъ можно ваше превосходительство?... Позвольте, я вамъ прочищу дорогу внередъ. (Народу, толкая того и другого) Эй, вы, посторонитесь, генералъ пдетъ! (Подходя съ необыкновенною учтивостью къ двумъ щегольски одътымъ) Господа, сдълайте милость, позвольте пройти генералу!

хорошо одътые, давая дорогу:

первый. Не знаешь, какой генераль? Должень быть какойнибудь извъстный?

второй. Не знаю, я инкогда не видывалъ его.

чиновникъ разговорчиваго свойства, подхватывая сзади. Просто, статскій совътникъ; по мъсту только числится въ четвертомъ классъ. Каково счастье? Въ пятнадцать лътъ службы Владиміра, Анну, Станислава, 3000 рублей жалованья, двъ тысячи столовыхъ, да отъ совъта, да отъ коммиссіи, да еще по департаменту.

господа хорошо одътые одине другому. Уйдемъ! (Уходять.)

чин. разг. свойства. Должны быть, матушкины сынки. Я не люблю комедій; на мойвкусъ больше нравятся трагедін. (Yxo-dum z.)

голосъ изъ толпы. Экъ народу навалило! офицеръ, пробираясь съ дамой подъ руку. Эй вы, бороды,

что напираете? Развъ не видишь: дама!

купецъ, съ дамой подъ руку. У самыхъ, батюшка, дама.

голосъ изъ толны. Вотъ она поворотилась, видишь, видишь? еще теперь подурнёла, но года три тому назадъ....

разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взяль съ него сдачи. — Подлая, скверная піеса! — Забавная піеска! — Ты что лізвешь въ самое горло!

голосъ въ одномъ концъ толны. Все это вздоръ! гдѣ могло случиться такое происшествіе? Этакое происшествіе могло только развѣ случиться на Чукотскомъ Носу.

голосъ въ другомъ концъ. Ну, вотъ точь-въ-точь этакое событие было въ нашемъ городкъ. Я подозръвалъ, что авторъ если не былъ тамъ, то въроятно слымалъ.

голосъ купца. Оно вотъ изволите видѣть. Оно здѣсь больше, токъ сказать, съ маральной стороны. Конечно, бываютъ, такъ сказать, всякіе-съ. Да вѣдь и то извольте посудить, что и честный человѣкъ, случаемъ придется.... А на счетъ маральности, такъ и за дворянами это водится.

голосъ господина поощрительнаго свойства. Должень быть, бестія, пройдоха сочинитель, все извъдаль, все знаеть!

голосъ сердитаго чиновника, но, какъ видно, опытнаго. Что онъ знаетъ? чорта онъ знаетъ! П вретъ онъ, вретъ: все это, что ни написалъ опъ, все враки. П взятки не такъ берутъ, ужъ если пошло на то....

голосъ другого чиновника изъ толны. Да что вы говорите: »смѣшно, смѣшно «! Знаете ли отчего смѣшно? Вѣдь это все личности. Вѣдь это все онъ вывелъ своихъ бабушекъ, да тетушекъ. Вотъ отчего это смѣшно!

неизвъстный голосъ. Стой, украли платокъ!

два офицера, узнавшіе другь друга, переговариваются черезь толпу.

первый. Мишель, ты туда?

второй. Туда.

первый. Ну, и я тамъ.

чиновникъ важной наружности. Я бы все запретилъ. Ничего непадо печатать. Просвъщениемъ пользуйся, читай, а не пиши. Кингъ ужъ довольно написано, больше непадо.

голосъ въ народъ. Что жъ, коли подлецъ, то и нодлецъ. Не будь подлецомъ, то и не будутъ надъ тобой смъяться.

красивый и плотный господинь, говорить съ жаромь неврачному и низенькому. Нравственность, правственность страждеть, воть что главное!

господинъ низенькій и певзрачный, но ядовитаго свойства. Да въдь нравственность вещь относительная.

красивый и плотный господинъ. Что вы разумбете подъ словомъ » относительная «?

нравственностью сниманье ему шляны на улицѣ; другой называетъ нравственностью сниманье ему шляны на улицѣ; другой называетъ нравственностью смотрѣнье сквозь пальцы на то, какъ онъ воруетъ; третій называетъ правственностью услуги, оказываемыя его любовницѣ. Вѣдь обыкновенно, какъ говоритъ всякій изъ нашей братьи своимъ подчиненнымъ? Свысока говоритъ: »Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долгъ относительно Бога, государя, отечества«, а ты, молъ, ужъ тамъ себѣ разумѣй, относительно чего. Впрочемъ, это такъ только въ провинціяхъ водится; въ столицахъ

этого не бываетъ, неправда ли? Тутъ если и явится у кого-нибудь въ три года два дома, такъ въдь это отчего? Все отъ честности, не правда ли?

краспвый и плотный господинъ въ сторону. Скверенъ,

какъ чортъ, а языкъ какъ у змѣн.

невзр., но яд. свойств а господинъ, тожая подъ руку незнакомаго человъка, говорить ему, кивая на красиваго господина. Четыре дома въ одной улицъ; всъ рядомъ одинъ подлъ другого, въ шесть лътъ выросли! Каково дъйствуетъ честность на прозябательную силу, а?

незнакомецъ, уходя поспъшно. Извините, я не дослышалъ. невзр., но яд. свойства господинъ, толкая подъ руку незнакомаго сосъда. Глухота то какъ ныньче распространилась въ городъ, а? вотъ что значитъ нездоровый и сырой климатъ!

незнакомый сосъдъ. Да вотъ и грипъ тоже. У меня всъ

дъти перебольли.

невзр., но яд. свойства господинъ. Да, и грипъ и глухота; свинка тоже въ горлъ. (Пропадаето со толпъ.)

#### РАЗГОВОРЪ ВЪ ГРУППЪ НА СТОРОНЪ.

первый. А говорять, что подобное происшествие случплось съ самымъ авторомъ: онъ въ какомъ-то городкъ сидълъ въ тюрьмъ за долги.

господинъ съ другой стороны группы, подхватывал ръчь. Нѣтъ, это не въ тюрьмѣ, это было на башиѣ, это видѣли тѣ, которые проѣзжали. Говорятъ, это было что-то необыкновенное. Вообразите: поэтъ на высочайшей башиѣ, вокругъ горы, мѣстоположение восхитительное, и онъ оттуда читаетъ стихи. Неправда ли, что здѣсь является какая-то особенная черта писателя?

господинъ положительнаго свойства. Авторъ долженъ

быть, умный человткъ.

господинъ отрицательнаго свойства. Ни чуть не умный. Я знаю, онъ служилъ, его чуть не выгнали изъ службы, просьбы не умълъ написать.

просто враль. Бойкая, бойкая голова! Ему мъста вовсе не давали, такъ что жъ вы думаете? Онъ прямо написаль письмо къ

министру. Да въдь какъ написалъ! Квинтильяновскимъ маперомъ! Одно ужъ то, какъ началъ: »милостивый государь!« а потомъ и пошелъ, и пошелъ, и пошелъ.... страницъ восемь отвалялъ кругомъ. Министръ какъ прочиталъ: »Ну, говоритъ, благодарю, благодарю! Я вижу у тебя миого враговъ. Будь начальникъ отдъленія!« И прямо изъ писцовъ махиулъ въ начальники отдъленія.

господинъ добродушнаго свойства, обращаясь ко другому человъку хладнокровнаго свойства. Чортъ его знастъ, кому и върпть! И въ тюрьмъ сидълъ, и на башню лазилъ, и выгнали изъ службы, и мъсто дали!

господинъ хладнокровнаго свойства. Да въдь это все говорится экспромитомъ.

госи. добродуш. свойства. Какъ экспромитомъ?

господинъ хладнокровный. Такъ. Въдь они еще за двъ минуты не знають сами, что услышать отъ себя. Языкъ у нихъ безъ въдома хозянна вдругъ брякнетъ новость, а хозяннъ и радъ, возвращается домой, какъ-будто бы наълся. А на другой день онъ ужъ и нозабылъ о томъ, что самъ выдумалъ. Ему кажется, что онъ услышалъ отъ другихъ и ношелъ передавать по городу всъмъ.

господинъ добродушный. Это однакоже безсовъстно: лгать и не чувствовать самому.

госи. хладнокр. Да есть и чувствительные. Есть такіе, которые чувствують, что лгуть, но считають уже надобностью для разговора: красно поле рожью, а рѣчь ложью.

дама средняго свъта. Но только какой злой насмъшникъ долженъ быть этотъ авторъ! Я, признаюсь, ин за что бы не хотъла попасться ему на глаза. Этакъ онъ вдругъ замътитъ во мнъ смъшное.

господинъ съ въсомъ. Я не знаю, что это за человѣкъ. Это, это, это.... Для этого человѣка иѣтъ ничего священнаго: сегодня онъ скажетъ, такой-то совѣтникъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что и въ насъ правды иѣтъ ни на грошъ. Вѣдь тутъ всего только одинъ шагъ.

второй господинъ. Осмѣять! Да вѣдь со смѣхомъ шутить нельзя. Это значитъ разрушить всякое уваженіе, вотъ что это значитъ. Да вѣдь меня послѣ всего этого всякій прибьетъ на улицѣ,

скажеть: »Да въдь надъ вами смъются; а на тебъ такой же чинъ, такъ вотъ тебъ затрещина! « Въдь это вотъ что значитъ.

третій господинъ. Еще бы! Это серьезная вещь! говорять: »бездѣлушка, пустяки, театральное представленіе«! Нѣтъ, это пе простыя бездѣлушки; на это обратить должно строгое вниманіе. За этакія вещи и въ Сибирь посылаютъ. Да, если бы я имѣлъ власть, у меня бы авторъ не пикнулъ. Я бы его въ такое мѣсто засадилъ, что онъ бы и свѣта Божьяго не взвидѣлъ.

Появляется группа людей, Бого высть, какого свойства, впрочемо благородной паружности и прилично одътыхо.

нервый. Постоимте лучше здѣсь, покамѣсть выйдетъ толпа, Ну, что это право? затѣвать шумъ, рукоплесканье, какъ-будто бы Богъ знаетъ что! Бездѣлка какая-инбудь, пустая театральная піеса и подымать такую тревогу, кричать, вызывать автора, — ну, что это такое!

второй. Однакожъ ніеса повеселила, развлекла.

первый. Пу, да, повеселила, какъ обыкновенно веселитъ и всякая бездълка. Но зачъмъ же изъ этого такіе крики, толки? разсуждаютъ, какъ-будто бы о какой-нибудь важной вещи, аплодируютъ.... Ну, что это такое! Ну, я понимаю, если бы какая инбудь иъвица, или танцовщица, ну тамъ я понимаю. Тамъ удивляешься искусству, гибкости, проворству, природиому таланту. Ну, а здъсь что? кричатъ: »литераторъ! литераторъ! писатель!« Да что такое писатель? Что иной разъ попадется остроумное словцо да спийетъ кое-что съ натуры.... Да что же здъсь за трудъ? Что жъ тутъ такого? Въдь это все побасенки и больше инчего.

второй. Да, конечно вещь не важная.

первый. Разсудите: ну, танцоръ, напримъръ—тамъ все-таки искусство, ужъ того никакъ не сдълаещь, что опъ дълаетъ. Ну, захоти я, напримъръ: да у меня, просто, ноги не подымутся. Ну, сдълай я антраша — не сдълаю ни за что. А въдъ писать можно, не учившись. Я не знаю, кто такой авторъ, но миъ сказывали, что опъ невъжа совершенный, ничего не знаетъ, его откуда то, кажется, выгнали.

второй. Ну, однакожъ все-таки что-нибудь онъ долженъ знать; безъ этого нельзя писать.

первый. Да помилуйте, что жъ онъ можетъ знать? Вы сами знаете, что такое литераторъ? Пустъйшій человъкъ: это всему свъту извъстно, ни на какое дъло не годится. Ужъ ихъ пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну, что такое они пишутъ? въдь это все пустяки, побесенки! Захоти, я сей же часъ это напишу, и вы напишите, и онъ пишетъ, и всякій напишетъ.

второй. Да, конечно, почему жъ и не написать. Будь только капля ума въ головъ, такъ ужъ и можно.

первый. Да и ума ненужно. Зачёмъ тутъ умъ? Вѣдь это все побасенки. Ну, если бы еще была, положимъ, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предметъ, котораго еще не знаешь — а вѣдь это что такое? Вѣдь это всякій мужикъ знаетъ. Это всякій день увидишь на улицѣ. Садись только у окна, да записывай все, что ни дѣлается, вотъ и вся штука.

третій. Это правда. Какъ подумаешь, право, на какой вздоръ употребляютъ время!

первый. Именно, трата времени, больше ничего. Побасенки, пустяки! Просто бы надо запретить давать имъ перо и чернила въ руки. Однакожъ народъ выходитъ, пойдемте! Подымать шумъ, кричать! поощрять! а дёло просто, вздоръ! Побасенки, пустяки! побасенки! (Уходитъ. Толпа ръдъетъ, бълутъ кое-какіе отставшіе.)

добродушный человъкъ. А всё бы, право, ну, что бы хоть одного честнаго человъка выставить. Все плуты, да плуты.

одинъ изъ народа. Слышь ты, жди меня на перекресткъ! Я забъту возьму рукавицы.

одинъ изъ господъ, смотря на часы. Однако скоро часъ. Никогда я такъ поздно не выходилъ изъ театра.  $(Vxodum_{x*})$ 

отставший чиновникъ. Только время даромъ пропало! Нътъ, инкогда больше не пойду въ театръ! (Уходить; съни пустъють»).

авторъ пієсы, выходя. Я услышаль болье, чьмъ предполагаль. Какая пестрая куча толковь! Счастье комику, который родился среди паціп, гдѣ общество еще не слилось въ одну недвижимую массу, гдѣ оно не облеклось одной корой стараго предразсудка, заключающаго мысли всѣхъ въ одну и ту же форму и мѣрку, гдѣ что человѣкъ, то миѣнье, гдѣ всякій самъ создатель своего характера. Какое разнообразіе въ этихъ мнѣніяхъ, и какъ

вездъ блеснулъ этотъ твердый, ясный Русскій умъ! и въ этомъ благородномъ стремленін государственнаго мужа! и въ этомъ высокомъ самоотвержении забившагося въ глушь чиновника! и въ нъжной красотъ великодушной женской души! и въ эстетическомъ чувствъ цънптелей! и въпростомъ върпомъ чувствъ народа! Какъ даже въ этихъ недоброжательныхъ осужденіяхъ много того, что нужно знать комику. Какой живой урокъ! Да, я удовлетворенъ. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: миж жаль, что инкто не замътиль честнаго лица, бывшаго въ мосії ніесъ. Да, было одно честное, благородное лицо, дъйствовавшее въ ней во все время продолжения ея. Это честное, благородное лицо быль — смёхъ. Онъ былъ благороденъ потому, что рёшился выступить, не смотря на инзкое значеніе, которое дается ему въ свёть. Онъ быль благородень потому, что решился выступить, не смотря на то, что доставиль обидное прозваные комику, прозванье холоднаго эгопста, и заставиль даже усумниться въ присутствін ибжимую движеній души его. Никто не вступился за этотъ смъхъ. Я комикъ и служиль ему честно, и потому долженъ стать его заступникомъ. Ивть, смехь значительней и глубже, чемъ думаютъ. Не тотъ смехъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болъзценнымъ расположениемъ характера; не тотъ также легкій сміхъ, который весь излетаетъ изъ свътлой природы человъка, излетаетъ изъ нея потому, что на див ея заключенъ въчно-біющійся родинкъ его: но который углубляеть предметь, заставляеть выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницающей силы котораго мелочь и пустота жизни не испугала бы такъ человъка. Презрънное и инчтожное, мимо котораго онъ равнодушно проходить всякій день, не возрасло бы передъ инмъ въ такой страшной, почти каррикатурной силъ, и онъ не вскрикцулъ бы, содрогаясь: »неужели есть такіе люди?« тогда какъ, по собственному сознанью его, бываютъ хуже люди. Итъ, несправедливы тв, которые говорять, будто смвхъ возмущаеть! Возмущаетъ только то, что мрачно, а смёхъ свётелъ. Многое бы возмутило человъка, бывъ представлено въ наготъ своей; по, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. ІІ тотъ, кто понесъ бы мщеніе противу злобнаго челов'єка, уже почти ми-

рится съ нимъ, видя осмъянными пизкія движенія души его. Несправедливо говорять, что смёхъ не действуеть на тёхъ, противу которыхъ устремленъ, и что плутъ первый посмъется надъ плутомъ, выведеннымъ на сценъ: плутъ-потомокъ посмъется, но плутъ-современникъ не въ сплахъ посмѣлться! Онъ слышитъ, что уже у всёхъ остался неотразимый образъ, что одного низкаго движенія съ его стороны достачно, чтобы этотъ образъ пошель ему въ въчное прозвище; а насмъшки боится даже тотъ, кто уже ничего не боится на свъть. Нъть, засмъяться добрымь, свътлымъ смъхомъ, можетъ только одна глубоко-добрая душа. Но не слышать могучей силы такого смёха: «» что смёшно, то низко, « говорить свыть; только тому, что произносится суровымь, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названіе высокаго. Но Боже! сколько проходитъ ежедневно людей, для которыхъ иътъ вовсе высокаго въ мірѣ! Все, что ин творилось вдохновеніемъ, для нихъ пустяки и побасенки; созданія Шекспира для нихъ побасенки, высокія движенія души — для нихъ побасенки. Нътъ, не оскорбленное мелочное самолюбіе писателя заставляетъ меня сказать это, не потому, что мон незрълыя, слабыя созданья были сейчасъ названы побасенками; нътъ, я впжу свои недостатки и вижу, что достопиъ упрековъ: но не могла выносить равнодушие душа моя, какъ совершеннъйшія творенія честились именами пустяковъ и нобасенокъ! ныла душа моя, когда я видълъ, какъ много туть же, среди самой жизни, безотвътныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагивалъ даже ин призракъ выраженія отъ того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коситль языкъ ихъ произнести свое втчиое слово: »побасенки!« Побасенки!... а вонъ протекли въки, города и народы снеслись и нечезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что было, а побасенки живутъ и повторяются поныць, и внемлетъ и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ, и полный благороднаго стремленія юноша. Побасенки! А вонъ: стонуть балконы и перила театровъ; все потряслось съ низу до верху, превратясь въ одно чувство, въ одинъ мигъ, въ одного человъка, вет люди встрътились, какъ братья, въ одномъ душевномъ движеній, и гремить дружнымь рукоплесканьемь благодарный тимнъ тому, котораго уже иятьсотъ лътъ, какъ иътъ на свътъ. Слышутъ ли это въ могилъ истлъвшія его кости? отзывается ли душа его, териввшая суровое горе жизни? Побасенки!... А вонъ, среди сихъ же рядовъ потрясенной толны, пришелъ удрученный горемъ и невыносимой тяжестью жизни, готовый подиять отчанию на себя руку, и брызнули вдругъ свъжительныя слезы изъ его очей, и вышель онъ примиренный съ жизнью и просить вновь у неба горя и страданій, чтобы только жить и залиться вновь слезами отъ такихъ побасенокъ. Побасенки! Но міръ задремаль бы безъ такихъ побасенокъ, обомлёла бы жизнь, плёсенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!... О, да пребудуть же въчно священны въ потомствъ имена благосклонно внимавшихъ такимъ побасенкамъ: чудный перстъ Провидънья былъ неотлучно надъ главами творцовъ ихъ. Въ минуты даже бъдъ и гоненій, все, что было благороднъйшаго въ государствахъ, становилось прежде всего ихъ заступникомъ.

Бодрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій, но приметь благодарно указанія недостатковь, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ, и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ, какъ водовороть: движутся въ немъ вѣчно миѣнія и толки, но все перемалываєть время. Какъ шелуха, слетаєть ложь, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижныя истины. Что признавалось пустымъ, можетъ явиться потомъ вооруженное строгимъ значеніемъ. Во глубинѣ холоднаго смѣха могуть отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является инчтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаєть, какъ исполинъ, среди бѣдъ, —въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!...

# АЛЬФРЕДЪ.

начало трагедін изъ англійской исторін. (1)

### ДВЙСТВІЕ I.

народъ толпится по набережной.

одинъ изъ народа. Ай, что ты такъ спѣшишь! Пусти т хоть душу на покаянье.

другой изъ народа. Да посторонитесь, ради Бога!

голосъ третій. Эхъ, какъ продирается! Чего тебъ? ну, море, вода; больше ничего. Что, не видалъ никогда? Думаешь, такъ прямо и увидишь короля?

(одинъ.) Ну, теперь какъ Богъ дастъ, авось будетъ лучшее время, когда прівдетъ король. Вотъ не прогонитъ ли собакъ Датчанъ.

(другой.) Ты откудова, братъ?

(третій.) Изъ графства Гертингаль, Томъ Турнилъ яорлъ.

(другой.) Не знаю.

(третій.) Бъжалъ изъ Кондингама.

(первый.) Знаю. Гдѣ монахиць сожгли? Ахъ, страхъ тамъ какой! Такого не-Христіянства и отъ Жидовъ, что распяли Христа, не было.

(1) Прочитано издателемъ въ одной изъ книгъ, въ которыхъ Гоголь писалъ начерно свои сочиненія до 1836 года. Было напечатано въ приложеніяхъ къ »Запискамъ о Жизни Гоголя.«

женщина изъ толпы. А что же тамъ было?

(третій.) А вотъ что. Когда узнали монахини, что уже подступаетъ Игваръ съ Датчанами, которые, тетка, такой народъ, что не спустятъ ни одной женщинь, будь хоть немного смазлива... дъло женское, пу понимаешь... такъ пгуменья вотъ святая... такъ точно, святая... уговорила всъхъ монахинь и сама первая изръзала себъ все лицо; да, изородовала совсъмъ себя. И, какъ увидъли эти звъри, (что) нътъ хорошихъ лицъ, то такъ (монастыря) не оставили, а пережгли огнемъ всъхъ монахинь.

голосъ. Боже ты мой!

голосъ въ толиъ. Эхъ, Англосаксы!

другой. Сильный народъ проклятый. Конечно, нечиста сила.

(третій.) Что, какъ въ вашемъ графствь?

(первый.) Что въ нашемъ графствъ! Вотъ я другой мъсяцъ объдни не слушалъ.

(третій.) Какъ!

(первый.) Вст церкви пусты, епископа со свтчой не сыщень. Отъ Датчанъ дурно, а отъ нашихъ еще хуже. Всякій тамъ подличаетъ съ Датчаниномъ, чтобы больше земли притянуть къ себт. А если какой-инбудь яорлъ, чтобы убтжать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддастся въ покровительство тану, думая, что если платить повинности, то уже лучше своему, что чужому, — еще хуже: такъ закабалятъ его, что и Бретонъ такого рабства не зналъ. Ну, наконецъ мы пріободримся немного. Теперь у насъ, говорятъ, будетъ такой король, какъ и не бывало, — мудрый, какъ въ писаніи Давидъ.

(третій.) Отчего жъ онъ не здёсь, а за моремъ?

другой. А гдъ это за моремъ?

(первый.) Въ городъ Римъ.

(третій.) Зачёмь же тамь онь?

(нервый.) Тамъ онъ обучается, потому что умный городъ, и выучился, говорятъ, всему, всему, что ин есть на свътъ.

другой голосъ. Какой городъ, ты сказалъ?

(первый.) Римъ.

(другой.) Не знаю.

(первый.) Рима не знаешь? Ну, уменъ ты!

(третій.) Ну, да. Пресвятая Дѣва! если бъ миѣ довелось побывать когда-нибудь въ Римѣ! Говорятъ, городъ больше всей Англін и дома изъ чистаго золота.

(первый.) Да что это Римъ? тамъ, гдѣ святѣйшій живетъ? другой. Миѣ не такъ Римъ, какъ бы хотѣлось увидѣть пану. Вѣдь посуди: выше ужъ нѣтъ никого на свѣтѣ, какъ нана. И епископъ, и самъ король ниже папы. Такой святой, что какіе ни есть грѣхи, то можетъ отпустить.

(первый.) Вонъ слышишь ли? кто-то говорить, что видълъ напу.

голоса народа на другой сторонь. Ты видёль нану? врифринь иза тольи. Видёль. (голоса народа.) Гдё жъ ты его видёль? - (брифринъ.) Въ самомъ Римв. (голоса народа.) Ну, какъ же! Что онъ? Какой? Народа сталкивается ва ту сторону.

голоса. Да пустите! Ну, чего вы лѣзете? не слышали разсказовъ глупыхъ?

брифринь. Я разскажу попорядку, какъ я его видёль. Когла тетка моя Маркинда умерла, то оставила мив всего только половину гидесы земли. Тогда я сказаль себъ: »Зачъмъ тебъ, Брифринъ, сынъ Квикельма, обработывать землю, когда ты можещь оружіемъ добиться чести? « Сказавши это себѣ, я поѣхалъ кораблемъ къ Французскому королю. А Французскій король набираль себъ дружину изъ людей самыхъ сильныхъ, чтобъ охраняли его въ случав сраженія, или когда вывдеть куда, то и они бы вывзжали, чтобы, если посмотрать, такъ хороний видъ быль. Когда я попросидся, меня приняли. Славный народъ! Латы лучше не во сто мъръ нашихъ. Кольчуги такія жъ, какъ п у насъ, только не всё жельзныя. Въ одномъ мъстъ — смотришь — рядъ колецъ мъдныхъ, а въ другомъ и серебряныя. Мечъ при каждомъ; стрълъ ивть, только конья. Тоноръ больше чемъ въ поль-нуда, — о. куды больше! а жельзо такое, что у стараго Вульфинга на бердышѣ ни къ чорту не годится!

вульфингъ изт толпы. Знай себя!

(брифринъ.) Вотъ мы отправились съ Французскимъ королемъ въ Римъ, чтобъ папъ почтеніе отдать. Городъ такой, что пикакъ нельзя разсказать; а домы и храмы Божьи не такъ какъ у наеъ строятся, что крыши вострыя, какъ конье, а вотъ круглыя совсёмъ, какъ-бы натянутый лукъ, и шинцовъ вовсе пётъ. А столбы везді, и такъ много и різьбы, и золота... великолівніе такое — такъ и ослъпило глаза. Да, теперь насчетъ напы скажу. Въ одинъ вечеръ пришелъ товарищъ мой, Нъмецъ Арнуль, славный вониъ... перстней у него и золотыхъ крестовъ, добытыхъ на войнѣ, куча, и на гитарѣ такъ славно играетъ... »Хочешь«, говорить, »видъть напу?« — »Ну, хочу.« — »Такъ смотри же, завтра я приду къ тебъ поравыне. Будетъ самъ напа служить.« Пошли мы съ Арнулемъ. Народу по улицамъ — Боже ты мой! больше чѣмъ здвеь. Римлянки и Римляне въ такихъ нарядахъ — такъ и ослънило глаза. Мы протолкались на лучшее мъсто, но и тамъ, если бы я немножко быль инже, то ничего бы не увидёль за народомъ. Прежде всёхъ ношли мальчинки лётъ десяти, со свёчами, въ выинитыхъ золотомъ платьяхъ, и какъ вышли они-такъ и ослвнили тлаза. А ходъ то весь для всёхъ быль выстланъ краснымъ сукномъ, краснымъ, краснымъ вотъ какъ кровь... ей Богу, такое красное сукно, какого я и не видалъ. Еслибъ изъ этого сукна да мит верхнюю мантию, то вотъ, говорю вамъ передъ встми, что не только бы свой новый шлемъ, что съ каменьемъ и нозолотою, который вы знаете, по, если бы прибавить къ этому ту сбрую, которую промънялъ Кенфусъ рыжій за гивдого коня, да бердышъ и рукавицы стараго Вульфинга, и еще коня въ придачу — ей Богу, отдалъ бы за эту мантію! Красная, красная, какъ огопь...

голосъ въ народъ. Чортъ знаетъ что! Ты разсказывай объ напъ, а какая нужда намъ до твоихъ мантій?

вульфингъ, изт толпы. Хвастунъ! расхвастался!

Брифринъ. Сейчасъ. Вотъ, вслъдъ за ребятами пошли тъ — какъ ихъ? Они съ одной стороны сдаютъ на еписконовъ, только не еписконы, а такъ какъ наши таны, или бароны въ рясахъ.... Не помию, шепелявое какос-то имя. То эти всъ таны, или еписконы, какъ вышли — такъ и ослъпили глаза. А какъ показался самъ нана, то такой блескъ пошелъ — такъ и ослъпилъ глаза.

На епископахъ то все серебряное, а на напѣ золотое. Гдѣ епископы выступаютъ, тамъ серебряный полъ, а гдѣ папа, тамъ золотой; гдѣ епископы стоятъ, тамъ серебряной полъ, а гдѣ напа. тамъ золотой.

голосъ изъ толны. Бровнигь, корабль, ей Богу, корабль! Всь бросаются, Брифринъ первый, и тыснятся гуще около набережной.

голоса въ толиъ. Да ну, стой! — Ради Бога! задавили! — Да дайте хоть назадъ выбраться!

голосъ женіцины. Ай, ай! косоланый медвѣдь, руку выломиль! Ой, пропустите, кто въ Христа вѣрустъ, пропустите!

вепфеннъ, *оборачиваясь*. Чего лъзешь на плечи? развъ я тебъ лошадь верховая? Гдъ жъ король? гдъ жъ корабль? Экая тъснота!

голосъ въ народъ. Да нътъ корабля никакого! (брифрийъ.) Кто выдумалъ, что король ъдетъ? (голосъ въ народъ.) Да кто же? ты говорилъ! (брифринъ.) И не думалъ.

(голосъ въ народъ.) Да кто жъ сказалъ, что король? — Это Шпингъ сказалъ, что король ѣдетъ. — Эй, Шпингъ! зачѣмъ ты сказалъ, что король ѣдетъ?

(шппптъ.) Ей Богу, любезный цародъ, совстмъ было похоже на корабль!

(брифринъ.) Внередъ молчи, дуракъ, если не хочешь самъ поилысть.

старуха, *прользая вперед*г. Нашли, чего толпиться: вёдь инкого нёть.

врифринъ. Ба, Кудредъ! откудова пріятель? кудредъ. Изъ дому.

(брифринъ.) Короля видъть пришелъ?

(кудредъ.) И побольше чёмъ видёть.

(брифринъ.) Л что еще?

(кудредъ.) Жалобу прямо самому королю.

(брифринъ.) На кого?

(кудредъ.) На королевскаго тана Этельбальда.

(брифринъ.) Ты шутишь, братецъ?

(кудредъ.) Нътъ, не шучу.

голоса въ народъ. Вишь, на Этельбальда жалуется. — Онъ еъ ума сошелъ. Да онъ въдь сильнъе всъхъ въ королевствъ. — Вопновъ и богатетва у него больше, чъмъ у короля.

экбертъ. Кто несетъ жалобу на Этельбальда, тотъ подай мив руку; хотя ты простой яорят, а я тант, но я ножимаю, нотому

что ты честный человъкъ. Я тебъ буду помогать.

кисса. Эй, другъ, напрасно ты связываешься съ (Этельбальдомъ).

брифринъ. За что жъ жалуешься?

(кудредъ.) За что? Этельбальдь, хоть и королевскихъ тановъ тетхъ старие, но подледъ и мошенникъ. Когда Датчане ворвались въ Весексъ и начали грабить, я прибъгнуль къ нему, свиньъ. Думаль: онь богачь и столько имбеть земли, что не за что ему обижать меня. Я объщался ему, если надобность, первому явиться въ его войскъ и лошадь привести свою и все вооружение мое.... А онь, мощенникъ, какъ только Датчане ушли, совствиъ зачислилъ меня въ свои рабы. За что я долженъ ему мостить чертовский мость нь его замку и на монхъ двухъ лошадяхъ, самыхъ непородныхъ, возить фанциникъ? И теперь, когда я отлучился по надобиости въ графство Генеганъ, онъ взяль мою собственную вечано, родительскую землю, которой было у меня больше двухъ гидесъ, и отдалъ въ ленъ какому-то (вассалу); а мий отдалъ двадцать шаговъ песчинку за кладбищемъ. »Вотъ тебъ«, говоритъ, »вемля!« Да развѣ я, старый плутъ, рабъ твой? Я вольный, я нормъ. И, если бъ только захотълъ, прикупплъ еще два гидеса вемли да выстроилъ церковь и домъ, я бы самъ былъ таномъ! Ипкто, по законамъ Англосакскимъ, не можетъ обидъть и закабалить вольнаго человѣка. Развѣ я едѣлалъ какое преступленіе?

(брифринъ.) , Ча ходилъ ли ты съ жалобою въ вашъ ширгемотъ? (кудредъ.) Подлецы всъ; держутъ его сторону.

(брифринъ.) Пу, да все-таки какъ же порвшили?

(кудредъ.) Вотъ на тебъ бумагу, если ты прочтешь.

(брифринъ.) Что ты? такъ у васъ судьи иншутъ? Слышь ты, народъ? писанная бумага! У насъ во всемъ шпретвъ, да п выше, во всемъ Весексъ, ин одинъ ширъ, ин альдерманъ не умъетъ писать. Ишь ты, какія каракульки! Тутъ гдъ-нибудь должно быть АВС, я ужъ знаю: меня было начиналь учить одинъ церковникъ.

турнилъ вульфингу. Я думаю, ивтъ мудренве науки, какъ нисьмо. Попы все таки прочтутъ.

врифринъ, *обращаясь къ Киссъ*. Высокородный танъ, прочина; ты, върно, знаешь.

кисса. Ноди прочь, я тебъ не попъ.

гунтингъ. Давай, я прочту.

туриилъ. Кто онъ?

вульфингъ. Не знаю.

голосъ. Это, видишь, тотъ, что былъ школьнымъ учителемъ. Да теперь Датчане разорили школу.

(гунтингъ) читаетъ. »Да будетъ въдомо: Schirgemot Агельмостангъ, въ графствъ Герсфордъ, во время царствованія Этельредагд...«

(голосъ.) А, при покойномъ король! храбрый быль король

всю жизнь бился съ этими морскими Датчанами.

(гунтингъ) продолжаетъ. »Гдъ засъдали: Дунстанъ епископъ, Кеорликъ альдерманъ, Варвикъ, его сынъ, и Эсквинъ, сынъ Центвина, и Турнилъ косоглазый, какъ коммиссары короля, засъдали...«

вульфингъ. Слышишь, Турнилъ? это ты!

туриилъ. Развъ я косоглазый?

(гунтингъ) продолжаетъ. »Въ присутстви Брининга шерифа, Ательварда де Фрома, Леофгега де Фрома чернаго, Гадрига де Штока и всъхъ тановъ графства Герсфорта, Кудредъ, сынъ Эгвиновъ представилъ суду противъ высокороднаго графа и тана королевскаго, въ томъ, что якобы онъ, Кудредъ, отъ него высокороднаго графа Этельбальда...«

въ народъ *крико и даска*. Пусти, пусти! Куда теперь... Батюшки, батюшки, тресну! со веъхъ сторонъ придавили.

высоктії болтаеть вверху руками. Что эти бабы лізуть, желаль (бы я знать)!

врифринъ. Чего народъ лѣзетъ! (Продирается.)

(кто-то въ толиъ.) Да взбъленился просто: никого пътъ. Какой-то дуракъ процесъ опять, что корабль короля...

кудредъ, *кричитъ*. Бумагу, бумагу, бумагу дай!.. Экой трусъ, изорвалъ!

кисса. Да кто сказаль, что корабль тдеть?

(голоса.) Я не говорилъ. — Я не говорилъ. — Опять, върно, Шпингъ.

шпингъ. Иътъ, высокородный танъ, и языкомъ не поворотилъ.

брифринъ. Ей Богу, глупый народъ! Ну, что, хоть бы и въ самомъ дълъ былъ король?

вульфингъ. А самъ, не бось, первый пользъ.

врифринъ. Что жъ? только посмотрёть.

одинъ изъ народа. Вотъ таны повхали на лошадяхъ. Это, върно, встръчать короля.

рыцарь па лошади. Дорогу, дорогу! Народъ, посторонись.

(эквертъ.) Кому дорогу?

(рыцарь.) Посторонись, говорять тебъ. Дорогу (высокородному) королевскому тану Этельбальду!

экбертъ. Отнеси ему эту пощечину. *Бъетъ его и убъгаетъ*. рыцарь *кричитъ*. Мы увидимся, проклятый длиннорукій чортъ!

(Слѣдуетъ небольшой пробѣлъ, и потомъ—въ концѣ страницы:) А я разскажу королю, что ты Жидъ, а не Христіянинъ, язычникъ невѣрный, — что ты никогда не крестишься. Я знаю, кому ты молишься: у тебя на дому есть деревяный болванъ, ты ему цѣлуешь руки, язычинкъ скверный! Тебѣ нужно монастырское покаяніе, если не могъ....

(вульфингъ.) Вонъ ноъхалъ графъ Эдвинъ. Видълъ? (турнилъ.) Видълъ. Славное вооружение.

(вульфингъ.) Вонъ Этельбальдъ. Гляди, какой около него строй стоитъ: въ толиъ рыцарей, какъ въ лъсу. Эхъ, какъ одъты! Славные какіе кпрасы, щиты. Ей Богу, если бъ хотъли, нобили бы Датчанъ!

(турпплъ.) Отчего жъ не хотятъ?

(вульфингъ.) А такъ; върно, держатъ руку непріятелей.

(туринлъ.) Ну, вотъ!

(вульфингъ.) Почему жъ не побить? Въдь нашихъ впятеро будетъ больше. Если собрать всъхъ Саксоновъ и Англовъ, то однихъ всадниковъ будетъ на всю дорогу отъ Лондона до Іорка; а Датчанъ всъхъ-на-всъхъ трехъ-тысячъ не будетъ.

(туриндъ.) Э, любезный пріятель мой! какъ твое имя? Вуль-

фингъ?

(вульфингъ.) Вульфингъ.

(турнилъ.) Такъ будемъ пріятелями.

вульфингъ. Вотъ тебъ рука моя.

(турнилъ.) Не говори этого, любезный Вульфингъ: пмъ помогаетъ нечистая сила, — тотъ самый сатана, о которомъ читалъ намъ въ церкви священникъ, что искушаетъ людей. Они, братъ, и море заговариваютъ: вдругъ изъ бурнаго сдѣлается тихо, какъ ребенокъ; а захотятъ — начнетъ выть, какъ волкъ. Наши всадинъи давно бы совладѣли съ ними. . . Народъ опятя стѣсиился, да и самые таны махаютъ шапками. Посмотримъ: вѣрио, король наконецъ ѣдетъ.

голосъ въ народъ. Ну, теперь корабль, такъ корабль!

турнилъ. Опять пошла тѣснота!

голосъ. Корабль съ тремя вътрилами! Зачъмъ дерешься? Нельзя вамъ...

(вульфингъ.) Вонъ и люди, какъ мухи, стоятъ на палубъ.

(туриплъ.) А что жъ не видно корабля?

(вульфингъ.) Гдѣ жъ его теперь увидишь? Людей многое множество. Вонъ что-то блеснуло передъ солицемъ.

(турнилъ.) Скоро пдетъ корабль; видно, что заморской работы. Вонъ, какъ окошечки блестятъ! У насъ такихъ кораблей ивтъ.

(вульфингь.) Это должень быть, что блестить, танъ.

(турнилъ.) Нетъ, вонъ танъ больше блеститъ. Смотри, какой шлемъ, какое богатое убранство!

(вульфингъ.) Это веё тѣ таны, что пріѣхали за нимъ въ Римъ съ посольствомъ.

(туринлъ..) Гдт жъ король? втдь король въ коронъ.

вульфингъ. Да еще не короновался.

(туриплъ.)  $\Lambda$  вонъ, сиялъ шляпу... Тапы машутъ... Виватъ, король !

Весь берего кричито: Вивать, король! Здравствуй король! (турниль.) Вонь, вновь машуть... Здравствуй король! народь. Здравствуй, король!

всадникъ на лошади. Разступись, народъ! (Машет алебардой).

Народъ пятится. Прижатые кричатъ.

(вульфингъ.) Что его такъ кричитъ? Кто это?

(турнилъ.) Танъ Канумфъ, сынъ Эгальдовъ, танъ изъ Медлисекса, славный вопиъ.

Корабль подходить къ самому берегу. За столившимся народомь, видны только головы.

аль фредъ, *сходя съ корабля*. Здравствуйте, добрые мон подданные!

(народъ.) Здравствуй, король! виватъ!

Король и свита подымаются на лошадяхь въ народъ.

народъ. Виватъ! виватъ! король!

альфредъ. Благодарю, благодарю васъ, мои добрые. Я самъ не менъе радъ видъть васъ и мою отцовскую землю Англосаксоню.

эгвертъ. Слышишь? Англосаксонію! Онъ, вѣрно, не знаетъ, что Мерси и Эстъ-Англъ ужъ не наши.

Король уъзжаеть. Таны и народь съ восклицаніяти тянутся за нимь.

(вульфингъ.) Молодецъ король; видный, рослый, лучше всёхъ. Какъ онъ славно выступалъ, словно..! Я думаю, латы его стоятъ больше, чёмъ жизнь. Пойдемъ, посмотримъ.

(турнилъ.) Постой, зачёмъ же идти? Намъ за ними ие угнаться: они на лошадяхъ и во всю рысь ноъдутъ въ Іоркъ.

(вульфингъ.) Отчего жъ не въ Лондонъ?

(туриилъ.) Видишь, въ Лондонъ приготовятъ все какъ слъдуетъ, а когда приготовятъ, тогда и опъ поъдетъ.

эгбертъ, созеращаясь. Нътъ, я не хочу быть послъднимъ. Я такой же танъ. У меня тоже было въ услужены 16 тановъ Ситкундмановъ (Sithcundman). Правда, я потерялъ много въ войну, у

меня теперь иётъ этого; но я защищаль землю нашу. Отчего графы Эдвигъ, Канульфъ, не говоря уже о собакъ Этельбальдъ, молокососъ сынъ его, почему они имъютъ право провожать короля въ йервомъ ряду? Отчего я долженъ слъдовать еще за двумя танами? Я хотълъ было сбить съ съдла копьемъ плута Киля, да не хотълъ только сдълать этого ири королъ.

кисса. Дьяволь ему на шею! Я радъ по крайней мъръ, что король прівхаль. (Прогонимъ) Датчанъ опять за море, освободимъ опять Эстъ-Англъ, Мерси и Нортумберландъ также: хоть и разоренная страна, однакоже есть добрыя земли для скота и для нашенъ.

(эгберть.) Мив король поправился! добрый молодець! Пойду къ нему прямо и супу ему руку, по древнему Саксонскому обычаю. Скажу: »Король, вотъ тебъ рука! при нервой надобности, всегда приведу 14 тебъ всадниковъ, вооруженныхъ, съ добрыми конями, и самъ нятнадцатый; а надежный ли человъкъ — вотъ, смотри, сколько рубцовъ у меня! « Пойдемъ, Кисса, выньемъ за его здоровье. Эй, Кудредъ! тебя обидълъ Этельбальдъ. (Положись на) меня. Будь завтра въ Лондонъ, спроси тана Эгберта, тана изъ графства Сомерсетскаго. Меня знаютъ.

кудредъ. Ну, теперь, я думаю, король укротитъ немного тановъ.

(вульфингъ.) Да что жъ? король вѣдь король и можетъ сказать тану: »Отдай такую-то землю, я тебѣ приказываю.« Что скажетъ Вителагемотъ?

(кудредъ.) Да, безпорядковъ, върно, будетъ меньше. Что нискажетъ, а всё будетъ лучше. По крайней мъръ можно будетъ по дорогъ пройдти безопасно. Чъмъ живешь, Вульфингъ?

(вульфингъ.) Одинъ гидесъ земли держу отъ тана.

(кудредъ.) Платишь хлѣбомъ?

(вульфингъ.) Нътъ, еще пикогда не маралъ рукъ своихъ въ землъ.

(кудредъ.) Кто жъ ты?

(вульфингъ.) Пастухъ. Шесть десятковъ овецъ и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гельгутскую нажить. Если же хочешь, пришлецъ, отдохии у меня. Ты будешь ъсть сыръ и молоко, какихъ не сыщешь во всемъ Весексъ; а завтра раннимъ утромъ мы отправимся въ Лондонъ смотръть королевскій праздникъ. Гляди: чего народъ смотритъ? Чего вы, храбрые мужи, столпились?

голосъ въ народъ. Корабль, онять корабль!

(вульфингъ.) Въ самомъ дѣлѣ корабль! Что жъ это, вѣрно, тоже королевская свита.

турнилъ. Вишь, это уже не такой! Мачты и паруса совсѣмъ не такъ сдѣланы. Постой, разсмотрѣть поближе: и народъ какъбудто не такъ одѣтъ.

одинъ изъ толны всплескиваетъ руками. Саксонцы, убъжимъ, убъжимъ!

кудредъ. Что такое?

(турнилъ.) Морской король!

(кудредъ.) Нътъ, что ты!

турнилъ Какъ Христіянинъ, не лгу! Развѣ вы не видите, что Датскій корабль?

народъ. Ай, точно Датчане! — Вонъ машутъ, чтобы остались! — Да какъ бы не такъ! бъжимъ, друзья!

Всть въ безпорядкть убъгають.

Корабль видънт у берега. Руальдъ висить на мачтъ.

голосъ губбо. Перекидай канатъ.

руальдъ ст верховт. Кормщикъ, бери ниже: тамъ мъль.

Пормандь плыветь, сь канатомь вь зубахь.

руальдъ. Еще ниже, еще ниже. А народъ проклятый весь разбъжался. Теперь прямо, Норманъ, хватай крюкомъ. Стой!

гувво *сходите ст корабля*. Ну, вотъ мы и въ Англіи. Тащите старшую лодку на берегъ.

Вытаскивають лодку.

гувьо. Что, мои храбрые берсеркеры, дожидаться ли намъ Ингвара, пли теперь налетъть и окропить наши досиъхи алою, какъ вечерияя заря, передъ бурнымъ вечеромъ заря, кровью Саксонцевъ, а?

(рудльдъ.) Наши копья готовы: (но) не лучше ли, конунгъ мой Губбо, послать провъдать и узнать о числъ непріятелей?

(губбо.) Это ты, Руальдъ, говоришь! тебя, върно, не море пеленало. За эти слова тебя сто̀итъ вышвырнуть въ море. »Какой храбрый когда спрашиваетъ о числъ? « говорилъ отецъ мой Лодбродъ, побъ̀дившій на 33 сраженіяхъ.

(руальдъ.) Губбо, сынъ Лодбродовъ! ты меня укоряешь трусостью. Когда же мы вмъстъ съ братомъ Гримуальдомъ срамили себя передъ дружиною? Развъ я когда-нибудь въ жизни грълся у очага, или спалъ подъ крышей? развъ илатье мое не на мачтъ сушилось, а на постели?

(губбо.) Прости, Руальдъ. Братъ твой Гримуальдъ былъ славный водиъ. Мы линились друга (и) храбраго товарища. Великій Оденъ! какая была буря и битва! Вътеръ оборвалъ... наши платья, и морскія брызги, какъ острые ножи, произали разгор'явшіяся лица наши! Клянусь моимъ мечомъ и коньемъ, ничего бы не пожальль за такую участь! Завидная участь! Теперь Гримуальдъ пируеть съ легіономъ храбрыхъ; самъ Оденъ наливаетъ ему чашу изъ широкаго черена и говоритъ ему: »А сколько ты, Гримуальдъ, получиль рань на последней битве?«—»Рань 17 и 4«, отвечаеть Гримуальдъ.... сильный воинъ. »Вотъ тебъ, Гримуальдъ, безсмертныя лани, съ лосиящеюся, какъ серебро, шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая ихъ далеко достающимъ коньемъ.« — Слушай, Стемидъ, теперь (не) время; но когда будемъ пировать на попратыхъ (въ) пыл(и) Саксонскихъ трупахъ и зажжемъ Альбіонскіе дубы, ты спой намъ пъсню о нодвигахъ Гримуальда. Знаешь, какую ивсию? такую, чтобъ въ груди встрененулось все.... отвага.... самое бъщенное веселье, и рука схватилась за рукоятку меча. Но следуетъ теперь сказать вамъ, мон товарищи, что мы будемъ дълать. Англія — земля хорошая: скота, пажитей и земель въ ней много. Въ Нортумберландін и въ Мерен, гдт уже поселились соотечественники наши, жители бъдны... но эдъсь жилища обильны вс(вмъ), церкви очень богаты, и золота въ нихъ много — каждому достанется на золотую цѣпь. Мечи у Англосаксовъ славные; они достаютъ ихъ издалека. Мы можемъ себѣ выбрать любые мечи и копья и все вооруженіе. А еще я скажу теперь такое, что больше всего правится, товарищи, и мнѣ и вамъ: это Англосаксонскія дѣвы бѣлизною лица, какъ наши Скандинавскіе снѣга, окропленные алою кровью молодыхъ ланей. По стойте, товарищи; въ Англіи воиновъ, которые станутъ подъ мечомъ и копьемъ на коняхъ, несмѣтное множество. Только изъ нихъ Оденъ никого не приметъ въ Валгалу къ себѣ, потому что они презрѣнные Христіяне. Помните и то, что нынѣ будутъ наши соотечественники, и какъ только нападемъ съ одной стороны, они нанадутъ съ другой. Видите ли, какъ тутъ хорошо и тепло? Въ нашей Скандинавіи иѣтъ этого. Тутъ зимы всего только два мѣсяца.

руальдъ. Я себѣ отвоюю лучшій замокъ во всей Англіп. Девять десятковъ Англосаксонскихъ рабовъ будетъ прислуживать миѣ за чашею пиршества.

(Одинъ изъ вонновъ.) Что, конунгъ Губбо, правда ли, что есть гдъ-то земля еще теплъе?

(губбо.) Есть.

(Одинъ изъ вопновъ.) И что зимы совстмъ не бываетъ?

губбо. Ну, этого нѣтъ, чтобы зимы не было; зима есть. Нужно, однакожъ, попробовать. Мы съ тобою, Эдгадъ, пустимся по полямъ далѣе. Скучно долго жить на одномъ мѣстѣ. Чтобы и тамъ, но ту сторону океана, вспоминали пасъ въ пѣсняхъ. Клянусь всей моей сбруей, пріѣдемъ оттуда на вызолоченномъ кораблѣ; красная какъ огонь мантія, и вся будетъ убрана дорогими каменьями. Шлемъ.... крыло на немъ будетъ, какъ вечерняя звѣзда, сіять. Потомъ пріѣду къ первой царевиѣ въ мірѣ, скажу: »Прекрасная царевна, я конунгъ пріѣхалъ, горя любовью къ твоимъ голубымъ очамъ. Его рука поразила сто и сто десятковъ витязей; и пришелъ конунгъ Губбо взять тебя этою самою рукой вмѣстѣ съ приданымъ, которое приготовилъ тебѣ престарѣлый отецъ твой.«

(вонны.) Вивать, копунгъ Губбо!

(губбо.) Виватъ и вы товарищи! Теперь идемъ. Вы два,

Авлутъ и Ролло, оставайтесь беречь лодки, а мы никому не спустимъ и насытимъ кровью мечи наши, пока есть....

Альфредъ, окруженный танами и графами королевства. Благодарю, благодарю васъ, благородные таны, за ваше поздравленіе. Я надъюсь, что вы окажете миъ съ своей стороны всякую помощь, нагоняя варварство и невъжество, въ которомъ тяготъетъ Англосаксонская нація.

графъ эдвингъ. Я всегда готовъ. 50 вооруженныхъ всадинковъ всякую минуту можешь требовать, государь.

графъ этельбальдъ. Рука моя и моихъ 80 вассаловъ иринадлежать тебъ, государь мой.

сиг фредъ. Всякое законное требование государя готовъ выполнить. 20 конныхъ и 140 пъшнихъ стрълковъ!

клеобальдъ. Въ моей странъ лошадей мало, но пъшихъ, сколько могу собрать....

(альфредъ.) Вы ошибаетесь, друзья: не этой помощи требоваль (я) отъ васъ, на которую конечно всегда имъю право. Но я разумъль о томъ благодътельномъ просвъщени, котораго иътъ въ Англін; я васъ просиль спосиъществовать мит научить Англосаксовъ... искоренить грубость правовъ, которая, какъ старая кора, пристала къ нимъ.

Таны ет безмолвін. Инкоторые разставляють руки, разсуждая, чтд это значить.

эдвигъ. Какъ же, государь, ты говоришь, что Англы и Саксы грубы? Да въдь они покорили Англію!

(альфредъ ет *сторону*.) Ну, противъ этого мнѣ инчего не остается говорить. Этотъ, кажется, кромѣ войны, и думать ии о чемъ не хочетъ. (Вслухт) Видѣлъ ли ты, Эдвигъ, своего сына?

(эдвигъ.) Видѣлъ, государь.

(альфредъ.) Что жъ, какъ нашелъ его?

(эдвигъ.) Хорошъ малый, да чуть ди къ чернокнижию не приетрастекъ и коньемъ плохо владбеть. (альфредъ.) Ивтъ, Эдвигъ, ты долженъ благодарить Бога за такого сына. Этотъ день нобудь съ нимъ, а завтра пришли ко мив. Мы съ нимъ были друзья во всю бытность въ Римѣ. Давио не видълъ я Англіи. Ирежнее время какъ сквозь сонъ номию. Вѣдь тутъ должны уцѣлѣть еще остатки Римскихъ намятниковъ. Существуетъ ли та стѣна, которую выстроилъ императоръ Константинъ въ Лондонъ, и бани, вы(строенныя) близъ Іорка Римлянами?

(эдвигъ.) Пе знаю, государь, о какихъ ты Римлянахъ говоришь. (альфредъ.) Римляне — народъ, который завоевалъ Англію и которому были нодвластны Бритты.

(эдвигъ.) Бритты были, это правда, а Римлянъ, государь, ни-какихъ пе было.

(альфредъ.) Ты не знаешь, потому что не читаль (кингъ). Римляне были народъ великій; опи нокорили весь міръ, п въ томъ числѣ Бриттовъ.

(эдвигъ.) Воля твоя, король, Римляне и живутъ въ Римѣ. Нѣтъ, король, это тебѣ солгали. У насъ есть старики, которые номиятъ, какъ покорили Саксы, народъ, котораго храбрѣе еще никогда не было,— и тѣ говорятъ, что были здѣсь только Бритты.

(Альфредъ въ сторону.) Ну, объ этомъ тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! (Вслухъ) Я, любезные мои подданные, хочу слышать отчетъ о ныпъшнемъ положеньи государства и о всъхъ происшествіяхъ, бывшихъ безъ меня, но кончинъ брата моего Этельреда. Объ отдыхъ моемъ не безпокойтесь; отдохнуть я успъю. Ты, Этельбальдъ, такъ какъ старшій въ государствъ и первый совътникъ въ Вителагемотъ, разскажи миъ подробно все.

(этельвальдъ). Все хорошо, государь; со стороны Датчанъ только худо. Впрочемъ, дорога отъ Іорка до Лондона поправлена и была мощена все время; звършецъ твой въ исправности; всъ королевские твои латы, щиты, отцовские и добытые покойнымъ братомъ твоимъ Этельредомъ, я сохранилъ въ исправности.

(эдвигъ). Вретъ старой медвъдь: лучшее копье стянулъ себъ. (альфредъ). Ты, Этельбальдъ, говоришь о моемъ хозяйствъ. Это дъло пустое. Я просилъ тебя разсказать, какъ государство, въ какомъ положени.

графъ эдвигъ. Въ гадкомъ положени государство; яорлы и Бретонские рабы не выплачиваютъ, поля очень опустошены Датчанами; не на что вооружить рыцаря; лошади — мерзость.

(альфредъ.) Зачёмъ вы позволили Датчанамъ взять Мерси и Эстъ-Англію?

(эдвигъ.) Что жъ дълать, король? Покойный король, братъ твой, храбро стражался, да силы его перетянула сила. Они знаются съ дьяволомъ; съ ними изъ моря приходятъ морскія чудовища.

(альфредъ.) Братъ мой Этельредъ сражался, какъ должно славному, доблестному Саксонцу; но вы были виною, непокорность вассаловъ была причиною.

си фредъ. Если бъ я имѣдъ землю въ Эстъ-Англіп и въ Мерси, я бы защищалъ ее моею рукою и руками монхъ вассаловъ; но у меня свои земли есть.

альфредъ. Да развѣ вы умѣли защитить свои земли? Отчего по всей дорогѣ, по которой мы ѣхали, пустыя пажити и двѣ развалившіяся церкви, и тѣ опустошены? Малолюдиый (отрядъ) Датчанъ надъвался надъ вами; а вы, хорошо вооруженные и Христіяне, могли вынести это!

(окружающіе.) Браво, — король! Вотъ король! прозорливъ какъ орель! — Такого намъ нужно короля!

(споредъ.) Я никогда не быль безчестнымъ, и всегда готовъ, и если бы графъ Мидльсексъ не поссорился со мпою, я бы не вынустилъ Датчанъ, и Вессексъ и его владънія спасъ (бы).

(дльфредъ.) И виною вы же, вы черезъ свои мелкія ссоры! Мив очень не правится это ваше феодальное обыкновеніе. Богъ знаетъ что такое! Всякой управляетъ, какъ ему хочется; высшему не повинуются, между собою несогласны. (Въ) государствъ (все) должно быть, какъ въ Римской имперіи; государь долженъ повелъвать всѣмъ но своему усмотрънію, какъ ему захочется.

одонъ *потупляетт глаза*. Гмъ! я что-то не совсёмъ понялъ это. Вёдь (въ) Англосаксонін всякій танъ вольный и свободный человёкъ, развё возьметь землю собственно отъ короля.

(дльфредъ.) Отчего я не вижу здѣсь ин одного епископа? Одниъ только дряхлый старикъ и вышелъ меня встрѣтить.

(одонъ.) Епископъ Весекскій убить во время войны съ Датчанами, а Адельстанъ изъ Кента умеръ.

(альфредъ.) II никто не позаботится о томъ, чтобы избрать на (его) мъсто!

(сигфридъ.) Нѣтъ, король, въ томъ иѣтъ намъ укоризны. Всѣ таны нарочно собрались съ Арвальдъ, но некого было избрать: не нашли такого, который могъ бы читать Святое Инсьмо.

(альфредъ.) Будто уже въ Англін нѣтъ ни одного священника, умѣющаго читать? Вѣдь еще отцомъ Этельвальдомъ заведена была коллегія.

(сигфридъ.) Коллегін давно уже нътъ.

(альфредъ.) Гдв же она?

(сигфридъ.) Сожжена Датчанами.

(альфредъ.) Опять Датчане! Да что это за бичъ такой Датчане? Или Англія состоитъ вся изъ трусовъ, или въ самомъ дѣлѣ Датчане... (Входито въстинко) Что это за человѣкъ? что ты?

(въстникъ.) Король!

(альфредъ.) Что?

(въстникъ.) Датчане ворвались и грабятъ Лондонъ.

коголь во изумленіи. Какъ легки на поминь! Пу, господа таны и графы, теперь намъ приходится сію минуту думать о вооруженіи. Нечего дѣлать, нужно все отложить въ сторону.

(эдвигъ.) Я готовъ, вев вассалы при мив, государь. этельбадъ. Для тебя, государь, все радъ перепесть.

арвальдъ. Въ одну минуту буду спаряженъ. (Уходите.)

(альфредъ.) Да, шумно начинается мое царствованіе! Дайте же вет вы, благородные тапы, клятву — ни пяди земли не уступать Датчанамъ.

(таны.) Спасптелемъ Інсусомъ и Дъвой Маріей клянемся!

(альфредъ.) Итакъ сейчасъ на коней, но прежде я хочу осмотръть войска ваши. (Въ сторону) Пу, король, яви теперь дъятельность духа. Вотъ тебъ то ноле, которое ты рвалея воздълать! Много работы предстоитъ. Страшиая перспектива: внести туда иламенникъ наукъ и познаній, гдъ ихъ въ поминъ нътъ, гдъ иътъ букваря во всемъ государствъ; подвести подъ законы и укротить своевольное пеустройство этихъ безпокойныхъ магнатовъ государ-

етва, глядящихъ лѣснымъ (звѣремъ); а въ добавокъ и на илечахъ непріятель. Дай, Боже, силы! (Уходит».)

цеолинъ. Какъ мив правится король!

эдринъ. Ты не знаешь его еще, Цеолинъ, хорошо: это Богъ, а не человъкъ.

эдвигъ. Что, Кедовръ? у тебя всъ вооружены? (кедовръ.) Всъ. (эдвигъ.) Что король? въдъ кажется молодецъ? (кадовалла.) Да, кажется, храбръ, да что-то такъ... (эдвигъ.) Что? кадовалла. Мудреный что-то.

## ABĂGTDIE II.

АЛЬФРЕДЪ, ГРАФЪ ЭТЕЛЬБАЛЬДЪ, ГРАФЪ ЭДВИГЪ, ЦЕОЛИНЪ, КЕДОВАЛЛА, ст толпою воиновт, входят на сцену.

альфредъ. Мит еще не втрится, чтобъ мы были побътдены. Горсть, разбойничья шайка, не больше, — и передъ этой шайкой не могли устоять 2 тысячи всадниковъ, цвътъ Саксонской націи, и 10 тысячь пъшихъ! Что скажете вы на это, благородные таны, столны этой націи?

графъ эдвигъ. Король, распусти насъ. Я соберу всъхъ слугъ моего замка, самъ выгоню моихъ вассаловъ. Пусть каждый сдълаетъ то же.

(альфредъ.) Графъ, ты съдъ волосомъ и даешь такой совътъ! Иътъ, благородные таны, все теперь зависитъ отъ насъ самихъ и отъ нашей ръшительности. Уступимъ — мы потеряемъ все, возростимъ гордость непріятельскую и увъренность въ ихъ непобъдимости. Вы видъли, какъ они неслись въ битвъ. Одинъ шагъ назадъ — и дерзость ихъ возростетъ, какъ Голіавъ. Бароны, одно намъ средство. Здъсь нечего думать о жизии. Съ этими же самыми силами обратимъ отступленіе въ нападеніе, покамъсть не узнала о нашемъ пораженіи нація.

(эдвигъ.) Король, ты видёлъ самъ, что наша храбрость не заслуживала упрека. Я никогда не думалъ о своей жизни; но, клянусь Пресвятой Матерью, за шихъ стоитъ демонъ! Я видёлъ самъ, какъ его темный образъ мчался рядомъ съ этимъ непобёдимымъ Губбо. Мон вассалы въ первый разъ поблёдиёли отъ страха.

(альфредъ.) Какое черное невъжество въетъ отъ.... Тебя, я знаю, не увъришь, потому что твоя душа въ старой коръ; но только какъ видно, что (вы) недавно приняли Христіянскую въру и не смыслите ничего въ ней. Вы испугались злого духа: развъ злой духъ можетъ устоять противъ Бога? развъ есть что на свътъ больше Христіянскаго Бога? Вы видъли, съ какимъ крикомъ и устр(емленнымъ) коньемъ стремились въ наши ряды эти морскіе люди, — а отчего? потому что призывали поминутно языческаго Бога Одена, который ныль и прахъ предъ Богомъ Христіянскимъ. А вы не надъетесь. Какіе вы Христіяне? За васъ Христосъ и Пресвятая Дъва.... (Король идетъ.) Ни двухъ шаговъ земли Датчанамъ!

часть народа и всадинки. Король, Датчане! Стой, гонятся! (альфредъ.) Всъ таны, ни съ мъста! Далеко Датчане? (народъ и всадинки.) По пятамъ нашимъ.

(альфредъ.) Во имя святой Маріи, не подвинемся, какъ каменныя скалы.

Врывается на сцену дружина Датчанъ. Саксонцы встръчають ихъ копьями, и начинается съча.

губбо. Сыны Одена! не полонъ будетъ пиръ нашъ, если не сокрушимъ Англосаксовъ.

(альфредъ.) Англосаксы! не забывайте — съ нами Христосъ и Марія.

губбо. Ригальдъ Ринальдъ (слабо), гремитъ твой мечъ! Мало искръ вышибаетъ твое копье изъ непріятельскихъ латъ!

(ригальдъ ринальдъ.) Нътъ, король Губбо, кровь отъ вражескихъ труповъ отуманиваетъ твой взоръ. опральдъ. Оденъ! готовъ мив мъсто въ Валгалъ.

альфредъ. Христіяне! крѣпитесь; святой Георгій на бѣломъ (конѣ) за насъ.

губбо. Оденъ! рука моя дымится кровью, а Ингвара иѣтъ сомною. Ригальдъ Ринальдъ, зачѣмъ избитъ шлемъ твой.... не дрожатъ ли твои перси?

(ригальдъ ринальдъ.) Еще станетъ, король мой Губбо.... Вотъ тебъ, собака! Сыны Одена доставятъ череновъ на пиршественныя чани.

(альфредъ.) За Марію, за Христа, Англосаксы!

губбо. Уста мон запеклись, языкъ сохнетъ, а Ингваръ мой не летитъ на помощь.

(ринальдъ, падая.) Оденъ! готовь мив мвсто въ Валгалв. (эдвигъ.) Вотъ тебв, собака Дитчанниъ! (Пропыкает ему голову копъемъ.)

альфредъ. Англосаксы! побъда за нами.

губбо. О, нътъ, не будетъ (этого), Альфредъ, по коихъ поръ мечъ мерцаетъ въ рукахъ моихъ!

альфредъ. Остановитесь, Датчане! едавайся, Губбо, и положи твое оружіе.

губбо. Никогда! ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чыми бы то ни было рабами!

(альфредъ.) Мит не нужно, Губбо, твоей свободы; я не отнимаю (ея) и на два слова.

губбо..... Объ стороны опускають копья.

(альфредъ.) Я готовъ заключить съ тобой (миръ) и пощадить остатокъ твоихъ товарищей, съ тѣмъ, чтобы ты теперь же немедля отправился за море (п) принесъ клятву, по обычаю твоей религіи, никогда не являться у береговъ Англіи. Оружіе все при васъ остается; все, что ни имъсте на себъ, не будетъ тронуто.

(губбо.) Король Альфредъ, я соглашаюсь.

(альфредъ.) Итакъ, храбрый (конунгъ), произнеси клятву.

(губбо.) Клянусь самимъ.... Оденомъ, моею сбруею, моимъ вызубреннымъ мечомъ, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будемъ нападать на твои владънія! а когда не выполню моей

клятвы, да будеть жельзо какт мъдь на латахъ нашихъ! да обратятся наши копья на насъ же самихъ!

альфредъ. Слышите вы всё клятву? Губбо, ты свободенъ ступай. Твои ладын ждутъ у береговъ.

губбо. Пойдемъ, товарищи! намъ не стыдно глядъть другъ на друга: мы бились храбро. Не сегодия, завтра, — не здъсь, въ другомъ мъстъ, нанесутъ наши ладъп гибель непріятелямъ....

### журнальныя статын.

приложение къ арабескамъ. (1)

I.

## О ДВИЖЕНІИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

ВЪ 1834 И 1835 ГОДУ.

(Изг »Современника (1836 года.)

Журнальная литература, эта живая, свёжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области науки и художествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочаетъ вкусомъ толны, обращаетъ и пускаетъ въ ходъ все выходящее наружу въ книжномъ мірѣ и которое безъ того было бы въ обопхъ смыслахъ мертвымъ каниталомъ. Она — быстрый, своенравный размѣнъ всеобщихъ миѣній, живой разговоръ всего тиснимаго типографскими станками; ея голосъ есть вѣрный представитель миѣній цѣлой энохи и вѣка, миѣній, безъ нее бы нсчезнувшихъ безгласно. Она волею и неволею захватываетъ и увлекаетъ въ свою область де-

<sup>(1)</sup> Помѣщаю эти статьи въ видѣ приложеній къ »Арабескамъ« потому, что онѣ и по роду, и по времени сочиненія подходять всего ближе къ ученымъ статьямъ этого сборника.

H. K.

вять десятых всего, что дълается принадлежностію литературы. Сколько есть людей, которые судять, говорять и толкують потому, что всё сужденія поднесены имъ почти готовыя, и которые сами отъ себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили! Итакъ журнальная литература во всякомъ случать имъетъ право требовать самаго пристальнаго вниманія.

Можетъ быть, давно у насъ не было такъртзко замътно отсутствія журнальной дъятельности и живого современнаго движенія, какъ въ последние два года. Безцветность была выражениемъ большей части повременныхъ изданій. Многіе старые журналы прекратились, другіе тянулись медленно и вяло; новыхъ, кромѣ »Библіотеки для Чтенія« и въ последствін »Московскаго Наблюдателя«, не показалось, между тъмъ, какъ именно въ это время была замътна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающихъ. Какъ ни бъдна эта эпоха, но она такое же имъетъ право на наше вниманіе, какъ и та, которая бы кипъла движеніемъ, ибо такъ же принадлежитъ исторіи нашей словесности. Читатели имѣли полное право жаловаться на скудость и постной видъ нашихъ журналовъ: »Телеграфъ« давно потерялъ тотъ ръзкій тонъ, который давало ему вопиственное его положение въ отношенін журналовъ Петербургскихъ. »Телескопъ« наполнялся статьями, въ которыхъ не было ничего свъжаго, животренещущаго. Въ это время кингопродавецъ Смирдинъ, давно уже извъстный своею дъятельностію и добросов'єстностію, который одинь только, къ стыду прочихъ недальнозоркихъ своихъ товарищей, показалъ предпріимчивость и своими оборотами даль движеніе книжной торговль, книгопродавець Смирдинь рышился издавать журналь обширный, энциклопедической, завоевать всёхъ литераторовъ, сколько ни есть ихъ въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятін. Въ программ'є были выставлены имена почти всёхъ нашихъ писателей. Профессоръ Арабской словесности, г. Сенковскій, взялся быть распорядителемъ журнала; къ нему быль присоединенъ редакторомъ г. Гречь, извъстный уже постояннымъ изданіемъ двухъ журналовъ: »Сѣверной Пчелы« и »Сына Отечества.« Не знаемъ, сами ли они взялись за сіе д'єло, или упрошены были г. Смирдинымъ, но въ томъ и другомъ случат кингопродавецъ, но

общему мивнію, поступиль ивсколько неосмотрительно. Усиввши соединить для своего изданія такое множество литераторовь, онь должень быль предоставить ихъ суду избраніе редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное миѣніе, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ миѣній и толковъ? Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ самая благонамѣренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, обѣщаніе, которое даетъ всякой журналистъ. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидѣла, что въ журналѣ господствуетъ тонъ, миѣнія и мысли одиого, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взята была только на прокатъ, для привлеченія большаго числа подписчиковъ.

Кингопродавецъ Смирдинъ исполиилъ съ своей стороны все, чего публика въ правъ была от пего требовать. Туже самую честность, которая всегда отличала его, показаль онъ и въ изданіи журнала. Журналъ выходитъ съ необыкновенною исправностію: подписчики, вмъстъ съ первымъ числомъ каждаго мъсяца, встръчали толстую книгу, какой у насъ въ прежнее время ни одна типографія не могла бы поставить въдва мъсяца. Вмъсто объщаннаго числа осьмиадцати листовъ въ мѣсяцъ, выходило иногда вдвое болъе. Теперь разсмотримъ, исполнили ли долгъ тъ, которымъ онъ ввёрплъ внутрениее распоряжение журпала. Главнымъ дъятелемъ и движущею пружиною всего журнала былъ г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы, по крайней мфр никакого дъйствія не было замьтно съ его стороны. Г. Гречь давно уже сдълался почетнымъ и необходимымъ Редакторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннато пожилого человажа приглашають въ посаженые отцы на всъ свадьбы. Но какая цъль была редакцін этого журнала, какую задачу предположила она ръшить? Здъсь по неволъ должны мы задуматься, что, безъ сомивнія, сдвлаеть и читатель. Въ программ'в ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталъ для себя путь, какую выбраль себъ цъль; всъ увидъли только, что онъ взошелъ незамѣтно въ нервый номеръ и въ концѣ его развернулся какъ новый хозяниъ.

Впрочемъ нельзя жаловаться и на это: положимъ, для журналиста необходимъ рѣзкій тонъ и нѣкоторая даже дерзостъ (чего, однакожъ, мы не одобряемъ, хотя намъ нзвѣстно, что съ подобными качествами журналисты всегда выпгрываютъ въ миѣніц толны); по на что преимущественно было обращено вниманіе сего хозянна, какая мысль его пересиливала всѣ прочія, къ чему направлено было его пристрастіе, были ли гдѣ замѣтны тѣ неподвижныя правила, безъ конхъ человѣкъ дѣластся безхарактернымъ, которыя даютъ ему оригинальность и опредѣляютъ его физіономію?

Прочитавши все, номѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, слѣдуя за всѣми словами, сказаниями имъ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человѣка? Мы видимъ человѣка, который беретъ деньги вовсе недаромъ, который трудится до ноту лица, не только заботится о своихъ статьяхъ, но даже персиравляетъ чужія, одинмъ словомъ—является неутомимымъ. Для чего же вся эта дѣятельность? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій и скажемъ нѣсколько словъ о главныхъ качествахъ его. Это во всѣхъ отношеніяхъ необходимо.

Г. Сенковскій является въ журналѣ своемъ какъ критикъ, какъ повѣствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай повостей и проч. и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Бѣлкина, наконецъ въ собственномъ видѣ. Какъ ученый, г. Сенковскій помѣстилъ довольно большую статью о сагахъ, статью исполненную инотезъ не собственныхъ, но схаченныхъ на-удачу изъ разныхъ бѣгло прочитанныхъ кингъ, инотезъ, вовсе непринадлежащихъ Русской исторіи. Эти саги, которыя пропицательный Шлёцеръ, неимѣющій донынѣ равнаго по строгому и глубокому критическому взгляду, призналъ за басни, недостойныя инкакого вниманія, эти саги опъ ставитъ краеугольнымъ камнемъ Русской исторіи и не приводитъ ни одного доказательства, повѣреннаго критикою: онъ вовсе не опредѣлилъ ихъ истиннаго и единственнаго достоинства. Саги суть поэтическое созданіе народа, игравнаго великую въ исторіи роль. Эта статья,

испещренная реторическими фигурами, понравилась добрымъ, но ограниченнымъ людямъ, а г. Булгаринъ даже написалъ рецензію, въ которой поставилъ г. Сенковскаго выше Шлёцера, Гумбольдта н встхъ когда-либо существовавшихъ ученыхъ. Другое весьма важное притязаніе г. Сенковскаго и настоящій конекъ его есть Востокъ. Здёсь онъ возвышалъ голосъ, и какъ только выходило какое-инбудь сочинение о Востокъ, или уноминалось гдъ-иибудь о Востокъ, хотя бы даже это было въ стихотворении, онъ гиввался и утверждаль, что авторь не можеть судить и не долженъ судить о Востокъ, что онъ не знастъ Востока. Слово, сказаиное съ сердцемъ, очень извинительно въ человъкъ, влюбленномъ въ свой предметъ и который между тъмъ видитъ, какъ мало понимають его другіе; но этоть человіть уже должень по країїней мірі утвердить за собою авторитеть. Г. Сенковскому точно слъдовало бы издать что-инбудь о Востокъ. Человъку, инчего несдълавшему, трудно вършть на слово, особливо, когда его сужденія такъ легковъсны и проникнуты духомъ нетерпимости; а изъ ивкоторыхъ его отрывковъ о Востокв видны тв же самые недостатки, которые онъ безпрестанно порицаетъ у другихъ. Ничего новаго не сказаль опъ въ нихъ о Востокъ, —ин одной яркой черты, сильной мысли, геніальнаго предположенія! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковскій ис им'єль св'єдівній; напротивь, очень видно, что опъ много читалъ; но у него ингдъ не замътно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его къ какойнибудь цели. Все эти сведенія находятся у него въ какомъ-то броженін, другъ другу противоръчать, между собой не уживаются. Разсмотримъ его митнія, относящіяся собственно къ текущей изящной литературъ. Въ критикъ г. Сенковской показалъ отсутствіе всякаго мивнія, такъ что ни одинь изъ читателей не можетъ сказать навърное, что болъе нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось но его чувствамъ: въ его рецензіихъ иътъ ни положительного, ни отрицательного вкуса,вовсе никакого. То, что ему правится сегодня, завтра делается предметомъ его насмъщенъ. Онъ первый поставилъ г. Кукольника на ряду съ Гёте, и самъ же объявилъ; что это сделано имъ потому только, что такъ ему вздумалось. Стало быть, у него рецензія не есть діло убіжденія и чувства, а просто — слідствіе расположенія духа и обстоятельствь. Вальтерь Скотть, этоть великії генії, коего безсмертныя созданія объемлють жизнь съ такою полнотою, Вальтерь Скотть названь шарлатаномь. И это читала Россія, это говорилось людямь уже образованнымь, уже читавшимь Вальтера Скотта. Можно быть увірену, что г. Сенковскії сказаль это безь всякаго наміренія, изъ одной опрометчивости, потому что онь никогда не заботился о томь, что говорить, и въ слідующей стать уже не поминть вовсе написаннаго въ предыдущей.

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій тоже инкогда не говорилъ о внутрениемъ характеръ разбираемаго сочиненія, не опредъляль върными и точными чертами его достопиства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензенть отъ всей души тъшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмъшкою. Инчего не было сказано о томъ, что преднолагалъ себъ цълью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оное выполнилъ, и если не выполниль, какъ должень быль выполнить. Больше всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ; надъ ними шутилъ, труниль и показываль то остроуміе, которое такъ нравится ибкоторымъ читателямъ. Наконецъ даже завязалъ цълое дъло о двухъ мъстоименіяхъ, сей и оный, которыя показались ему, неизвъстно почему, неумфетными въ Русскомъ слогъ. Объ этихъ мъстоимъніяхъ писаны имъ были цілые трактаты, и статьи его, разсуждавшія о какомъ бы то ни было предметь, всегда оканчивались темъ, что местоименія сей и опый совершенно неприличны. Это напомиило старый процессъ Тредьяковскаго за букву пжицу и дееятеричное і, который въ носледствін еще не такъ давно поддерживаль одинь профессоръ. Книга, въ которой г. Сенковскій ветръчаль эти двъ частицы, была торжественно признаваема наинсанною дурнымъ слогомъ.

Его собственныя сочиненія, повъсти и тому подобное, являянсь подъ фирмою Брамбеуса. Эти повъсти и статьи въ родѣ повъстей, своимъ близкимъ, неумъреннымъ подражаніемъ нынъшнимъ писателямъ Французскимъ, произвели всеобщее изумленіе, потому что г. Сенковскій охуждаль гласно вею текунцую Французскую литературу. Непостижимо, какъ въ этомъ случай онъ имѣлъ такъ мало смѣтливости и до такой степени считалъ простоватыми своихъ читателей. Неизвъстно тоже, почему называлъ онъ нъкоторыя статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и въроятности еще нельзя считать фантастическимъ. Фантастическія сочиненія Б. Брамбеуса напоминають книги, какихъ ибкогда было очень много, какъ-то: »Не любо не слушай, а лгать не мъшай«, и тому подобныя. Та же безотчетность и еще менье устремленія къ доказательству какойнибудь мысли. Опытные читатели замѣтили въ нихъ чрезвычайно много похищеній, сділанных наскоро, на всемь бізгу; авторь мало заботился о пхъ связи. То, что въ оригиналахъ имъло емысят, то въ копін было безъ всякаго значенія.

Таковы были труды и дъйствія распорядителя Б. для Ч. Мы почли нужнымъ упомянуть о нихъ пъсколько обстоятельнъе потому, что онъ одинъ законодательствовалъ въ »Вибліотекъ для Чтенія«, и что миънія его разносились чрезвычайно быстро, вмъстъ съ четырьмя тысячами экземиляровъ журнала, по всему лицу Россіи.

Невозможно, чтобы журналь, издаваемый при средствахь, доставленныхь книгопродавцемь Смирдинымь, быль илохь. Онъ уже выигрываль тёмь, что издавался въ большомь объемѣ, толстыми книгами. Это для подинечиковъ была пріятная новость, особливо для жителей нашихь городовъ и сельскихь помѣщиковъ. Въ »Библютекѣ« находились переводы ипогда любопытныхъ статей изъ иностранныхъ журналовъ, въ отдѣлѣ стихотворномъ попадались имена свѣтилъ Русскаго Парнаса. Но постоянно лучшимъ отдѣленіемъ ея была смись, вмѣщавшая въ себѣ очень много разнообразныхъ свѣжихъ новостей, отдѣленіе живое, чисто журнальное. Изящая проза, оригинальная и переводная, повѣсти и прочее оказывали очень мало вкуса и выбора. Въ »Библютекѣ для Чтенія« случалось еще одно дотолѣ песлыханное на Русси явленіе. Распорядитель ея сталъ переправлять и передѣлывать всѣ почти статьи, въ ней нечатаемыя, и любопытно то, что онъ объявлялъ объ этомъ

самъ довольно смъло и откровенно. »У насъ«, говоритъ онъ, въ »Библіотекъ для Чтенія«, не такъ, какъ въ другихъ журналахъ: мы никакой повъсти не оставляемъ въ прежнемъ видъ, всякую передълываемъ: иногда составляемъ изъ двухъ одну, иногда изъ трехъ, и статья значительно улучшается нашими передълками. »Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало.«

Многіе писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто пом'вщаемых безъ подписи, пли подъ вымышленными именами, за ихъ собственныя, и потому начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длишнаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая, какіе. Журналъ хотя не изм'виплея въ величинъ и планъ, но статьи зам'втно начали быть хуже; видно было менъе старанія. »Библіотеку« уже менъе читали въ столицахъ, по всё такъ же много въ провинціяхъ, и мнівнія ея такъ же обращались быстро. Обратимся къ другимъ журналамъ.

»Сѣверная Пчела « заключала въ себѣ оффиціальныя извѣстія п въ этомъ отношении вынолнила свое дъло. Она номъщала извъстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г. Гречь, довель ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но въ литературномъ смыслѣ она не имъла никакого опредбленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ся мибиія. Она была какая-то корзина, въ которую сбрасываль всякой все, что ему хотелось. Разборы кипгь, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а пиогда самими авторами. Въ »Съверной Ичелъ« пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшіеся подъ разными буквами, — безъ сомивнія, люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удальства. Они нападали развъ уже на самаго беззащитиаго и круглаго сироту. На-счетъ неопрятныхъ изданій являлись остроумныя колкости, ивсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить кингу н при концѣ сложить съ себя весь грѣхъ такою оговоркою: »Впрочемъ желательно, чтобы почтенный авторъ исправилъ небольшія погрѣшности относительно языка и слога«, или: »Хорошая кинга

требуетъ хорошаго изданія « и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги пногда обижался и жаловался на пристрастіе рецензента. Книги часто были разбираемы тѣми же самыми рецензентами, которые писали извѣстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицѣ, о помадѣ и проч.; сін извѣстія иногда довольно остроумны и въ шуткахъ своихъ показывали ловкихъ и хорошо восинтанныхъ людей, безъ сомиѣнія, имѣвшихъ основательныя причины быть довольными фабрикантами. Впрочемъ отъ »Сѣверной Пчелы« больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ея дѣломъ было пригласить публику,

а судить она предоставляла самой нубликъ.

Журналь, носившій названіе »Сына Отечества и Сѣвернаго Архива«, быль почти невидимкою во все время. О немъ никто не говорилъ, на него никто не ссылался, не смотря на то, что онъ выходиль исправно еженедёльно и что нечаталь такую огромную программу на своей обверткъ, какую врядъ ли гдъ можно было ветрътить. Въ »Сынъ Отечества « (говорила программа) будеть археологія, медицина, правовъдъніе, статистика, Русская исторія, всеобщая исторія, Русская словесность, иностранная словесность, наконецъ просто словесность, географія, этнографія, историческая галлерея и прочее. Иной ахнетъ, прочитавши такую ужасную программу и подумаеть, что это огромньйшее энциклопедическое изданіе, когда-либо существовавшее на світі. Ни чуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая кинжечка въ три листа, начинавшаяся статьею о какпхъ-нибудь болёзняхъ, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тёмъ еще болъе живая и современная, не была въ немъ постоянною. Новости нотитическія были тъже сухіе факты, взятые изъ «Съверной Ичелы«, слъдственно уже всёмъ извёстные. Помещаемыя какія-то оригинальныя повъсти были довольно странны, чрезвычайно коротенькія и совершенно безцвътны. Если понадалось что-нибудь достойное замъчанія, то оно оставалось незамътнымъ. Имена редакторовъ, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавномъ листкъ; но съ ихъ стороны ръшительно не было видно никакого участія. Однакожъ журналъ существовалъ; стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подинсчики были почтенные и пожилые люди, живущіе въ провинціяхъ, которымъ что-нибудь почитать такъ же необходимо, какъ заснуть часикъ нослѣ обѣда, или выбриться два раза въ недѣлю.

Издавалась еще въ Истербургѣ въ продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная отъ всякихъ вторженій наукъ и важныхъ свъдьній, — не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница стараго, но при всемъ томъ имъвшая особенный характеръ. Название этой газеты: »Литературныя Прибавленія къ Инвалиду.« Въ ней пом'вщались легонькія повъсти: бестды деревенскихъ помітщиковъ о литературі, бесъды часто довольно обыкновенныя, но иногда мъстами проникнутыя колкостями, близкими къ истинѣ; читатель, къ изумленію своему, виділь, что номіщики къ концу статьи ділались совершенными литераторами, принимали къ сердцу текущую литературу и приправляли свои мивнія бдкою насмвшкою. Этотъ журналъ всегда оказывалъ оппозицио противу всякаго счастливаго на-**ВЗДНИКА**, ХОТЯ СТО ВСЯ ТАКТИКА ЧАСТО СОСТОЯЛА ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, что онъ выписываль одно какое-нибудь мъсто, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокупляль отъ себя довольно злое зам'вчаніе, не длини ве строчки, съ восклицательным в знакомъ. Г. Воейковъ быль чрезвычайно дъятельный ловецъ и, какърыбакъ. сидълъ съ удой на берегу, не теряя терпънія, хотя на его уду попадалась большею частію мелкая рыба, а большая обрывалась. Въ редакторъ была замътна чисто литературная жизнь, и онъ съ неохлажденнымъ вниманіемъ не сводилъ глазъ съ журнальнаго поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда въ нее заглянуть.

Въ Москвъ издавался одинъ только »Телескопъ«, съ небольшими листками прибавленія, подъ именемъ »Молвы«; журналъ въ началъ отозвавшійся живостью, но вскоръ простывшій, наполнявшійся статьями безъ всякаго разбора, лишенный всякаго литературнаго движенія. Видно было, что издатели не прилагали о немъ никакого старанія и выдавали книжки какъ-нибудь.

Монополія, захваченная »Библіотекою для Чтенія«, не могла не задѣть за живое другихъ журналовъ. Но »Сѣверная Пчела« была издаваема тѣмъ же самымъ г. Гречемъ, котораго имя нѣкоторое

время стояло на заглавномъ листкъ въ »Виблютекъ«, какъ главнаго ея редактора, котя это званіе, какъ мы уже видёли, было только почетное, и потому очень естественно, что »Стверная Пчела« должна была хвалить все, помѣщаемое въ »Библіотекѣ«, и настоящаго ея движителя, являвшагося подъ множествомъ разныхъ именъ, называть Русскимъ Гумбольдтомъ. Но и безъ того она врядъ ли бы могла явиться сильною противницею, потому что ис управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. »Сынъ Отечества« долженъ былъ повторять слова »Пчелы«. Итакъ всего только два журнала могли возстать противъ его митній. Г. Воейковъ показаль въ »Литературныхъ Прибавленіяхъ« что-то похожее на оппозицію; но оппозиція его состояла въ легкихъ замъткахъ журнальныхъ промаховъ, пногда удачной остроть, выраженных острывието, въ немногихъ словахъ, съ насмъшкою очень понятною для немногихъ литераторовъ, но незамътною для непосвященныхъ. Нигдъ не помъстиль онъ обстоятельной и основательной критики, которая опредъляла бы скольконибудь направленіе новаго журнала. »Телескопъ« въ соединенін съ »Молвою« дъйствоваль противъ »Библютеки для Чтенія«, но дъйствовалъ слабо, безъ постоянства, терпънія и пеобходимаго хладнокровія. Въ статьяхъ критическихъ онъ былъ часто исполненъ негодованія противъ новаго счастливца, шутплъ надъ баронствомъ г. Сенковскаго, сдълалъ нъсколько справедливыхъ замъчаний относительно его страннаго подражанія Французскимъ писателямъ, но не видълъ дъла во всей ясности. Въ »Молвъ« повторялись тъ же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно посторонняго сочиненія. Кром'є того »Телескопъ« много вредиль себ'є оназдываніемъ книжекъ, неаккуратностію изданія, и критическія статьи его чрезъ то еще менье были въ оборотъ.

Очевидно, что силы и средства этихъ журналовъ были слишкомъ слабы въ отношеніи къ »Библіотекъ для Чтенія«, которая была между ними, какъ слопъ между мелкими четвероногими. Ихъ бой былъ слишкомъ перавенъ, и они, кажется, не приняли въ соображеніе, что »Библіотека для Чтенія« имъла около пяти тысячъ подписчиковъ, что митнія »Библіотеки для Чтенія« разносились въ такихъ слояхъ общества, гдъ даже не слышали, существуютъ ли »Телескопъ« и »Литературныя Прибавленія«, что мивнія и сочиненія, помівцаемыя въ »Библіотеків для Чтенія«, были расхвалены издателями той же »Библіотеки для Чтенія«, скрывавшимися подъ разными именами, расхвалены съ энтузіазмомъ, всегда имівощимъ вліяніе на большую часть публики; ибо то, что смівшно для читателей просвіщенныхъ, тому вірятъ со всімъ простодушіемъ читатели ограниченные, какихъ, по количеству подписчиковъ, можно предполагать боліве между читателями »Библіотеки«, и къ тому же большая часть подписчиковъ были люди новые, дотолів незнавшіе журналовъ, слідственно принимавшіе все за чистую истину; что, наконецъ, »Библіотека для Чтенія« имівла сильное для себя подкрівняеніе въ 4,000 экземилярахъ «Сіверной Пчелы.«

Ропотъ на такую неслыханную монополю сделался силенъ. Въ Москвъ наконецъ ибсколько литераторовъ ръшились издавать какой-нибудь свой журналь. Новый журналь нужень быль не для публики, то есть для большого числа читателей, по собственно для литераторовъ, различно притъсияемыхъ »Виблютекою.« Онъ быль нужень: 1) для тёхъ, которые желали имёть пріють для своихъ мивній, ибо Б. для Ч. не принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онт по вкусу главнаго распорядителя; 2) для тёхъ, которые видёли съ изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была рука распорядителя; ибо г. Сенковскій началь уже переправлять, безо всякаго разбора лиць, всѣ статьи, отдаваемыя въ »Библютеку«. Онъ переправляль статьи военныя, историческія, литературныя, отпосящіяся къ политической экономін и проч., и все это д'влаль безъ всякаго дурного нам'вренія, даже безъ всякаго отчета, не руководствуясь никакимъ чувствомъ надобности, или приличія. Онъ даже придълаль свой конецъ къ комедін Фонвизина, не разсмотръвши, что она и безъ того была съ концомъ.

Все это было очень досадно для писателей, ръшительно неимъвшихъ мъста, куда бы могли подать жалобу свъту и читателямъ.

Но уже одинъ слухъ о новомъ журналѣ возбудилъ негодованіе »Библіотеки для Чтенія« и подвинулъ ее къ неожиданному поступку: она увѣряла своихъ читателей и подписчиковъ съ необыкновен-

нымъ жаромъ, что новый журналъ будетъ бранчивый и неблагонамъренный. Статья, помъщенная по этому же случаю въ «Съверной Ичелъ«, казалось, была писана человъкомъ, въ отчаянии предвидъвшимъ свою конечную ногибель. Въ ней увъдомляли публику, что новый журналъ хотълъ уронить «Библютеку для Чтенія«, потому только, что издатели онаго объявили, что будутъ выпускать таковое же число листовъ, какъ п «Б. для Чтенія«. Поступокъ чрезвычайно неосмотрительный! Въ подобномъ дълъ необходимо скрыть свои мелкія чувства искусно и потомъ, выждавъ удобный случай, нанесть обдуманный ударъ. Если я издаю журналъ, зачъмъ же не издавать его и другому? Икакъ могу гиъваться, если другой скажетъ, что онъ будетъ брать меня въ образецъ? Не долженъ ли я, напротивъ, его благодарить? Не показываетъ ли онъ тъмъ степень уваженія, мною заслуженнаго въ публикъ? Чъмъ больше соревнованія, тъмъ больше вынгрыша для читателей и для литераторовъ.

Но разсмотримъ, въ какой степени »Москов. Набл. « выполнилъ ожиданія публики, жадной до новизны, ожиданіе читателей образованныхъ, ожиданіе литераторовъ и опасеціе »Библіотеки для Чтенія. «

Новый журналь, не смотря на ревностное стараніе привести себя во всеобщую извъстность, не имъль средствъ огласить во вет углы Россін о своемъ появленін, потому что: единственные глашатан въстей были его противники, »Съверная Ичела« и »Библютека для Чтенія«, которые конечно не ном'єстили бы благопріятныхъ о немъ объявленій; онъ начался довольно поздно, не съ новымъ годомъ, следственно не въ то время; когда обыкновенно начинаются подински; наконецъ, онъ пренебрегъ быстрымъ выходомъ книжекъ и срочною ихъ поставкою. Но важивійшія причины неуспѣха заключались въ характерѣ самого журнала. По нервымъ вышедшимъ книжкамъ уже можно было видъть, что предположеніе журнала было слёдствіемъ одного горячаго мгновенія. Въ »Московскомъ Наблюдатель « тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходомъ всего журнала. Редакторъ его виденъ быль только на заглавномъ листкъ. Имя его было ночти неизвъстно. Онъ написалъ доселъ иъсколько сочинений статистическихъ, имфющихъ много достоинства, но которыхъ публика чисто литературная не знала вовсе. Литературныя мивнія его были неизвъстны. Въ этомъ состояла большая ошибка издателей »Московскаго Наблюдателя«. Они позабыли, что редакторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности его мивній, на живости его слога, на общенонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свъжей дъятельности его, основывается весь кредить журнала. Но г. Андросовъ явился въ »Московскомъ Паблюдателъ« вовсе незамътнымъ лицомъ. Если желаніе издателей было постановить только почетнаго редактора, какъ вошло въ обычай у насъ на ленивой Руси, то въ такомъ случав они должны были труды редакціи разложить на себя; но они оставили всю отвътственность на редакторъ, и »Московскій Наблюдатель« сталъ похожъ на тъ ученыя общества, гдъ члены инчего не дълаютъ и даже не бывають въ присутствии, между тъмъ какъ президенть является каждый день, садится въ свои кресла и велить записывать протоколь своего уединеннаго засъданія. Въ журналь было нъсколько очень хорошихъ статей; его украсили стихи Языкова и Баратынскаго, эти перлы Русской поэзін; но при всемъ томъ въ журналь не было замътно никакой современной живости, никакого хлопотливаго движенія; не было въ немъ разнообразія, необходимаго для изданія періодическаго. Замічательныя статьи, поступавшія въ этотъ журналь, были похожи на оазисы, зелентющіе посреди цълаго моря песчаныхъ степей. Притомъ издатели, какъ кажется, мало имъли свъдънія о томъ, что правится и что не правится публикъ. Статьи часто хорошіл дълались скучными, потому только, что онъ тянулись изъодного нумера въ другой съ несносною подписью: Продолжение впредь. Вотъ наковъ быль журналь, долженствовавшій бороться съ »Библіотекой для Чтенія«.

»Наблюдатель« начался оппозиціонною статьею г. Шевырева о торговлів, зародившейся въ нашей литературів. Въ ней авторъ нападаетъ на торговлю въ ученомъ мірів, на всеобщее стремленіе составить себів доходъ изълитературных занятій. Первая ошибка была здібсь та, что авторъ статьи обратиль винманіе не на главный предметъ. Во-вторыхъ, онъ гремівль противъ нишущихъ за деньги, но не разрушиль никакого мити въ нубликів касательно внутренней цізиности товара. Статья сія была понятна однимъ ли-

тераторамъ, нанесла досаду »Библіотекъ для Чтенія«, но инчего не дала знать публикъ, непонимавшей даже, въ чемъ состояло дъло. Притомъ сін нападенія были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный законъ всякаго дъйствія. Литература должна была обратиться въ торговлю, нотому что читатели и потребность чтенія увеличилась. Естественное дёло, что при этомъ случав всегда больше выигрываютъ люди предпримчивые безъ большого таланта, нбо во всякой торговлъ, гдъ нокупщики еще простоваты, выигрываютъ больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, въ чемъ состоитъ обманъ, а не пересчитывать ихъ барини. Что литераторъ кунилъ себъ доходный домъ, или пару лошадей, это еще не бъда; дурно то, что часть бъднаго народа купила худой товаръ, и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить випманіе г. Шевыреву на бъдныхъ покупщиковъ, а не на продавцовъ. Продавцы обыкновенно бывають люди натадиме: сегодня здёсь, а завтра Богъ знаетъ гдъ. При этомъ случат едъланъ былъ несправедливый упрекъ книгопродавцу Смирдину, который вовсе невиповатъ, который за предпріимчивость и честную деятельность заслуживаетъ одну только благодарность. Нътъ спора, что онъ далъ, можетъ быть, много воли людямъ, которымъ приличиве было заинматься просто торговлею, а не литературою. Талантъ не искателенъ, по корыстолюбіе искательно. На это такъ же смъщно жаловаться, какъ было бы странно жаловаться на правительство, встрътивши педальновиднаго чиновника. Для таланта есть потометво, этотъ неподкупный ювелиръ, который оправляеть один чистые бридліанты. Г. Шевыревъ показаль въ стать в своей благородный порывъ негодованія на прозапческое, униженное направленіе литературы, по на большинство публики эта статья ръшительно не едвлала никакого внечатлънія. »Библіотека« отвъчала коротко, въ дух в обыкновенной своей тактики: обратившись къ зрителямъ, то есть къ подинечикамъ, она говорила: вотъ какое неблагородство духа показалъ г. Шевыревъ, неприличіе и неимѣніе высокихъ чувствъ, упрекая насъ въ томъ, что мы трудимся для денегъ, тогда какъ, и проч... Это обыкновенная политика Петербургскихъ журналовъ и газетъ. Какъ только кто-нибудь сдълаетъ имъ упрекъ въ корыстолюбін и въ бездійствін, они всегда жалуются публикі

на неприличіе выраженій и неблагородство духа своихъ противинковъ, говорять, что статья эта писана съ цълю только поддъть публику и забрать отъ читателей децьги, что они почитають съ своей стороны священнымъ долгомъ предувъдомить публику.

Итакъ выходка »Московскаго Наблюдателя« скользнула по » Библютекъ для Чтенія«, какъ пуля по толстой кожъ носорога, отъ которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту нулю, »Московскій Наблюдатель« замолчаль: доказательство, что онъ не начерталь для себя обдуманнаго плана дъйствій и что ръшительно не зналъ, какъ и съ чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постояннымъ дъйствіемъ могъ »Паблюдатель« дать себъ ходъ и сдълать имя свое извёстнымъ публикі, какъ еділаль его извёстнымъ »Телеграфъ«, дъйствуя такимъ же образомъ и почти при такихъ же обстоятельствахь. »Наблюдатель « выпустиль вслёдь за тёмь ивсколько нумеровъ, но ни въ одномъ изъ нихъ не сказалъ инчего въ защиту и подкръпленіе своихъ мнъній. Чрезъ нъсколько нумеровъ показалась наконецъ статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной въ »Библіотекъ« статьи, подъ именемъ: »Брамбеусъ и юная словесность«, въ которой Брамбеусъ назвалъ самъ себя законодателемъ какой-то новой школы и вводителемъ новой эпохи въ Русской литературъ.

Это въ самомъ дѣлѣ было чрезвычайно страино. Случалось, что литераторы иногда нохваливали самихъ себя, или нодъ именемъ друзей своихъ, или даже сами отъ себя, но всё же съ нѣкоторою застѣичивостю, и послѣ сами старались все это какъ-инбудь загресть собственными руками, чувствуя, что нѣсколько провинились. Но пикогда еще авторъ не хвалилъ себя такъ свободно и непринужденно, какъ баронъ Брамбеусъ. Эта оригинальная статья слишкомъ была ярка, чотбы не быть замѣченною. Ею занялся п »Телесконъ«, и потрунилъ падъ нею довольно забавно, только вскользь; съ обыкновенною смѣтливостю о ней намекнулъ и г. Воейковъ; она возродила статью и въ »Московскомъ Наблюдателѣ«. Цѣль этой статьи была доказать, откуда баронъ Брамбеусъ почеринулъ талантъ свой и знаменитость, какими твореніями чужихъ хозлевъ пользовался, какъ своимъ; другими словами: изъ

какихъ лоскутковъ баронъ Брамбеусъ сшилъ себъ халатъ? Иъсколько безгласныхъ книжекъ, выходившихъ вслъдъ за тъмъ, совершенно погрузили »М. Наблюдателя « въ забвеніе. Даже самая »Библіотека для Чтенія «перестала наконецъ уноминать о немъ, какъ о безсильномъ протившикъ; продолжала шутить надъ важнымъ и неважнымъ, и говорить все то, что нервое попадалось подъ неро ея.

Вотъ каковы были дъйствія нашихъ журналовъ. Паложивъ ихъ, раземотримъ теперь, что сдълали они въ эти два года такого, которое должио вписаться въ исторію нашей литературы, оставить въ ней свою оригинальную черту, — какія миѣнія, какіе толки они утвердили, что опредълили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, инчего не значить. Извъщение о томъ, что критика будеть благонамъренная, чуждая личностей и нартій, тоже не показываетъ цёли. Она должна быть необходимымъ условіемъ всикаго журнала. Даже множество помъщенныхъ въ журналъ статей ничего не значить, если журналь не имбеть своего мибнія и не окавывается вынемы направленіе, хотя даже одностороннее, кы какойнибудь цели. »Телеграфъ« издавался, кажется, съ темъ, чтобы испровергнуть обветшалыя, заматерёлыя, почти манинальныя мысли тогдашнишъ нашихъ старожиловъ, классиковъ; »Московскій Въстникъ«, одинъ изъ лучшихъ журналовъ, не смотря на то, что въ немъ немного было современнаго движенія, издавался съ тёмъ, чтобы познакомить публику съ замъчательнъйшими созданіями Европы, раздвинуть кругъ нашей литературы, доставить намъ свъжія иден о нисателяхъ всёхъ временъ и народовъ. Здёсь не мёсто говорить, въ какой степени оба сін журналы выполнили цѣль свою; по крайней мъръ стремление къ ней было чувствуемо въ нихъ читателями. Но разсмотрите внимательно издававшіеся въ послъдніе два года журналы; уловите главную нить каждаго изъ нихъ: сей-то нити и не сыщете. Развернувши ихъ, будете поражены мелкостью предметовъ, вызвавшихъ толки ихъ. Подумаете, что ръшительно ни одного важнаго событія не произошло въ литературномъ мірѣ. А между тѣмъ:

1) Умеръ знаменитый Шотландецъ, великій дѣеписатель сердца, природы и жизни, полнъйшій, обширнъйшій геній XIX вѣка. 2) Вълитературъ всей Европы распространился безпокойны і волиующійся вкусъ. Являлись опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, по часто восторженныя, пламенныя: слъдствіе политическихъ волиеній той страны, гдъ рождались. Странная, мятежная какъ комета, неорганизованная какъ она, эта литература волновала Европу, быстро облетъла всъ углы читающаго міра. Пусть эти явленія будутъ всемірно-Европейскія, хотя они отражались и въ Россіи; разсмотримъ литературныя событія чисто-Русскія.

3) Распространилось въ большей степени чтеніе романовъ, холодныхъ, скучныхъ новъстей, и оказалось очень явно всеобщее

равнодушіе къ поэзін.

4) Вышли новыми изданіями Державинъ, Карамзинъ, гласно требовавшіе своего опредъленія и настоящей върной оцънки, такъ какъ и всъ прочіе старые писатели наши, ибо въ литературномъ міръ нѣтъ смерти, и мертвецы такъ же вмѣшиваются въ дѣла наши и дѣйствуютъ вмѣстѣ съ нами, какъ и живые. Они требовали возвращенія того, что дѣйствительно имъ слѣдуетъ; они требовали уничтоженія неправаго обвиненія, неправаго опредѣленія, безсмысленно повтореннаго въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и новторяемаго донынѣ.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгимъ размышленіемъ: что такое быль Вальтеръ Скотть, въ чемъ состояло вліяніе его, что такое Французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводомъ неправильнаго уклоненія вкуса и въ чемъ состоялъ ея характеръ, отчего поэзія замьнилась прозапческими сочиненіями, на какой степени образованія стоитъ Русская публика и что такое Русская публика, въ чемъ состоитъ оригинальность и свойство нашихъ писателей?

Напрасно въ этомъ отношенін читатель станеть искать въ нихъ новыхъ мыслей, пли какихъ-инбудь слёдовъ глубокаго, добросовъстнаго изученія. Вальтера Скотта у насъ только побранили. Французскую литературу один приняли съ дътскимъ энтузіазмомъ, утверждали, что модиме писатели прениннули тайны сердца человъческаго, дотолъ сокровенныя для Сервантеса, для Шексипра.... другіе безотчетно поносили ее, а между тъмъ сами

нисали во вкуст той же школы еще съ большими несообразностями. Вопросомъ: отчего у насъ въ большомъ ходу водяные романы и новъсти? вовсе не занялись, а вмъсто того въ добавокъ напустили и своихъ еще собственныхъ. О нашей публикъ сказали только. что она почтенная публика и что должна подписываться на всъ журналы и разныя изданія, ибо ихъ можетъ читать и отецъ семейства, и купецъ, и вониъ, и литераторъ; о Державинъ, Карамзинъ и Крыловъ инчего не сказали, или сказали то, что говоритъ уъздный учитель своему ученику, и отдълались ношлыми фразами.

О чемъ же говорили наши журналы? Они говорили о ближайшихъ и любимъйшихъ предметахъ: они говорили о себъ, они хвалили въ своихъ журналахъ собственныя свои сочиненія, они ръшительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, безстрастное вниманіе. Великое и замъчательное было какъ-будто невидимо. Ихъ равнодушиая критика обращена была на тъ предметы, которые почти не заслуживали вниманія.

Въ чемъ же состоялъ главный характеръ этой критики? Въ ней очень явственно было замътно:

1) Препебрежение къ собственному мивнію. Почти никогда не было замътно, чтобы критикъ считалъ свое дъло важнымъ и принимался за него съ благоговъніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, чтобы, водя перомъ своимъ, думалъ о небольшомъ числъ возвышенно-образованныхъ современниковъ, предъ которыми онъ долженъ дать отвътъ въ каждомъ своемъ словъ. Журнальная критика по большой части была какимъ-то гаерствомъ. Какъ хвалили кингу покровительствуемаго автора? Не говорили просто, что такая-то кипга хороша, или достойна винманія въ такомъ-то и такомъ-то отношении, совсемъ иетъ. »Это кинга«, говорили рецеизенты, »удивительная, необыкновенная, неслыханная, геніяльная, первая на Русн; продается по пятнадцати рублей; авторъ выше Вальтера Скотта, Гумбольдта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте въ библіотеку вашу; также и второе изданіе купите и поставьте въ библіотеку: хорошаго не мѣшаетъ имѣть и по два экземпляра.«

Большая часть книгъ была расхвалена безъ всякаго разбора в

совершенно безотчетно. Если счесть всё тё, которыя попали въ первоклассныя, то иной подумаеть, что иёть въ мірѣ богаче Русской литературы, и только чрезъ иѣсколько времени противоположные толки тёхъ же самыхъ рецензентовъ о тѣхъ же самыхъ книгахъ заставять его задуматься и приведуть въ недоумѣніе. Та же самая неумѣренность являлась въ упрекахъ сочиненіямъ писателей, противъ которыхъ рецензентъ питалъ ненависть, или пеблагорасположеніе. Такъ же безотчетно изливалъ онъ гиѣвъ свой, удовлетворяя

минутному чувству.

2) Литературное безвъріе и литературное невъжество. Эти два свойства особенно распространились въ послъднее время у насъ въ литературъ. Нигдъ не встрътинь, чтобъ упоминались имена уже окончившихъ поприще нисателей нашихъ, которые глядять на насъ, въ лучахъ славы, съвышины своей. Ни одинь изъ критиковъ не поднялъ благоговъйно глазъ своихъ, чтобы ихъ примътить. Никогда почти не стоять на журнальныхъ страницахъ имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о вліяній ихъ, еще остающемся, еще зам'ятномъ. Никогда они даже не брались въ сравнение съ нынъшнею эпохой. Что наша эпоха кажется какъ-будто отрублена отъ своего корня, какъ-будто у насъ вовсе иътъ начала; какъ-будто исторія прошедшаго для насъ не существуеть. Это литературное невъжество распространяется особенно между молодыми рецензентами, такъ что вообще современная критическая литература совершенно нохожа на наносную. Не усиветь пройти годь-другой, какъ толки, въ началъ довольно громкіе, уже безгласные, неслышные какъ звукъ безъ отголоска, какъ фразы, сказанныя на вчерашнемъ балъ. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдълались совершенною игрушкою. Одинъ рецензенть роняеть тёхъ, которыхъ нодняль его противникъ, и все это дълается безъ всякаго разбора, безъ всякой иден; иное имя бываетъ обязано славою своею ссоръ двухъ рецензентовъ. Не говоря о писателяхъ отечественныхъ, рецензентъ, о какой бы пуствишей киигв ни говориль, непремвино начиеть Шекспиромъ, котораго онъ вовее не читалъ. Но о Шекспиръ пошло въ моду говорить — и такъ подавай намъ Шекспира. Говорить онъ: »Съ

сей точки начнемъ мы тенерь разбирать открытую предъ нами книгу. Носмотримъ, какъ авторъ нашъ соотвътствовалъ Шексипру«, а между тъмъ разбираемая книга ченуха, писанная вовсе безъ всякихъ притязаній на соперничество съ Шекспиромъ, и сходствуетъ развъ только съ духомъ и образомъ выраженій самого рецензента.

- 3) Отсутствіе чистаго эстетическаго наслажденія и вкуса. Еще въ Московскихъ журналахъ видишь иногда какой-нибудь вкусъ. что-нибудь похожее на любовь къ искусству; напротивъ того, критики журналовъ Петербургскихъ, особенно такъ называемые благопристойные, чрезвычайно илчтожны. Разбираемыя сочиненія превозносятся выше Байрона, Гёте и проч. Но пигдъ не видитъ читатель, чтобы это было признакомъ чувства, признакомъ попиманія, истекло изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ, не смотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышетъ мертвящею холодностію. Въ немъ видна живость, или горячая замашка только тогда, когда рецензенть задътъ за живое и когда дъло относится къ его собственному достоинству. Справедливость требуетъ упомянуть о критикахъ Шевырева, накъ объ утъщительномъ исключении. Онъ передаетъ намъ впечатленія въ томъ виде, какъ приняла ихъ душа его. Въ статьяхъ его вездъ замътенъ мыслящій человъкъ, пногда увлекающійся первымъ впечатлѣніемъ.
- 4) Мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство. Мы уже видѣли, что критика не занималась вопросомъ важнымъ. Вниманіе рецензій было устремлено на цѣлую шеренгу пустыхъ книгъ и вовсе не съ тѣмъ, чтобы разбирать ихъ, но чтобы блеснуть любезностію, заставить читателя разсмѣяться. До какой степени критика занялась пустяками и пичтожными спорами, читатели уже видѣли изъ знаменитаго процесса о двухъ бѣдиыхъ мѣсточменіяхъ, сей и оный. Вотъ до чего дошла наконецъ Русская критика!

Кто же были тъ, которые у насъ говорили о литературъ? Въ это времи не сказалъ своихъ миъній ни Жуковскій, ни Крыловъ, ни киязь Вяземскій, ни даже тъ, которые еще не такъ давно издавали журпалы, имъвшіе свой голосъ и показавшіе въ статьяхъ

своихъ вкусъ и знаніе: нужно ли послѣ этого удивляться такому состоянію нашей литературы?

Отчего же не говорили сіп нисатели, показавшіе въ творепіяхъ своихъ глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низкимъ спуститься на журнальную сферу, гдъ обыкновенно бойцы всякаго рода заводять свой шумный бой? Мы не имъемъ права ръшить этого. Мы должны только замътить, что критика, основанная на глубокомъ вкуст и умт, критика высокаго таланта имъетъ равное достоинство со всякимъ оригинальнымъ твореніемъ: въ ней виденъ разбираемый писатель, въ ней виденъ еще болъе самъ разбирающій. Критика, начертанная талантомъ, переживаетъ эфемерность журнальнаго существованія. Для исторіп литературы она неоцънима. Наша словесность молода. Корифеевъ ея было немного; но для критика мыслящаго она представляетъ цълое поле, работу на цълые годы. Писатели наши отлились совершенно въ особенную форму и, не смотря на общую черту нашей литературы, черту нодражанія, они заключають въ себъ чисто Русскіе элементы: и подражание наше поситъ совершенио стверообразный характеръ, представляетъ явленіе, замічательное даже для Европейской литературы.

Но довольно. Заключимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы съ текущимъ годомъ болѣе ноказалось дѣятельности, и при большемъ количествѣ журналовъ явилось бы болѣе независимости отъ монополін, а черезъ то болѣе соревнованія у всѣхъ соотвѣтствовать своей цѣли. По крайней мѣрѣ замѣтно какое-то утѣшительное стремленіе уже и въ томъ, что нѣкоторые журналы съ будущимъ годомъ объщаютъ издаваться съ большимъ противу прежняго раченіемъ. Издатели »Сына Отечества«, издатель »Телескона« заговорили объ улучшеніяхъ. Нельзя и сомиѣваться, чтобы при большемъ стараніи не возможно было сдѣлать большаго. Но крайней мѣрѣ со всѣмъ чистосердечіемъ и теплою молитвою излагаемъ желаніе наше: да наградятся старанія всѣхъ и каждаго сторицею, и чѣмъ безкорыстиѣе и добросовѣстиѣе будутъ труды его, тѣмъ болѣе да будетъ онъ почтенъ заслуженнымъ вниманіемъ и

благодарностію.

H.

#### ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ

1836 ГОДА.

(Изт »Современийка « 1857 года:)

I.

...Въ самомъ дълъ, куда забросило Русскую столицу — на край свъта! Странный народъ Русскій: была столица въ Кіевъ здёсь слишкомъ тепло, мало холоду; неревхала Русская столица въ Москву — нътъ, и тутъ мало холода; подавай Богъ Петербургъ! Зато какая дичь между матушкою и сынкомъ! Что это за виды, что за природа! Воздухъ продернутъ туманомъ; на блъдной, сърозеленой землъ обгорълые ини, сосим, ельникъ, кочки... Хорошо еще, что стрълою летящее шоссе да Русскія поющія и звеиящія тройки духомъ пронесуть мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сихъ поръ Русская борода, а онъ уже ловкій Европеецъ. Какъ раскинулась, какъ расширилась старая Москва! Какъ едвинулся, какъ вытянулся въ струнку щеголь-Петербургъ! Передъ нимъ со всъхъ сторонъ зеркала: тамъ Нева, тамъ Финскій Заливъ. Ему есть куда поглядётся. Какъ только замътить онь на себъ перышко, или пушокъ, тужъ минуту его прочь. Москва — старая домосъдка, печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ разсказъ, не подымаясь съ кресель, о томъ, что делается въ свътъ. Истербургъ — разбитной малой, инкогда не сидитъ дома, всегда одътъ и, охорашиваясь нередъ Европою, раскланивается съ заморскимъ людомъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; езполночи начинаетъ нечь Французскіе хлъбы, которые назавтра веж съжетъ разноплеменный народъ, и во всю ночь, то одинъ глазъ его свътится, то другой; Москва ночью вся спитъ, а на другой день, перекрестивнись и поклонившись на всё четыре стороны, вывзжаеть съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужескаго. Въ Москвъ всё невъсты, въ Петербургъ всё женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одежді, не любитъ нестрыхъ цвътовъ и пикакихъ ръзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, то чтобы во всей формъ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиниве; если отвороты фрака велики, то у ией — какъ сарайныя двери. Петербургъ — аккуратный человѣкъ, совершенный Нъмецъ, на все глядить съ разсчетомъ и, прежде нежели задумаетъ дать вечернику, посмотритъ въ карманъ; Москва — Русскій дворянинъ, и если ужъ веселится, то веселится до унаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманъ: она не любитъ средины. Въ Петербургъ всъ журналы, какъ бы учены ин были, но всегда къ концу книжки оканчиваются картинкою модъ; Московскіе редко прилагають картинки; если же приложать, то съ непривычки взглянувшій можеть перепугаться. Московскіе журпалы говорять о Кантъ, Шеллингъ и проч., и проч.; въ Петербургскихъ журналахъ говорять только о публикъ и благонамъренности... Въ Москвъ журналы пдуть на ряду съ вѣкомъ, но опаздывають книжками; въ Петербургѣ журналы нейдутъ наравиѣ съ вѣкомъ, но выходятъ аккуратно, въ ноложенное время. Въ Москвъ литераторы проживаются, въ Петербургъ наживаются. Москва всегда ъдеть завернувшись въ медвъжью шубу и большею частію на объдъ; Петербургъ въ байковомъ сюртукъ, заложивъ объ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу, или »въ должность«. Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымется съ постели раньше второго часу; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ин въ чемъ не бывалъ, въ девять часовъ спъшитъ, въ своемъ байковомъ сюртукъ, въ присутствіе. Въ Москву тащится Русь съ деньгами въ кармант и возвращается палегий; въ Истербургъ йдутъ люди безденежные и разъвзжаются во вев стороны света съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ по зимнимъ ухабамъ ебывать и закупать; въ Петербургъ идетъ Русскій народъ изшкомъ лътнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливаетъ тюки да выоки, на маленькаго продавца и смотръть не хочеть; Истербургь весь расточился по кусочкамъ, раздълился, разложился на лавочки и магазины, и ловить мелкихъ покупщи ковъ. Москва говоритъ: »Коли нужно покупіцику, сыщеть«; Петербургъ суетъ вывъску подъ самый носъ, нодканывается подъ вашъ поль съ Реискимъ погребомъ и ставить павощичью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядить на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстухи и нерчатки своимъ чиновинкамъ. Москва — большой гостинный дворъ; Петербургъ—свътлый магазинъ. Москва нужна для Россіи; для Петербурга нужна Россія. Въ Москвъ ръдко встрътишь гербовую пуговицу на фракъ; въ Истербургъ нътъ фрака безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольпетъ Петербургъ тъмъ, что онъ не умъетъ говорить по-Русски. Въ Петербургъ, на Невскомъ проспектъ, гуляютъ въ два часа люди, какъ-будто сошедше съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставляемыхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что ділается емѣшно; на гуляньягь въ Москвѣ всегда попадется въ самой серединт модной толны какая-нибудь матушка съ платкомъ на головт и уже совершенно безъ всякой талін. Сказаль бы еще кое-что, по —

»Дистанція огромнаго размѣра!..«

II.

Трудно схватить общее выраженіе Петербурга. Есть что-то похожее на Европейско-Американскую колонію: такъ же мало коренной національности и такъ же много иностраннаго смъщенія, еще неслившагося въ илотную массу. Сколько въ немъ разныхъ націй, столько и разныхъ слоевъ обществъ. Эти общества совершенно отдъльны: аристократы, служащіе чиновинки, ремесленинки, Англичане, Нъмцы, кунцы— всъ составляють совершенно отдъльные круги, ръдко сливающіеся между собою, больше живущіе, веселящієся невидимо для другихъ.

II каждый изъ этихъ классовъ, если присмотръться ближе. составленъ изъ множества другихъ маленькихъ кружковъ, тоже неслитыхъ между собой. Напримъръ, возъмите чиновниковъ. Молоденькіе помощники столоначальниковъ составляють свой кругъ, въ который ин за что не опустится начальникъ отделенія. Столоначальникъ, съ своей стороны, подымаетъ свою прическу ийсколько повыше въ присутствін канцелярскаго чиновинка. Німцы - мастеровые и Ивмим-служащие тоже составляють два отдельные круга. Учителя составляють свой кругь, актеры свой кругь; даже литераторъ, являющійся до сихъ поръ двусмысленнымъ и сомнительнымъ лицомъ, стоить совершенно отдёльно. Словомъ. какъ-будтобы прівхаль въ трактиръ огромный дилижансь, въ которомъ каждый пассажиръ сидёлъ во всю дорогу закрывшись и вошель въ общую залу потому только, что не было другого мъста. Попытка на заведение публичныхъ обществъ досель не имъстъ успъха. Въ клубъ Истербургскій житель идетъ для того только. чтобы пообъдать, а не провесть время. Что Петербургъ не сдълался до сихъ поръ гостинницею, этому виною какая-то внутренняя стихія Русскаго человіка, до сихь поръ глядящая оригинальностію даже въ въчной шлифовкъ съ иностранцами. Чтобы говорить о каждомъ изъ этихъ круговъ и замётить жизнь, текущую между нихъ съ ея веселостями, наслажденіями, надеждами, печалями, нужно быть однимъ изъ тъхъ, которые вовсе ничего в нишутъ, потому что у этихъ господъ, въ награду за ихъ двятельность, рашительно изтъ времени. Итакъ мимо балы и вечерники! Обращусь къ темъ увеселеніямъ, после которыхъ долее остается воспоминание и которыя пріемлются всёми классами. Театръ, концерть — воть тъ пункты, гдъ сталкиваются классы Петербургскихъ обществъ и имъютъ время вдоволь насмотръться другъ за друга. Балеть и опера — царь и царица Истербургского театра. Они явились блестящее, шумиее, восторжениее прежнихъ годовъ, и упоенные эрители позабыли, что существуеть величавая трагедія.

вдыхающая невольно высокія ощущенія въ согласныя сердца сей безмольно слушающей толны, что есть комедія, върный списокъ общества, движущагося предъ нами, комедія, строго обдуманная, производящая глубокостью своей провін сміхть, не тоть сміхть, который норождается легкими внечатлівніями, біглою остротою, каламбуромъ, не тотъ также смѣхъ, который движетъ грубою тодпою общества, для котораго нужны конвульсіи и каррикатурныя гримасы природы, по тотъ электрическій, живительный сміхъ, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо отъ души, пораженной ослънительнымъ блескомъ ума, рождается изъ спокойнаго наслажденія и производится только высокимъ умомъ. Зрители правы, что были уноены балетомъ и оперой... На драматической сцепъ являлись мелодрама и водевиль, заъзжіе гости, которые были хозяевами во Французскомъ театръ, а на Русскомъ пграли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что Русскіе актеры нібеколько странны, когда представляють маркизовъ, виконтовъ и бароновъ, какъ, въроятно, были бы смъшны Французы, вздумавъ поддълаться подъ Русскихъ мужиковъ; а сцены баловъ, вечеровъ и модимхъ раутовъ, являющихся въ Русскихъ ньесахъ, каковы онъ? А водевили?.. Давно уже пролъзли водевили на Русскую сцену, тъшатъ народъ средней руки, благо смъшливъ. Кто бы могъ думать, что водевиль будетъ не только нереводный на Русской сцепъ, но даже и ориганальный? Русскій водевиль! право, немножко странно, странно, потому что эта легкая, безцвътная игрушка могла родиться только у Французовъ, націн, неимѣющей въ характеръ своемъ глубокой, неподвижной физіономін; но когда Русскій, еще нѣсколько суровый, тяжелый характеръ заставляють вертъться нетиметромъ... мит такъ и представляется, что нашъ тучный и смътливый купецъ съ широкою бородою, не знавши на ногъ своей ничего другого, кромъ тяжелаго сапога, надълъ вмъсто него узенькой башмачокъ и чулки à jour, а другую погу свою оставиль просто въ саногъ и сталь такимъ образомъ въ первую нару во Французскомъ кадрилъ.

Уже лътъ пять, какъ мелодрамы и водевили завладъли театрами всего свъта. Какое обезьянство! Даже Нъмцы... ну, кто бы могъ подумать, что Ивмцы, этотъ основательный, этотъ склоиный къ

глубокому эстетическому наслаждению народъ, Итмцы теперь играють и пишуть водевили, передълывають и клеять надутыя и холодныя мелодрамы! И пусть бы еще повътріе это занесено было могуществомъ мановенія генія! Когда весь міръ ладилъ подъ лиру Байрона, это не было смѣшно; въ этомъ стремленін было даже что-то утъщительное. По Дюма, Дюканжъ и другіе стали всемірными закоподателями!... Клянуся, XIX въкъ будетъ стыдиться за эти пять лътъ! О Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой нолнотъ развивалъ свои характеры, такъ глубоко следиль все тени ихъ, ты, строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шпллеръ, въ такомъ поэтическомъ свътъ выказавшій достоинство человъка! взгляните, что дълается послъ васъ на нашей сцепъ; посмотрите, какое странное чудовище, подъ видомъ мелодрамы, забралось между насъ! Гдъ же жизнь наша? гдъ мы со всъми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ея видъли мы въ нашей мелодрамъ! Но лжетъ самымъ безсовъстнымъ образомъ наша ме-...виводоп.

Пепостижимое явленіе: то, что вседневно окружаєть насъ, что неразлучно съ нами, что обыкновенно, то можеть замѣчать одинъ только глубокій, великій, необыкновенный талантъ. Но то, что случаєтся рѣдко, что составляєть пеключенія, что останавливаєть насъ своимъ безобразіємъ, нестройностію среди стройности, за то схватываєтся обѣими руками посредственность. П вотъ жизнь глубокаго таланта течеть во всемъ своемъ разливѣ, со всею стройностью, чистая какъ зеркало, отражая съ одинаковою ясностію и темныя, и свѣтлыя облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая пи яснаго, ни темнаго.

Странное сдълалось сюжетомъ нынъшней драмы. Все дъло въ томъ, чтобы разсказать какое-инбудь происшествіе, непремънно новое, непремънно странное, дотолъ неслыханное и невиданное: убійство, ножары, самыя дикія страсти, которыхъ пътъ и въ поминъ въ теперешнихъ обществахъ! Какъ-будто въ наши Евронейскіе фраки переодълися сыны палящей Африки; палачи, яды эффектъ, въчный эффектъ, и ин одно лицо не возбуждаетъ ника-кого участія! Никогда еще не выходилъ изъ театра зритель раз-

чего живёшь ты на быломы свыть триста льть, а я всегона-все только тридцать три года? — Оть того батюшка, 
отвъчаль ему воронь, что ты пьёшь живую кровь, а к 
питаюсь мертвечиной. Орёль подумаль: давай попробуемь и мы питаться тымь же. Хорошо. Полетым 
орёль да воронь. Воть завидыли палую лошадь; спустились и сыли. Воронь сталь клевать, да похваливать. 
Орёль клюнуль разь, клюнуль другой, махнуль крыломь 
и сказаль ворону: ныть, брать-воронь; чымь триста лыть 
интаться падалью, лучше разь напитаться живой кровью, 
а тамь что Богь дасть! — Какова Калмыцкан сказка?»

— Затъйлива — готвъчаль япемулт. Нолжить убійствомъ и разбоемъ значить по мнъ клевать мертвечину.

Пугачёвъ посмотрѣлъ на меня́ съ удивле́ніемъ и ничего́ не отвѣча́лъ. О́ба мы замолча́ли, погрузя́сь ка́ждый въ свой размышле́нія. Тата́ринъ затяну́лъ уны́лую пѣсню; Саве́льичь, дремля́, кача́лся на облучкѣ. Киби́тка летѣла по гла́дкому зи́мнему пути́ . . . Вдругъ уви́дълъ я дереву́шку на круто́мъ берегу́ Я́ика, съ частоко́ломъ и съ колоко́льней — и че́резъ че́тверть часа́ въѣхали мы въ Бълого́рскую крѣпость.

# Отрывки изъ исторіи Пугагевскаго бунта.

Янкъ, по указу Е к а т е р и н ы П переименованный въ Ура́лъ, выхо́дитъ изъ горъ, да́вшихъ ему ны́нѣшнее сто́ назва́ніе; течётъ къ ю́гу вдоль ихъ цѣпи, до того́ мѣста, гдѣ нѣкогда поло́жено бы́ло основа́ніе Оренбу́ргу и гдѣ теперь нахо́дится Орская крѣпость; тутъ, раздъли́въкамени́стый хребе́тъ ихъ, повора́чиваетъ на за́падъ, и протёкши бо́лъе двухъ ты́слчъ пяти́ соть вёрсть впада́етъ въ Каспійское мо́ре. Онъ ороща́етъ часть Башки́ріи, соста-

опершись на нихъ, устремиться брыжжущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей въ другую сферу. Замъчу только, что меломанія болье и болье распространяется. Люди такіе, которыхъ никто не подозръваль въ музыкальномъ образъ мыслей, сидятъ неотлучно въ »Жизни за Царя«, »Робертъ«, »Нормъ«, »Фенеллъ« и »Семпрамидъ«. Оперы даются почти два раза каждую недъло, выдерживаютъ несчетное множество представленій, и всё таки иногда трудно достать билетъ. Ужъ не наша ли Славянская пъвучая природа такъ дъйствуетъ? И не есть ли это возвратъ къ нашей старинъ послъ путешествія по чужой землъ Европейскаго просвъщенія, гдъ около насъ говорили всё непонятнымъ языкомъ и мелькали всё незнакомые люди, возвратъ на Русской тройкъ, съ заливающимся колокольчикомъ, съ которымъ мы, приставъ на бъгу и помахивая шляной, говоримъ: »Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше!«

Какую оперу можно составить изъ нашихъ національныхъ мотивовъ! Покажите миъ народъ, у котораго бы больше было пъсенъ. Наша Украина звенитъ пъснями. По Волгъ, отъ верховья до моря, на всей вереницъ влекущихся барокъ заливаются бурлацкія пъсни. Подъ пъсни рубятся изъ сосновыхъ бревенъ избы по всей Руси. Подъ пъсни мечутся изъ рукъ въ руки кирпичи, и какъ грибы выростають города. Подъ пъсни бабъ пеленается, женится и хоронится Русскій челов'єкъ. Все дорожное, дворянство и недворянство, летитъ подъ пъсни ямщиковъ. У Чернаго моря безбородый, смуглый, съ смолистыми усами, заряжая пищаль свою, поетъ старинную пъсню; а тамъ, на другомъ концъ, верхомъ на плывущей льдинъ, Русскій промышленникъ бьетъ острогой кита, затягивая пъсню. У насъ ли не изъ чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Онъ счастливо умѣлъ слить въ своемъ твореніи две Славянскія музыки; слышишь, где говоритъ Русскій и гдѣ Полякъ: у одного дышетъ раздольный мотивъ Русской пъсни, у другого опрометчивый мотивъ Польской мазурки.

Петербургскіе балеты блестять. Кстати о балетахъ вообще. Постановка балетовъ въ Парижѣ, Петербургѣ и Берлинѣ ушла очень далеко; но надо замѣтить, что совершенствуется въ нихъ только богатство костюмовъ и богатство декорацій; самая же

сущность балета, изобрътение его, нейдеть въ рядъ съ его постановкой; балетные композиторы очень мало новаго показываютъ въ танцахъ. До сихъ поръ мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются въ разныхъ углахъ міра: Испанецъ пляшетъ не такъ, какъ Швейцарецъ, Шотландецъ, какъ Теньеровский Нъмецъ, Русскій не такъ, какъ Французъ, какъ Азіятецъ. Даже въ провинціяхъ одного и того же государства измѣняется танецъ. Сѣверный Руссъ не такъ пляшетъ, какъ Малороссіянинъ, какъ Славянинъ Южный, какъ Полякъ, какъ Финиъ: у одного танецъ говорящій, у другого безчувственный; у одного бъшенный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкій, воздушный. Откуда родилось такое разнообразіе танцевъ? Оно родилось изъ характера народа, его жизни и образа занятій. Народъ, проведшій горделивую и бранную жизнь, выражаетъ ту же гордость въ своемъ танцъ; у народа безпечнаго и вольнаго та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются въ танцахъ; народъ климата иламеннаго оставилъ въ своемъ національномъ танцъ ту же иїгу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостію, творецъ балета можетъ брать изъ нихъ, сколько хочеть, для опредъленія характеровь пляшущихъ своихъ героевъ. Само собою разумъется, что, схвативши въ нихъ первую стихію, онъ можетъ развить ее и улетъть несравненно выше своего оригинала, какъ музыкальный геній изъ простой, услышанной на улиць пъсни создаетъ цълую поэму. По крайней мъръ танцы будуть имъть тогда болъе смысла, и такимъ образомъ можетъ болъе разнообразиться этотъ легкій, воздушный и пламенный языкъ, досель еще нъсколько стъсненный и сжатый.

Петербургъ — большой охотникъ до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту въ свъжее морозное утро, во время котораго небо золотисто-розоваго цвъта неремежается сквозными облаками подымающагося изъ трубъ дыма, зайдите въ это время въ съин Александринскаго театра: вы будете поражены упорнымъ терпъпемъ, съ которымъ собравшиея народъ осаждаетъ грудью раздавателя билетовъ, высовывающаго одну руку свою изъ окошка. Сколько толинтся тамъ лакеевъ всякаго рода, начиная отъ того, который пришелъ въ сърой шинели и въ шелковомъ цвътномъ

мъслцъ жалованья. Сверхъ того сказываль онъ, будто бы противъ Япцкихъ Козаковъ изъ Москвы идутъ два полка и что около Рождества, или Крещенія, непремънпо будеть бунть. Некоторые изъ послушныхъ хотели его поимать и представить, какъ возмутителя, въ Комендантскую Канцелярію; но онъ скрылся вмъстъ съ Денисомъ Пьяповымъ, и былъ понманъ уже въ селъ Малыковкъ (что пынъ Волгекъ) по указанно крестынина, **бхавшаго съ нимъ одибю дорбгой.** Сей бродига былъ Емельянъ Пугачёвъ, Донской Козакъ и раскольшикъ, пришедший съ ложнымъ видомъ изъ-за Польской границы, съ намъреніемъ поселиться на ръкь Иргизъ, среди тамошнихъ раскольниковъ. Опъ былъ отосланъ подъ стражею въ Симбирскъ, а оттуда въ Казань; и какъ всё, относящееся къ дъламъ Янцкаго войска, по тогдащимъ обстоятельствамъ могло казаться важнымъ, то Оренбургский Губернаторъ и почёль за пужное увъдомить о томъ Государственную Восниую Коллегию, донесениемъ отъ Января 1775 года.

Янцкіе бунтовщики были тогда не редки, и Казанское начальство не обратило большаго вниманія на присланнаго преступника. Пугачёвь содержался вь тюрьмів не строже прочихъ невольниковь. Между тымь сообщинки его не дремали. Однажды опъ, подъ стражею двухъ гаринзонныхъ солдатъ, ходилъ по городу, для собиранія милостыни. У Замочной Рышётки (такъ называлась одна изъ главныхъ Казанскихъ улицъ) стояла готовая тройка. Пугачёвь, подошедь къ ней, вдругъ оттолкиулъ одного изъ солдатъ, его сопровождавшихъ; другой помогъ колоднику състь въ кибитку, и вмъстъ съ немъ ускакалъ поъ города. Это случилось 19 Іюпя 1775 года. Три дня послъ, въ Казани получено было утверждённое въ Петербургъ ръшёніе суда, по косму Пугачёвъ приговорёнъ

къ паказанію плетьми и къ ссылкт въ Пелымъ, на ка-торжную работу.

Пугачёвъ явился на хуторахъ отставнато козака Данилы Шелудькова, у которато жилъ опъ прежде въ работинкахъ. Тамъ производились тогда совъщания злоумыпленниковъ.

Положили быть повому мятежу. Самозванство показалось имъ надёжною пружиною. Для сего пуженъ быль только прошлень дерзкій и ръшительный, ещё не извъстный народу. Выборъ ихъ паль на Пугачёва. Имъ пе трудно было его уговорить. Они немедленно начали собирать себъ сообщинковъ.

#### Пойманный Пугачёвъ.

Пугачёвъ хотѣлъ итти къ Каспійскому мо́рю, надѣясь какъ нибу́дь пробра́ться въ Кирги́зъ-Кайса́цкія сте́пи. Козаки на то притво́рно согласи́лись; но сказа́въ, что хоти́тъ взять съ собо́ю жёнъ и дъте́й, новезли́ его́ на Узе́ни, обыкнове́нное убѣжище та́мошнихъ престу́пинковъ и бъглецо́въ. 14 Сентября́, они́ прибыли въ селе́нія та́мошнихъ старовѣровъ. Тутъ произошло́ послѣднее совъща́ніс. Козаки́, не согласи́вшіеся отда́ться въ ру́ки Прави́тельства, разсѣялись. Про́чіс пошли́ къ ста́вкъ Пугачёва.

Пугачёвъ сидѣть одинь въ задумчивости. Оружіе его висѣло въ сторонѣ. Услыша воше́дшихъ козаковъ, онъ по́днялъ го́лову и спроси́лъ, чего́ имъ на́добно? Опи́ ста́ли говори́ть о своёмъ отча́янномъ положе́ніи, и ме́жду тъмъ, ти́хо подвига́лсь, етара́лись загороди́ть его́ отъ висѣвшаго оружія. Пугачёвъ на́чалъ опи́ть ихъ угова́ривать итти́ къ Гу́рьеву городку́. Козаки отвѣча́ли, что опи́ до́лго въздили за инмъ и что уже́ ему́ пора́ ѣхать за пи́ми. Что́ же? сказа́лъ Пугачёвъ, вы хоти́те измъни́ть своему́ Госуда́рю? — Что́ дѣлать! отвѣча́ли козаки́, и вдругъ на исго́ ки́нулись. Пугачёвъ успѣлъ отъ нихъ ото́иться. Опи́ отсту-

Въ продолжение поста въ Петербургскую атмосферу заглядываетъ солице. Западная сторона съ моря дълается ясиъе. Съверъ глядитъ съ меньшею суровостью изъ своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улицъ и высаживаютъ на тротуаръ гуляющихъ. Съ 1836 года Невскій проспектъ, этотъ шумный, въчно шевслящійся, хлонотливый и толкающій Невскій проспектъ упалъ совершенно: гулянье перенесено на Англійскую набережную. Покойный Императоръ любилъ Англійскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, замътилъ я, она немного коротка. Но гуляющіе всё въ вычигрышъ, потому что половину Невскаго проспекта всегда почти занималъ народъ мастеровой и должностной, и оттого на немъможно было получить толчковъ цълою третью больше, нежели гдълибо въ другомъ мъстъ....

Къ чему такъ быстро летитъ ничъмъ незамънимое наше время? кто его кличетъ къ себъ? Великій постъ... какой спокойный, какой уединенный его отрывовъ? Чего цельзя сдёлать въ эти семь недъль? Теперь наконецъ займусь я основательно трудомъ своимъ. Теперь совершу я наконецъ то, чего не дали совершить мив шумъ и всеобщее волнение. Но вотъ уже на исходъ первая недъля! не успълъ начать я, уже летитъ за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка въ гостинномъ дворъ, и цълая галлерея вербъ съ восковыми фруктами и цвътами зацвъла подъ темными его арками. Когда я проходилъ мимо этой пестрой аллеп, подъ тънью которой были навалены топорныя дётскія игрушки, мий сдёлалось досадно. Я сердился и на краснощекихъ нянекъ, шатавшихся толпами, и на дътей, радостно останавливавшихся передъ кучами пріятнаго для нихъ сора, и на черномазаго, приземистаго и усатаго Грека, титуловавшаго себя Молдаванскимъ кондитеромъ, съ его сомнительными и неопредъленными вареньями. Лежавшія на столикахъ сапожныя щетки, оловяныя обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькія зеркальца мит казались противны. Народъ всё такъ же пестрится, твенится; тв же чувства выражаются на лицъ его; съ тъмъ же любонытствомъ глядитъ онъ, съ какимъ глядёль и годь тому назадь, два и три, и нёсколько лёть; а я и каждый человъкъ изъ этого народа уже не тотъ, уже другія въ немъ чувства, нежели были за годъ предъ симъ, уже суровъе мысли его, менъе улыбается на устахъ душа его, и что-ипбудь да отпадаетъ съ каждымъ днемъ отъ прежией его живости!

Нева вскрылась рано. Льды, нетревоженные вътрами, успъли истаять почти до вскрытія, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти въ одно время. Столица вдругъ измънилась. И шинцъ Петропавловской колокольни, и кръность, и Васильевскій островъ, и Выборгская сторона, и Англійская набережная — все получило картинный видъ. Дымясь влетълъ первый пароходъ. Первыя лодки съ чиновниками, солдатами, старухами ияньками, Англійскими конторщиками понеслись съ Васильевскаго и на Васильевскій. Давно не помню я такой тихой и свътлой погоды. Когда взошелъ я на Адмиралтейскій бульваръ — это было наканунь Свътлаго Воскресенія вечеромъ — когда Адмиралтейскимъ бульваромъ достигъ я пристани, передъ которою блестять двѣ яшмовыя вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвътъ неба дымился съ Выборгской стороны голубымъ туманомъ, строенія стороны Петербургской одълись почти лиловымъ цвътомъ, скрывшимъ ихъ не казистую наружность, когда церкви, у которыхъ туманъ одноцвътнымъ покровомъ своимъ скрылъ всъ выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой матеріи, и въ этой лилово-голубой мглъ блестъль одинъ только шинцъ Петронавловской колокольни, отражаясь въ безконечномъ зеркалѣ Невы, мив казалось, будто я быль не въ Петербургъ: мив казалось, будто я перевхаль въ какой-нибудь другой городъ, гдв уже я бывалъ, гдъ все знаю, и гдъ то, чего нътъ въ Петербургъ.... Вонъ и знакомый гребецъ, съ которымъ я не видался болъе полугода, болтается съ своимъ яликомъ у берега, и знакомыя раздаются ръчи, и вода, и лъто, которыхъ не было въ Истербургъ.

Спльно люблю веспу. Даже здёсь, на этомъ дикомъ съверъ, она моя. Миъ кажется, никто въ міръ не любитъ ее такъ, какъ я. Съ нею приходитъ ко миъ моя юность; съ ней мое прошедшее — болъе чъмъ воспоминаніе: оно передъ моими глазами и готово брызнуть слезою изъ моихъ глазъ. Я такъ былъ уноенъ ясными, свът-

лыми днями Христова Воскресенья, что не замѣчалъ вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видѣлъ только издали, какъ качели уносили на воздухъ какого-то молодца, сидѣвшаго объ руку съ какой-то дамой въ щегольской шлянкѣ; мелькиула въ глаза вывѣска на уго́льномъ балаганѣ, на которомъ нарисованъ былъ пребольшой рыжій чортъ съ топоромъ въ рукѣ. Больше я пичего пе видѣлъ.

Свътлымъ Воскресеньемъ, кажется, какъ-будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видимъ на улицъ, укладывается въ дорогу. Спектакли, балы, послѣ Свѣтлаго Воскресенья, больше инчего, какъ оставшеся хвосты отъ техъ, которые были передъ Великимъ постомъ, или лучше сказать — гости, которые расходятся позже другихъ и проговариваютъ у камина еще иъсколько словъ, прикрывая одною рукою зѣвающій ротъ свой. Городъ весь высушился, тротуары сухи. Петербургскіе джентльменты въ одинхъ сюртучкахъ съ разными палками; вмѣсто громоздкой кареты, несутся по наркетной мостовой полуколяски и фаетоны. Книги читаются ленивее. Уже въ окна магазиновъ, вместо шерстяныхъ чулковъ, глядятъ кое-гдъ льтніе фуражки и хлыстики. Словомъ, Петербургъ во весь апръль мъсяцъ кажется на подлетъ. Весело презръть сидячую жизнь и постоянство, и помышлять о дальней дорогъ подъ другія небеса, въ южныя зеленыя рощи, въ страны новаго и свъжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концъ Петербургской улицы рисуются подъоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или ув'єнчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція.... Но стой, мысль моя: еще съ объихъ сторонъ около меня громоздятся Петербургскіе домы....

## OF AABJEHIE BTOPOTO TOMA.

## АРАБЕСКИ, ЧАСТЬ НЕРВАЯ.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CTPAIL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A CONTRACT OF THE CONTRACT OF  |         |
| Скульптура, живонись и музыка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 6     |
| О среднихъ въкахъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Глава изъ историческаго романа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| О преподаваніп всеобщей псторін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Портреть, повъсть (въ нервоначальномъ видъ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45      |
| Взгядъ на составленіе Малороссіи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88      |
| Нъсколько словъ о Пушкинъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99      |
| Объ архитектуръ ныпъшняго времени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Ал-Манунъ, историческая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| The state of the s |         |
| APABECKH, YACTE BTOPAЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137     |
| Жизиь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 0 1 |
| Шлецеръ. Миллеръ и Гердеръ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 146   |
| Невский проснектъ, новъсть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| О Малороссійскихъ пъсияхъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 183   |
| Мысли о Географій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 494   |
| Послъдній день Помпем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 200   |
| Планина, отрывова изъ историческаго романа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 208   |
| О движеніц народовъ въ концѣ V вѣка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 214   |
| Bannesu cynacine imaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 249   |

| CTPA                                                       | Н. |
|------------------------------------------------------------|----|
| Журнальныя статьи, приложенія къ Арабескамъ:               |    |
| I. О движеніи журнальной литературы въ 1834 и              |    |
| 1835 году                                                  | 5  |
| П. Петероургскія записки 1836 года                         | 7  |
|                                                            |    |
| драматическія сочиненія.                                   |    |
| комедін.                                                   |    |
| Ревизоръ                                                   | 5  |
| Приложенія къ комедіп Ревизоръ:                            |    |
| I. Отрывокъ изъ письма, писаннаго авторомъ вскоръ          |    |
| послъ перваго представленія Ревизора къ одному             |    |
| литератору                                                 | 5  |
| II. Двъ сцены, выключенныя, какъ замедлявиня теченіе       |    |
| піесы                                                      |    |
| Женитьба, совершенно невъроятное событіе 37                | 8  |
|                                                            |    |
| отрывки и отдъльныя сцены.                                 |    |
| Мгроки                                                     | ħ. |
| Утро Дѣлового Человѣка                                     |    |
| Тажба                                                      |    |
| Лакейская                                                  |    |
| Отрывокъ                                                   | ,  |
| Театральный Разъвздъ послъ представленія новой комедіп 508 | 3  |
| Альфредъ, начало трагедін изъ Англійской исторіи 542       | 2  |
|                                                            |    |

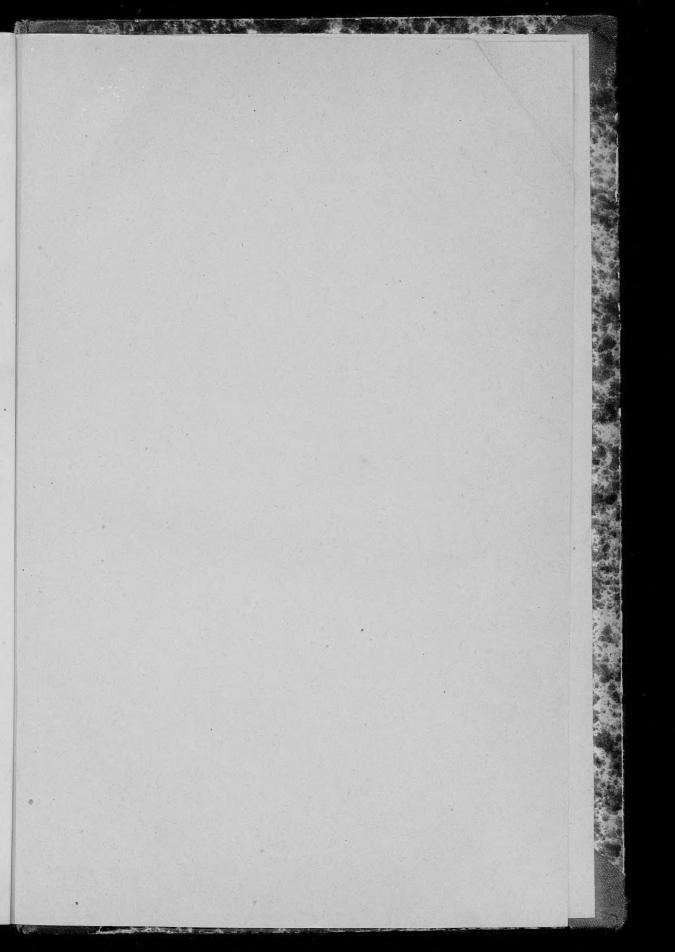





